### **ИСТОРИЧЕСКІЯ**

# МОНОГРАФІИ

11

# ИЗСЛЪДОВАНІЯ

НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА.

Изданіе д. Е. Кожанчикова.

томъ первый.

CARKTHETEP BYPT %.

Типографія Товарищества «Общественная Польза».

### ИСТОРИЧЕСКІЯ

## монографіи

И

### ИЗСЛЪДОВАНІЯ

НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА.

Изданіе Д. Е. Кожанчикова.

томъ первый.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества «Общественная Польза». **1863.** 

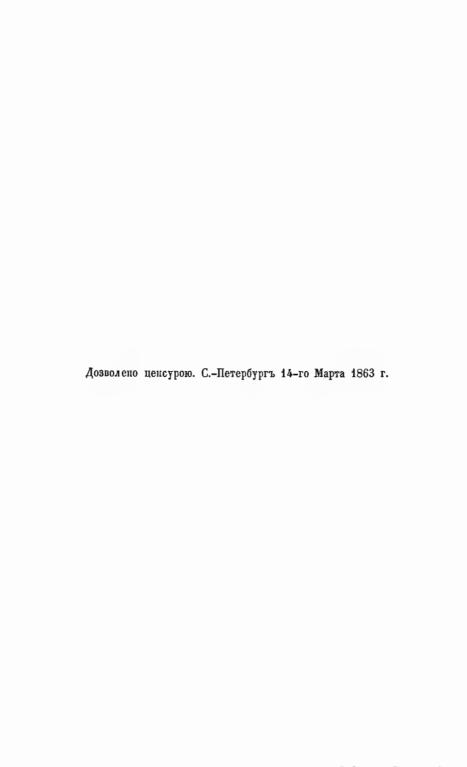

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|           |                                                           | Стран.      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1.        | Мысли о федеративномъ началъ древней Русп                 | 1           |
| 2.        | Черты народной южнорусской исторіи                        | 57          |
| 3.        | Двъ русскія народности                                    | 221         |
| <b>4.</b> | Мистическая повъсть о Нифонтъ. Памятникъ русской литера-  | •           |
|           | туры                                                      | 289         |
| 5.        | Легенда о кровосмъсителъ                                  | 327         |
| 6.        | О значенін Великаго Новгорода                             | <b>3</b> 59 |
| 7.        | Должно ли считать Бориса Годунова основателемъ кръпостна- | -           |
|           | го права?                                                 | 391         |
| 8.        | Великорусскіе религіозные вольнодумцы въ XVI въкъМатвеі   | İ           |
|           | Башкинъ и его соучастники Өеодосій Косой                  | 429         |
| 9.        | Иванъ Сусанинъ. Историческое изслълование                 | 477         |

## мысли

О ФЕДЕРАТИВНОМЪ НАЧАЛЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ.



#### МЫСЛИ

### о федеративномъ началъ древней руси.

Географическая мъстность страны и обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ сложился бытъ Восточныхъ Славянъ, произвели надолго, въ исторіи русскаго народа, сочетаніе единства и цълости земли съ раздъльностью частей ея и съ своеобразностію жизни въ каждой изъ этихъ частей. Коренной зачинъ русскаго государственнаго строя шель двумя путями: съ одней стороны, къ сложению всей Русской Земли въ единодержавное тело, а съ другой-къ образованію въ немъ политическихъ обществъ, которыя, сохраняя каждое свою самобытность, не теряли бы между собою связи и единства, выражаемаго ихъ совокупностью. Это начало федераціи не представляетъ въ исторіи нашей чего-то исключительно-свойственнаго славянскому племени; его встръчаемъ мы, какъ у древнихъ, такъ и у новыхъ народовъ, повсюду, гдв только живучесть нравственныхъ силъ человъка не была подавлена наспльственнымъ сплоченіемъ, или гдь, всльдствіе неблагопріятных для поддержанія единства оборотовъ судьбы, части не приняли характера совершенно отдъльныхъ другъ отъ друга цълыхъ, и не разошлись на своемъ пути въ разныя стороны. Русская Земля была слишкомъ велика для скораго образованія изъ себя едино-державнаго тъла; племена, населявшія ее, были слишкомъ разновидны, чтобъ скоро слиться въ одинъ народъ; самое то племя, которое имъло болъе залоговъ сдълаться господствующимъ, первенствующимъ между другими, было самораздълено на второстепенныя племена, заключавшія въ себъ залоги долгаго существованія въ отдъльности.

Еще въ незапамятныя времена, послъ пришествія Славянъ съ Дуная, на всемъ русскомъ материкъ жило два рода Славянъ: одни Славяне — старые, другіе — пришлые; въ языкъ, нравахъ и обычаяхъ тъхъ и другихъ должны были заключаться такія отличія, которыя пренятствовали ихъ скорому слитію. Сверхъ различій, какія необходимо должны были существовать между массою древнъйшихъ обитателей края п массою пришлыхъ, каждая масса подразделялась на виды, которыхъ прирожденные признаки, этнографическія особенности, означались не одними только мъстами поваго ихъ поселенія, но и укоренялись, и развивались втеченін значительнаго времени, привычками, преданіями и своеобразными пріемами быта. Достаточно указать на описаніе Полянъ и Древлянъ въ нашихъ льтописяхъ: объ эти вътви принадлежали къ одной массъ новопришлыхъ Славянъ и притомъ обитали по сосъдству другъ съ другомъ; но разпиче между ними доходило даже до вражды. «Поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ и тихъ, и стыдвные къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, къ матеремъ и къ родигелемъ своимъ, къ свекровемъ и деверемъ велико стыдћиье имъху; брачные обычаи имяху: не хожаше зять по невъоту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по ней что вдадуче. А Древляне живяху звъриньскимъ образомъ, жи-

«вуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, «и брака у пихъ не бываше, но умыкиваху уводы дъвиця» (Лътоп., т. I). Радимичи и Вятичи производили себя отъ Ляховъ: въ этомъ преданіи, конечно переходившемъ отъ покольнія къ покольнію, лежить уже причина нув отличія и зародышъ отдельности; да сверхъ того каждый изъ этихъ двухъ народовъ имълъ собственныя завътныя преданія, которыя были чужды другимъ славяно-русскимъ народамъ и имъ самимъ не давали смъщиваться другь съ другомъ. У Радимичей былъ свой родоначальникъ — Радимъ, у Вятичей — Вятко. Для другихъ Русскихъ Славянъ этп праотцы не были священными лицами, какими были для признававшихъ себя ихъ потомками. Какъ у Древлянъ, такъ и у Радимичей и Вятичей, лътописецъ подмътилъ особыя черты нравовъ. «И Радимичи, и Вятичи, и Съверъ одинъ обычай «имяху: живяху въ лъсъ, якоже всякій звърь, ядуще все не-«чисто, срамословье въ нихъ предъ отъци и предъ снохами; «браци не бываху въ нихъ, но игрища межу селы. Схожа-«хуся на игрища, на плясанье, и на вся бъсовьская игрища. «и ту умыкаху жены собъ, съ нею же кто съвъщашеся: «имяху же по двъ и по три жены. Аще кто умряще, творя-«ше трызну надъ нимъ и по семъ творяху кладу велику, чи възложахуть и на кладу мертвеца и сожьжаху, а посемъ «собравши кости, вложаху въ судину малу и поставяху на «столив на путехъ, еже творять Вятичи и нынв. Си же «творяху обычая Кривичи, прочій поганій, не въдуще закона «Божья, но творяще сами собъ законъ» (таможе). Кривичи, какъ показываетъ ихъ названіе, уже тяготъли къ пруссколитовскому центру религіознаго строя (Криве), п темъ должны были сильно отличаться отъ другихъ. Многочисленный народъ Тиверцевъ и Улучей, жившій по близости къ морю, имълъ, конечно, свои особенности: на это намекаютъ слова нашей льтописи, — что этотъ народъ нъкогда

звался отъ Грековъ Великая Скуфь, — этотъ именно, а не другіе съ нимъ вмъстъ. «Съдяху бо по Днъстру оли до моря, «суть гради ихъ и до сего дне. Да то ся зваху отъ Грекъ «Великая Скуфь» (тало же).

Всв различія между племенами ярко бросались въ глаза современниковъ и не исчезали ни послъ укорененія единаго княжескаго рода, ни послъ распространенія христіанства. Лътописцы наши, жившіе, разумъется, уже послъ принятія христіанства, говорятъ, что всв они имяху обичаи свои и законо отець своихо и преданья, кождо свой нраво, и при этомъ жалуются, что некоторые, какъ напримеръ Вятичи, долго держались своихъ языческихъ привычекъ, противныхъ христіанству. Въ это время этнографическія особенности казались еще резче между ними и теми, къ которымъ христіанская втра получила скортишій доступъ. Ни географія, ни исторія этихъ народовъ не способствовали исчезанію ихъ народностей. Климатъ и качество почвы поддерживали мъстныя особенности племенъ. Иныхъ занятій, иного образа жизни требовали поля, обитаемыя Полянами, плодоносныя, и мъсть открытыя нападенію иноплеменниковъ, чъмъ лъса Древлянъ и болота Дреговичей. Иначе дъйствовалъ на организмъ и наклонности человъка теплый и здоровый климатъ Улучей, чемъ холодный и ровный климатъ Ростовской и Суздальской Земли, или сырой климать отечества Кривичей.

Пространства, на которыхъ жили всё эти племена, были слишкомъ велики, а пути сообщенія слишкомъ длинны и затруднительны. Дремучіе лёса, непроходимыя болота и широкія степи раздёляли ихъ другъ отъ друга. Массы народцевъ мало знали одна другую; каждый составлялъ себт понятія о состадяхъ или невтрныя, или враждебныя, и надолго сживался съ такими понятіями. Повидимому, взаимная вражда Полянъ и Древлянъ принадлежить тако-

му отдаленному втку, что всякое исканіе ея следовъ въ наше время должно показаться бредомъ. А между тъмъ, и до сихъ поръ, во взглядъ Украинца, потомка Полянъ (или преемника ихъ по землъ) на своего сосъда Полъщука, потомка Древлянъ и наслъдника ихъ имени, проглядываетъ тънь враждебности. Полъщукъ, для Украинца, или колдунъ способный на лихое дъло, превращающій людей въ волковъ, или глупецъ, осмъиваемый въ затъйливыхъ анекдотахъ. Еще рельефиве выдается, въ воображении того же Украинца, Литвинъ (подъ этимъ именемъ разумъется народъ не дъйствительно литовскій, а бълорусскій), т. е. потомокъ Кривичей и Дреговичей, обозначавшійся у него подъ общимъ именемъ Литвина, Земля Литовская до сихъпоръ для Украинца земля чудесь и чародейства, какъ Земля Кривская была страною волхвованій при Всеславъ полоцкомъ. Такъ близкіе народные оттънки получають некоторымь образомь видъ различныхъ народностей. Чъмъ неразвитъе масса народа, чъмъ уже кругъ ея понятій и скуднъе запасъ свъдъній, тъмъ уже у нея понятіе о своенародности, оно тъмъ сосредоточенные въ самомъ тысномъ кругу признаковъ и все, что сколько нибудь не похоже на свое, кажется чуждымъ, иноземнымъ, непривычнымъ, неудобопріемлемымъ. Различія наръчій, неръдко даже одного выговора, достаточно, чтобъвъ какомъ-нибудь городкъ или округъ составились насмъшливые разсказы о сосъдяхъ и передразниванья. Такъ и теперь сосъди Псковичей и Новгородцевъ насмъщливо передразниваютъ употребленіе и вмъсто и въ ихъ наръчін, а у Одоевцевъ и Мценянъ и вмъсто и. Различіе въ одеждь, постройкь домовь, мелочныхь особенностяхь домашняго быта, достаточно, чтобъ сосёди дали сосёдямъ прозвище, и это одно уже поддерживаетъ сознаніе отдрльности. Такъ Ростовцевъ, напримъръ, называютъ вислоухими за то, что они носятъ шапки съ длинными ушами и лапше-

виками за то, что они вдять лапшу. Иногда даже особенности не народа, а мъстности, даютъ жителямъ ея у сосъдей насмъшливое и оскорбительное прозвище; напримъръ: Дмитровцевъ называютъ лягушками за то, что около ихъ города множество лягушекъ. Вся южная часть Воронежской губерніи населена Малороссами, пришедшими въ разныя времена изъразныхъ краевъ Южной Руси. Предки однихъ пришли изъ Волыни, другіе изъ Подоли, третьи изъ Съверной стороны; разныя наръчія Южной Руси отпечатлълись въ говорт и способт ртчи ихъ потомковъ и одно село смотритъ на другое какъ на особый отъ него народъ. «Что городъ, то норовъ», говоритъ пословица. Въ народъ оставляютъ воспоминание не тъ события, которыя касаются внъшней политической исторіи, а ть (часто вовсе упускаемыя историками), которыя выказываютъ народные нравы: такъ, нткогда благопріятный пріютъ разбоевъ-Стверскій край и состдній ему - нынтшняя Орловская губернія, оставили надолго о себъ въ народной памяти непріятное впечатльніе: Орловцевъ, Кромцевъ, Карачевцевъ прозываютъ ворами и сорви-головами. Въ нашей сельской жизни можно повсемъстно встрътить примъры, какъ село повторенными нъсколько разъ преступленіями своихъ жителей навлекаетъ на себя отъ сосъдей дурную славу; всъхъ его жителей на-голо прозываютъ ворами, конокрадами, плутами, и тому подобными названіями, и то же названіе идеть изъ рода въ родъ. Въ древности, подобные случаи не ограничивались только однимъ оскорбительнымъ прозвищемъ, но разражались кровавыми столкновеніями, которыя раздували болье-и-болье вражду и укореняли между ними взгляды, мѣшавшіе имъ соединиться.

Историческія обстоятельства не доставляли средствъ къ слитію и изглаженію племенныхъ разностей. Вліянія иноплеменныхъ народовъ дъйствовали на Славянъ разъе-

динительнымъ способомъ. Иноплеменники одни за другими нападали, покоряли себъ Русскихъ Славянъ, обыкновенно владъли ими не долго и уступали въ свою очередъ власть надъ ними другимъ. Такимъ образомъ подчиняли Славянъ то Обры, то Болгаре, то Хазары, то Норманнь: Но подпадали подъ чужую власть не всъ Славяне разомъ и не однимъ, для всъхъ ихъ, завоевателямъ. Такъ, предъ пришествіемъ Рюрика, на съверъ властвовали одни пришельцы—Норманны, на югъ другіе — Хазары, а югозападная часть оставалась, какъ видно, независимою, но не избъгала столкновенія съ пришлыми племенами.

Съ незапамятныхъ временъ и до позднъйшихъ, на югъ Русскаго материка бродили кочевыя опустошительныя орды, смъняя одна другую, и если были иногда слабы, для того чтобы поработить Славянъ, то всегда препятствовали ихъ соединенію между собою. Впоследствіи оказалось ясно, какъ Печенъги, Торки, Половцы, Ятвяги препятствовлли на Руси развиться правильному гражданскому строю и образоваться прочнымъ государственнымъ св'язямъ. Та же судьба постигла Южный край и древле. Различныя событія въ странахъ Русскаго міра возбуждали различные интересы и тяготвнія. Если біздствія препятствують политическому и гражданскому успъху, то общее горе сближаетъ людей и въ отдъльныхъ личностяхъ, и въ массахъ. Нужно только, чтобъ это горе охватывало одинакимъ образомъ какъ-можно большую массу, на столько многочисленную и сильную, чтобъ она могла противодъйствовать. Когда народности Русскаго материка подпали рабству Готоовъ, понятно, что появление въ приволжскихъ степяхъ шайки Гунновъ могло поднять всъми пластами порабощенные народы, но силъ къ устроенію чего-либо прочнаго, своего, на мъсто чуждаго ига, недоставало Славянамъ или, по крайней мфрф, педоставало на столько, чтобъ воспро-

тивиться препятствующимъ обстоятельствамъ: для этого нужно было время и постепенный укладъ понятій о гражданской самостоятельности. А Славянамъ не было времени передумать это. Держава Гуннская распалась отъ своей огромности и отъ разновидности народныхъ частей, изъ которыхъ она сложилась. Племена, ее составлявшія, потерявъ временную взаимную связь, стали тереть другъ друга, и Восточные Славяне снова разбились на отрывочныя части, и возникъ снова прежній образъ раздільности, и рядъ родовыхъ междоусобій, и столкновенія народовъ съ чужеплеменниками безъ взаимной связи съ единородцами. Для соединенія племенъ нужна какая-нибудь впъшняя сила, вызывающая противодъйствіе; но тогда необходимо, чтобъ эта внешняя сила могла овладеть многими, если не встми, племенами, и налечь на такую массу народа, которая была бы въ состояніи ниспровергнуть тягот вющее начало, чтобы такимъ-образомъ эти племена могли имъть общую цель. Это, действительно, и случилось въ ІХ веке, но только на одномъ съверозападъ Русскаго материка и, слѣдовательно, не на столько, чтобъ дать всему Восточно-Славянскому міру скорый переходъ къ единобытности. Въ IX въкъ, Славянъ на югъ и въ средней Руси покорили Xaзары; сфверныя страны покорили Норманны. Власть Хазаръ была слишкомъ мягкою, и не возбудила противъ себя энергическаго движенія, — Славяне не очень, какъ видно, дорожили этою иноплеменною опекою, когда такъ легко отдались Руссамъ, по и не тяготились ею до того, чтобы вооружиться и жертвовать жизнью. Когда Руссы двинулись для подчиненія пародностей, то, по извъстію льтописца, не спрашивали у народовъ, которыхъ встрвчали: свободны ли вы, или даете кому-нибудь дань? а просто: кому дань даете? Конечно, ни лътописецъ, ни тотъ, у кого лътописецъ почерпнулъ это извъстіе, не слыхали, какъ Руссы спрашивали объ этомъ Славянъ, но выраженный такимъ способомъ разсказъ показываетъ, что въ убъждени писавшихъ льтопись, для этихъ славянскихъ народцевъ въ оное время было какъ-то немыслимо существовать давая дани. Подобныя понятія можно встрътить теперь и у Черемисовъ, или у сибирскихъ инородцевъ. Они знаютъ что дають дань русскому государю; сознають, что можно давать дань еще и другому такому же государю; имъ покажется неудобовразумительно — не платить никому дани, потому-что ихъ сознаніе о своей народности или не достигло до представленія объ образованіи изъ себя самостоятельнаго общества, или отвыкло отъ такого представленія, если, быть-можеть, оно и было у ихъ прадъдовъ. Такъ и Славяне Русскіе легко отдались пришельцамъ, потому-что были подъ властію другихъ чужеземцевъ. Напротивъ, труднъе приходилось князьямъ Рюрикова Дома справиться съ Улучами, Тиверцами, Древлянами, неподпавшими, какъ видно, подъ Хазарскую державу. Не скоро можно было подчинить и Вятичей, хотя они и считались въ числъ данниковъ хазарскихъ, но живя не на проходной дорогъ, какъ Поляне, сохраняли болъе своебытности; самое подданство Хазарамъ для нихъ было, въроятно, болъе номинальное. Новая власть, русская, была тягостиве хазарской: это доказывается упорнымъ сопротивленіемъ Радимичей и Вятичей противъ кіевскихъ князей, тогда какъ, новидимому, эти народцы спокойно оставались подъ властью отдаленных Хазаръ. Но эта новая власть Руссовъ не могла возбудить противъ себя единомышленнаго и пло→ дотворнаго противодъйствія покоренныхъ пародовъ. Она была не до такой степени отяготительна, чтобы породить въ народахъ сильное противъ себя ожесточение и заставить ихъ соединить свои общія силы для освобожденія. Русскіе князья ограничивались только сборомъ дани, такъ называемымъ полюдоемо. Дань эта и способъ ея собиранія могли быть то легче, то обременительное, смотря по личности князя или дружинныхъ начальниковъ, но не падали на народы тягостію постояннаго управленія, введеніемъ чужихъ обычаевъ, витшательствомъ въ ихъ домашнія дъла. Обязанный платить дань, каждый народъ не выходиль изъ колеи обычаевъ дъдовскаго быта. Онъ не былъ осужденъ постоянно имъть предъ глазами княжескихъ мужей, и вообще власть князей дъйствовала издали; они со своими дружинами появлялись, какъ гроза, ежегодно за данью, хватали что успъвали, дни ихъ посъщенія могли быть для народа недобрыми днями, но днями короткими; князьямъ нужно было объездить много пространства, останавливаться долго на одномъ мъстъ было некогда. Уъзжалъ князьи народъ оставался себъ на произволъ, не видалъ надъ собою отяготительнаго ярма, и скоро забываль нашедшую на него тучу до новаго ея появленія. Притомъ же пришельцы покоряли славянскія племена посредствомъ ихъ же самихъ. Такъ Олегъ, пока дошелъ до Кіева, то его ополченіе увеличивалось на пути свѣжими силами изъ вновьподчиненныхъ. Иноплеменныхъ пришельцевъ, Руссовъ, было мало, и они слишкомъ скоро расплылись въ массъ Полянъ, передавши имъ свое имя. Когда князья утвердились въ Кіевъ, имъ кстати пришлась вражда Полянъ съ Древлянами, чтобъ покорить послъднихъ. Конечно, то же было и при подчиненіи другихъ племенъ; древнее преданіе о томъ, что возставалъ родъ на родъ, показываетъ, что между народами существовали искони частныя взаимныя непріязни.

Подчиненіе племенъ имѣло различный характеръ, смотря потому, въ какомъ отношеніи были подчиненные къ Полянамъ, составлявшимъ ядро покоряющей силы. Такъ Олегъ обошелся человѣколюбиво съ Сѣверянами, которые, какъ

видно, будучи въ ближайшемъ сродствъ съ Полянами. въроятно не дожили до такой вражды, какая была у последнихъ съ Древлянами и которыхъ еще более, вероятно, сблизила общая зависимость отъ Хазаровъ. Лътописецъ говорить, что Олегь наложиль на нихъ дань легкую, а о Древлянахъ говорить, что кіевскій князь примучило Съ тъхъ поръ Древляне еще нуждались въ укрощения, а на Съверянъ не дълалосъ нападеній. Должно думать, и между Полянами и Съверянами былъ уже такой взаимный народный взглядъ, который могъ современемъ возбудить, при обстоятельствахъ, непріязненныя отношенія: это дъйствительно случилось, когда возникла борьба Ольговичей съ Мономаховичами; но въ древности, сколько можно догадываться, два народа не находились въ старинной враждъ: и прежде будучи сосъдями, знакомыми другъ другу близко, они были соединены подъ властію Хазаръ, и теперь, подъ властію русскихъ князей, соединеніе съ Полянами было для Съверянъ не новость, а потому и у нихъ не было подужденія возставать противъновой власти, если не было его у самыхъ Полянъ, тъмъ болъе, что и дань, наложенная на Съверянъ, была легкая.

Такимъ-образомъ подчиненіе на одномъ концѣ Тиверцевъ п Улучей, а на другомъ—Вятичей и Радимичей, которые сопротивлялись долѣе другихъ народовъ, совершилось уже пе такъ какъ прежде, а принимало видъ подчиненія ихъ не иноплеменнымъ Руссамъ, а Руси-Полянамъ, Кіеву, и Поляне-Русь здѣсь являются уже господствующимъ, завоевательнымъ племенемъ. И Радимичи съ Вятичами на одной сторонѣ, и Тиверцы съ Улучами на другой, не могли взанино дъйствовать противъ завоевательной силы, потомучто были раздѣлены слишкомъ большимъ пространствомъ, и сообщеніе между ними перехватывалось границами завоевательнаго народа Руси-Полянъ, да смежнаго съ по-

слъдними — Съверянъ, и покоряемы были не въ одно время, да конечно и мало знали другъ друга, чтобъ завязать ме-жду собою сношенія.

Съверыне народы, по отношенію къ русскимъ князьямъ, были въ другомъ положени, чемъ южные и средніе. Тамъ - избраніе, добровольный призывъ; здъсь - завоеваніе посредствомъ одного изъ народовъ, съ которымъ слились пришельцы. Новгородцы остаются такъ же свободными, какъ и прежде, и при Святославъ выбираютъ себъ князя добровольно. Кривичи были разъединены отъ Южной Руси и жили отдъльнымъ міромъ; они не платили кіевскимъ князьямъ дани, слъдовательно, даже и при условіяхъ большой близости, чемъ какая была на самомъ деле, они не имели бы цадобности оказывать содтиствіе Древлянамъ, Тиверцамъ, Радимичамъ и Вятичамъ, когда эти народцы отстаивали свою независимость. Среди самыхъ подчиненныхъ народовъ возпикли иптересы, отношенія, связывавшіе ихъ дружелюбно съ побъдителями. Побъдители приглашали ихъ въ свои ополченія, воевали съ нимъ Хазаръ, потомъ Грековъ; они были участниками и добычи, и военной славы. Въ тотъ въкъ было очень приманчиво такое занятіе: мпого находилось охотниковъ. Наконецъ князья, по удобоподатливости литовской натуры, скоро и легко ославянились и потеряли, подчиненныхъ племенъ, характеръ чужеродства. перерожденія уже невозможно было станіе славянскихъ народовъ съ характеромъ противодъйствія иноземному игу. А соединеніе Славянъ, при степени ихъ тогдашией образованности, только и могло случиться противъ чужеземнаго ига, ибо только такого рода иго могло быть одинаково для всъхъ тягостно. Такого ига уже не чувствовалось; для Вятича или Радимича тягость была уже не отъ иноплеменниковъ, а отъ Руси-Полянъ, и отъ личности князей. Для Улучей и Тиверцевъ,

близкихъ къ Полянамъ по народности, возстаніе противъ нихъ уже имъло бы характеръ внутренняго междоусобія. Впрочемъ, если бы власть сосредоточивалась долго и постоянно въ Кіевъ и тяготъла деспотически надъ всъми народами одинаково, то еще возможно было бы соединенное возстаніе нъсколькихъ народовъ; тогда Тиверцы, Дулебы, Радимичи, Вятичи, Древляне, при какихъ-нибудь благопріятныхъ обстоятельствахъ, устроившихъ между ними сношеніе, могли бы еще содъйствовать другъ другу противъ насиліи отъ Полянъ; но было не такъ: при верховной власти Кіева надъ народцами, въ каждомъ изъ последнихъ были свои князьки. Кіевъ, безъ нужды, не стеснялъ ихъ впутренней самобытности. Довольно было съ него, если народы давали дань, и князьки ихъ состояли подъ рукою великаго кіевскаго князя. Мало-по-малу эти частные князьки были вытъснены, упали въ своемъ значении, и достопиство ихъ заняли князья изъ пришлаго Кіевскаго Дома. Во внутренней жизни народа, отъ этого собственно, ничто не неремънилось: къ князьямъ они привыкли и прежде; у Древлянъ, при Ольгъ, былъ какой-нибудь Малъ, потомъ сталъ княземъ члевъ Рюрикова Дома. У Вятичей былъ свой князь Ходота; сталъ другой князь тоже изъ Рюрикова Дома. Эти князья усвоили, конечно, и наръчіе края; они набирали себъ дружину изъ уроженцевъ того же края, и перестали быть пришельцами для жителей страны, гдф княжили.

Спачала народы могли все-таки чувствовать нѣчто чужое надъ собою, когда прівзжалъ изъ Кіева князь или воевода собирать съ нихъ дань; но воззрѣніе измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ у этихъ народовъ явились особые князья. Хотя они происходили изъ того же одного рода, который княжилъ въ Кіевъ, но зато изъ Кіева уже пе прівзжалъ къ нимъ ни кто за данью. У Древлянъ и Дулебовъ былъ тогда свой князь, точно такъ жекакъ у первыхъ нѣкогда какой-пи-

будь Маль; если онъ воеваль съ Кіевомъ по своимъ родственнымъ отношеніямъ, то Древлянинъ, служившій въ его ополченін, шелъ противъ Полянъ съ чувствомъ прежней непріязненности къ своимъ сосъдямъ, или по-країней-мъръ съ остатками этого чувства. Если поставление у пародовъ князей изъ единаго рода, съодной стороны, способствовало обобщению самыхъ народовъ, то съ другой — поддерживало и особенныя стихін каждаго изъ нихъ; чъмъ болъе развътвлялись удълы, тъмъ невообразимъе казалось соединеніе противъ киязей: народныя побужденія переплелись съ княжескими. Значеніе князя совпало съ народными убъжденіями. Вмъстъ съ образованіемъ стремленій, порожденныхъ между князьями родовыми или семейными побужденіями, начали выплывать наружу слегка-подавленныя стремленія народныя. Собственно князья, въ распредъленін своихъ волостей, не сообразовались строго съ народностями, не думали, чтобъ одинъ или другой изъ ихъ собратій владълъ тъмъ или другимъ племенемъ. Когда Ярославъ дълить своимъ дътямъ волости, то говоритъ: одному Кіевъ, другому Черинговъ, третьему Переяславль, четвертому Владиміръ, пятому Смоленскъ; а не говоритъ: этому Полянъ, другому Древлянъ, третьему Волынянъ, и такъ далъе. Еще болье: Всеволодъ получаетъ Переяславль и вмысты съ нимъ Ростовъ, которыи не имъетъ съ Переяславлемъ ин географическаго, ни этнографическаго сближенія. Народные интересы сами собою стали пробиваться сквозь нутаницу княжескихъ междоусобій, совершенно подчиняли своему направленію княжескія побужденія, и хотя сами измъняли свой характерь, но зато и характеры княжескихъ отношеній сообразовались съ ними.

Прежняя мъстная самобытность обозначалась въ томъ же, или приблизительно въ томъ же, порядкъ; части па-чали проявлять свою самобытную жизнь одна за другою.

Правда, итсколько болте мелкихъ народностей объединились, зато докончились, опредвлились и украпились большія, слитыя изъ меньшихъ. Такимъ-образомъ первая, выступившая самобытно наружу, была народность Славянъ Новгородскихъ, — потомъ Кривичей. Новгородцы, призвавшіе князей, какъ-будто спровадили ихъ отъ себя на югъ и вскоръ являются съ началами независимости и отдъльности. Не теряя связи ни съ княжескимъродомъ, ни съ остальною Русью, подъ управленіемъ лицъ одного рода, Новгородцы стали выбирать себъ князей изъ среды этого рода, по своему желанію, и такимъ-образомъ начали свою самобытную нсторію. Явились и развивались у нихъ интересы, имъ однимъ принадлежавшіе, подчинялись чудскія племена имъ исключительно, а не всей Русской Землъ, развилось понятіе о волости новгородской отдъльно отъ прочихъ русскихъ волостей, начали обозначаться болъе или менъе видныя границы. Выказывають свое самобытное существованіе п Кривичи, но это многочисленное племя не представляло вполив гармоніи поземельнаго единства. Одна часть ихъ, съ первенствомъ Полоцка, начинаетъ жить своеобразною жизнію, подъ властію-сперва Рогволода, потомъ -- потомковъ перваго сына Владимірова; земля ихъ, въ свою очередь, дробилась на мелкія княжества; не радко эти части воевали между собою, но всегда сохраняли взаимное тяготъніе, какъ части одной группы по отношенію къ другимъ частямъ Руси. Въ другой части Кривской Земли, въ Смоленскъ съ пригородами, образовалась другая половина, дробившаяся также на части, которыя всв вмъстъ составляли одну группу, одну землю. Псковская народность составляла переходъ отъ кривской къ новгородской; здъсь племя Кривичей смъщалось съ племенемъ Ильменскихъ Славянъ; въроятно, въ незапамятной древности Славяне-пришельцы съ Дуная, поселялись тамъ между ста-

рожилами Кривичами и дали начатокъ смъшанной переходной народности. Исковская Земля, со своими пригородами, сначала составляла часть Новгородской Земли, по народность ея имъла свои отличія и потому залоги собственнаго самосуществованія; она не примкнула къ Земль Полоцкой, пбо уже отошла отъ чистой кривской народности, но держалась слабо въ единствъ съ новгородскою, стремилась къ отдъльной жизни и впослъдствіи достигла этого. До-сихъ-поръ нарвчіе псковское есть переходъ отъ бълорусскаго къ новгородскому; точно также смоленское есть переходъ отъ того же бълорусского къ среднему великорусскому говору. Зачатки народныхъ особенностей по наръчіямъ, въроятно, существовали и въ отдаленной древности на тъхъ же мъстахъ, гдъ теперь, хотя бы и не въ техъ видахъ. Неизвестно, когда Смоленская Кривская Земля сформировалась въ удёльномъ укладе, - съ Мстислава ли Владиміровича съ котораго княженіе Смоленское осталось навсегда у его дътей, или прежде, потому-что и посаженіе князей Вячеслава и Игоря, и присоединеніе къ Переяславскому княженію суть явленія случайныя, скоропреходящія, и не показываютъ народной зависимости отъ другаго края. Народная жизнь шла своимъ путемъ, былъ ли такъ или иначе соединенъ или раздъленъ край административио; прочность и вліяніе административныхъ отношеній, въ то время слабо скользившихъ по народному быту, могли быть действительными тогда только, когда они сливались съ народными побужденіями. Смоленскіе Кривичи, какъ и прежде, до пришествія Рюрика (что доказывается пеучастіемъ ихъ съ Новгородцами и другими Кривичами въ призваніи князей и въ приступленіи къ этому сфверному союзу при Олегт), жили своею жизнію, отличною отъ другихъ Кривичей. Въ XII въкъ, однако, Смоленскъ показывалъ болве живой связи съ остальною Русью, чимъ дру-

гіе Кривичи и Новгородъ, гдт связь эта была слабте. Во всей остальной Руси обозначается своеобразное натуральное направленіе жизни съ половины XII в жа; то есть, когда последовало ослабление связующей власти, и чрезъто самое ощутительные выступили наружу существовавшія и прежде народныя начала. Но мы не въ правъ думать, что ФОРМЫ ОТДЕЛЬНЫХЪ НАРОДНОСТЕЙ ТОГДА И ВОЗНИКЛИ, КОГДА являются на политической сцень и оказывають признаки самодвятельности по извъстнымъ намъ лътописнымъ сказаніямъ. Въ этотъ въкъ княжескіе подълы и разграниченія, чрезъ самое свое раздробленіе, стали въ уровень съ этнографическими подълами и подчинились народнымъ началамъ, а потому последнія и выказываются уже ощутительнее, но онт самимъ дъломъ существовали и прежде; ибо ихъ слъды слишкомъ видны и раньше. Такимъ-образомъ хотя съ половины XII въка ясите выказывается самобытность Черниговской и Новгородъ-Съверской Земель, однако эта самобытность видивется уже и прежде, при большей крипости связующаго уклада. Половину XII въка можно считать только эпохою соединенія княжескихъ побужденій съ народными и обозначенія формъ, которыя сами собой, сводолжны были по этнографическимъ причинамъ явиться въ частяхъ Русскаго края, какъ только ослабнутъ препятствовавшія ихъ явленія связи. Но отнюдь то не была эпоха порожденія народныхъ стихій, которыя облекались въ эти формы. Деленіе по княженіямъ, въ этомъ случать уступало патуральному дъленію по народамъ. Дъленіе вмъстъ съ тъмъ нашло предълъ своему безконечному развътвленію; народности указали ему границы: дъленіе продолжалось, но уже новыя вътви держались связи между собою въ такихъ кругахъ, какіе указывали имъ народности. Такимъ-образомъ на Волыни было множество князей и, следовательно, княженій, какъ и въ Белоруссін, или въ

Кривской Земль, но эти княженія были, по мъстности, непостоянны, изменяли свои пределы, то здесь, то тамъ появлялся князь, по единица Волынской Земли, единица Кривской Земли, оставались однъ и тъ же и всъ князья одной Земли между собою всегда въ тъснъйшей связи: ихъкняженія имъли смысль одной группы владтній, одного нераздъльнаго, образованнаго внутреннимъ единствомъ, округа. Понятіе о Землъ обнимало ту или другую Русскую народность въ извъстномъ пространствъ, по ея размъщенію этомъ пространствъ. Оно выразилось въ жизпи признаніемъ первенства главнаго города и тянувшихъ къ нему пригородовъ; оно связывалось цъпью взаимнаго народнаго управленія, независимо отъ княжескаго. Въ томъ пли въ другомъ пригородъ появлялся одинъ и другой князь, бралъ свои пошлины, набиралъ себъ дружину и оборонялъ городъ и принадлежащую къ нему территорію отъ непріятелей; но въ земскихъ дълахъ пригороды тянули къ городу, какъ говоритъ лътописецъ: что старъйшіе здумають, на томо пригороды стануть. Къ каждому пригороду тянула волость, состоявшая изъ селъ, находившая себъ оборону въ силахъгорода. Всв города тянули къ главному городу. Это составляло Землю. Это-то сознаніе Земли выражается въ актахъ, словами: Русская Земля, Полоцкая Земля, Ростовская Земля, Новгородская Земля. Въ томъ же значенін дается это названіе и чуждымъ сосъднимъ странамъ.

Такимъ-образомъ, послъ показанныхъ нами, отдъленныхъ уже заранъе, Славянъ Ильменскихъ подъ видомъ Великаго-Новагорода; — Кривичей, въ видахъ Земель: Смоленской и Полоцкой со всею зависимою отъ понятія о Землъ системою Бълорусскихъ княженій, и наконецъ переходной Псковской народности съ территорією, прилегавшею къ озеру, — мы встръчаемъ среднюю Великорусскую народность въ двухъ отдълахъ, составнянихъ понятія о

Земляхъ: Землю Ростовско-Суздальскую и Землю Вятскую (Вятичей). Между народностями ихъ должно было издревле существовать различие. Въ Ростовско-Суздальской Землъ славянское населеніе, въроятно, наплыло туда изъ Новгородской Земли, посунулось изъ сосъдней Вятской и дополнилось переселенцами съ юга, которые шли туда въ толпахъ княжескихъ дружинъ, по раздъленіи Русскаго міра на отдъльныя княженія. Эти славянскіе пришельцы смѣшались съ туземцами Восточно-Финскаго племени, и изъ такой смъси образовался Великорусскій народъ. Самобытность этой Земли ясно обозначается въ лътописяхъ съ. половины XII въка. Земля Вятичей раздълялась въ этнографическомъ отношеній на двѣвѣтви: Восточную или Рязянскую, и Западную, населявшую берега Оки съ ея притоками, была соединена, по княжескому управленію, съ Съверскою Землею, но потомъ, когда попущена была свобода народнымъ элементамъ, она начала выдъляться и приняла естественное очертаніе. Рязань стала центромъ, около котораго группировались другія части.

На юго-западъ отъ Земли Вятичей мы встръчаемъ Землю Съверскую, которая также раздълялась по народностямъ на двъ половины: Черниговскую и Новгородъ-Съверскую. До нашего времени этотъ народъ остался со своими чертами, напоминающими древнее самораздъленіе его. Нужно только взглянуть пристальнъе въ народныя черты уъздовъ: Суражскаго, Мглинскаго, Стародубскаго и другихъ Задесенскихъ, до самаго Чернигова: по наръчію, по образу жизни, даже по физической структуръ, народъ этотъ составляетъ средину между Южнорусскимъ, Великорусскимъ п Бълорусскимъ. Съверія составляла, въ удъльный періодъ, самобытное цълое, но болъе имъла тяготъпія къ югу, чъмъ къ съверу.

Обширная и разнообразная Южнорусская народность, въ удъльный періодъ, обособилась системою частей, обра-

зующихъ одну Землю. Древніе Поляне образовали два княженія: Русское и Переяславское, но народность ихъ была одна, и потому Переяславль съ Кіевомъ всегда составлялъ одно тело, одну связь, и самые князья, тамъ сидъвшіе, подчинялись единству народности въ своихъ стремленіяхъ. Переяславскіе князья не могли принять направленія, чтобъ обособиться отъ Кіева, какъ другіе, княжившіе среди народностей болъе отдаленныхъ отъ народности Русской, иначе-народности Полянъ. Другой видъ Южнорусской народности быль Древлянскій — Польсье, народность Польщуковъ существующая и теперь, но, посль древняго погрома отъ Полянъ, не развившаяся до такойстепени, чтобъ начать свое самобытное существование въ отдъльности отъ прочихъ частей Южной Руси. По близости къ Польсью на западъ, означилась Волынская Земля съ своими подраздъленіями и княженіями; Земля Улучей— Подоль приняла образъ самобытности въ системъ княженій бологовскихъ князей, о которыхъ, къ-сожаленію, извъстно слишкомъ мало, но и того достаточно, чтобы видеть, что въ этомъ крав также было народное стремленіе къ самобытнымъ проявленіямъ жизни. Тиверцы на Диветръ и Хорваты въ Червонной Руси по границамъ къ Карпатамъ въроятно близкія между собою вътви, явились въ политическомъ образъ частнаго княженія, подобно Землъ Кривской, и эта Земля оказала очень явное стремленіе къ большему, противъ многихъ другихъ Земель, обособленію, хотя не теряла окончательной правственной связи съ Русскимъ міромъ, до самаго выступленія своего изъ него. Поляне, Улучи, Тиверцы, Хорваты, Волыняне были вътви очень близкія между собою, такъ-что, хотя Полянъ и Волынянъ помещаютъ въ числе пришедшихъ съ Дупая, а остальные являются древними обитателями, по, въроятно, Поляне и Волыняне прежде жили на Дунат, по близости

къ Улучамъ, которые также прилегали нъкогда къ Дунаю. Напротивъ, Древляне и Дреговичи, пришедшіе также съ Дуная, были, въроятно, изъ мъстъ болъе отдаленныхъ отъ Улучей. И теперь, по наръчію и образу жизни, Украинцы ближе къ Подолянамъ и Волынцамъ, чемъ къ Полещукамъ и Пинчукамъ. Хорваты и Тиверцы возвратились къ началамъ прежней частной отдъльности. Какъ только князья Рюрикова Дома, сыновья князя Ростислава, сделались князьями въ Галичъ, тотчасъ же усвоили народное стремленіе къ самобытности. Волынь и Подоль держались долъе связи съ Кіевомъ и съ Польсьемъ, но послъ паденія великокняжескаго достоинства въ Кіевь, примкнули къ Галичу и вошли въ круговоротъ обстоятельствъ, касавшихся обоюдно этихъ странъ. Затемъ, и Полесье, и наконецъ Русь, болъе или менъе показывали стремленіе примкнуть къ новому центру, образовавшемуся въ Галичъ. Судьба южно-русскихъ вътвей всегда была неразрывна, даже до последняго подчиненія Галича Польше, а Волыни, Подоли и Руси-Литвъ. Оба эти государства спорили за единую власть надъ всею Южною Русью, сознавая ея народное единство; и наконецъ, въ XVI въкъ, Южная Русь опять въ совокупности своихъ этнографическихъ особенностей, вошла въ соединение съ Польшею, какъ единое тело, отлично отъ Бълоруссін, Земли Кривской. Части ея: Украина (т. е. Русь съ Подолью), Полфсье, Волынь, Червонная Русь, при всякомъ народномъ дъйствіи, показывали взаимное тяготъніе и сознаніе своей внутренней связи и нераздъльности. Поэтому и Русь-Полянъ, и Полъсье, и Волынь, и Подоль, и Русь Червонную, вст части Южно русской Земли и Южно русской народности, съ ихъ частными особенностями, слъдуетъ разсматривать какъ единую Южнорусскую Землю, всв исчисленныя части которой, относительно общей своей связи, соединены еще тъспъе, чъмъ

въ Великой Руси Вятичи, Рязань и Суздаль въ отношении общей народной связи велико-русскаго элемента.

Такимъ-образомъ въ первой половинъ нашей исторіи, періодъ удъльно-въчеваго уклада, народная стихія общерусская является въ совокупности шести главныхъ народностей, именно: 1) Южнорусской, 2) Съверской, 3) Великорусской, 4) Бълорусской, 5) Псковской и 6) Новгородской.

Теперь слѣдуетъ намъ указать на тѣ начала, которыя условливали между ними связь и служили поводомъ, что всѣ онѣ вмѣстѣ носили и должны были носить названіе общей Руской Земли, принадлежали къ одному общему составу, и сознавали эту связь, несмотря на обстоятельства, склонившія къ уничтоженію этого сознанія.

Эти начала:

- 1) Происхожденіе, бытъ и языкъ.
- 2) Единый княжескій родъ.
- 3) Христіанская въра и единая Церковь.

Что происхождение пришлыхъ Славячъ было между инми памятно и служило для нихъ признакомъ единства, частію это достаточно видио изъ сказаній въ началів нашихъ лътописей о прибыти Славянъ съ Дуная. И теперь самое названіе «Дунай» между другими общими признаками представляетъ что-то общее для Русскихъ племенъ: въ пѣсняхъ великорусскихъ и малорусскихъ, имя остается однимъ изъ немногихъ общихъ, для тъхъ и другихъ, завътныхъ собственныхъ именъ. Безъ сомнънія, въ древнія времена яснъе, живъе и общиве были воспоминанія народовъ о приходів ихъ предковъ съ Дуная. Такимъобразомъ пришельцы сознавали единство общаго своего происхожденія. Полянинъ могъ враждовать съ состдомъ своимъ Древляниномъ, но помнилъ, что онъ одного съ нимъ происхожденія и пришелъ съ одного мъста; вражда

могла быть ожесточенною, но не могла потерять характера домашней; у враговъ были однъ и тъ же старыя преданія, которыя ихъ сближали, и указывали тъмъ и другимъ на взаимное родство. Память объ общихъ герояхъ, прародителяхъ, носилась надъ племенами дыханіемъ позін. Какъ помнилось происхожденіе это — можно видъть изъ того, что Славяне Новгородскіе долго и долго имъли тяготъніе къ Кіеву; это объясняется тъмъ, что жители береговъ Ильменя были вътвію Полянъ: ихъ наръчіе до сихъ поръ показываетъ близость къ южно-русскому.

Вмъстъ съ преданіями о происхожденін, соединяла Славянъ и общность основъ въ ихъ обычаяхъ и правахъ. Хотя каждое племя, — какъ передаютъ намъ древніе льтописцы, и имъло свои преданія, свои обычан, законы своихъ отцевъ, но въ томъ, что принадлежало одному изъ племенъ вособенности, заключало въ главныхъ чертахъ много такого, что составляло сущность жизненныхъ пачалъ другаго племени. И теперь народныя пъсни, у всъхъ Славянъ чрезвычайно разнообразныя, имъютъ много общаго и единаго. Въ пріемъ и способъ выраженія встръчается сходство въ пъсияхъ народовъ, отдаленныхъ другъ отъ друга и по географическому положенію, и по исторіи. Такъ въ пъснъ: «О Маркъ Кралевичъ» встръчается образъ, что этотъ герой посаженъ въ темницу, долго сиделъ и не зналъ ни зимы, ни лъта; дъвицы шли мимо тюрьмы и бросили въ тюрьму цвътокъ, -- по этому онъ узналъ, что тогда было льто. Такой же образъ мы находимъ въ малорусской пъснъ о «Левенченкъ». Въ сербскихъ пъсняхъ разсказывается исторія «кровосмъсителя»; та же исторія сохранилась въ народныхъ великорусскихъ сказаніяхъ и нѣкогда своевольно примѣнялась и къжитіямъ разныхъ святыхъ; обломки ея видны и въ пъсняхъ южнорусскихъ. Можно найти много такихъ событій, которыя воспоминаются въ песняхъ разныхъ Сла-

вянскихъ народовъ одинаково, и, безъ-сомивнія, суть остатки древнихъ миоологическихъ преданій, общихъ болъе или менъе всему племени. Напримъръ, описаніе, какъ дъвица извлекаетъ изъ воды своего суженаго; превращение замужней женщины въ кукушку (въ этомъ видъ прилетаетъ она къ матери); приходъ мертвой матери къ своему дитяти изъ гроба; превращение въ дерево невъстки, преслъдуемой злой свекровью; исторія похожденій божества; преданія о змізяхь и королевнахь и о борьбіз съ ними богатырей. Такихъ признаковъ не исчислить въ области славянской поэзіи. Сравнивая пісни обрядныя и самые обряды, легко найти между ними сходство и въ тонъ, и въ содержаніи. Много старыхъ обычаевъ, обрядовъ, върованій удерживается въ сходномъ видъ у Славянскихъ народовъ, несмотря на то, что они не могли заимствовать ихъ другъ отъ друга. Напримъръ, купальскій огонь и дерево Марены, погребеніе льта въ видь чучела, обычай Коляды, хороводныя пляски и игры — общія черты. Все это доказываетъ нагляднымъ образомъ, что въ древности Славянскія племена, въ основахъ своей духовной жизни, имълп одинакіе втрованія, обычаи и религіозные обряды.

Между прочимъ особенно поразительно сходство религіозныхъ обрядовъ, отправлявшихся пъкогда при храмъ Святовида у Прибалтійскихъ Славянъ съ нашими домащними и гадальными обрядами, какъ напримъръ между гаданьемъ посредствомъ Свантовитова коня и нашимъ такимъ же гаданьемъ посредствомъ перевода коня черезъ бревно, или между обрядами на праздникъ жатвы при храмъ Свантовита и малороссійскими обрядами въ сочельникъ. При недостаточности свъдъній о древней нашей мъстной мивологіи, можетъ показаться, что у Славянскихъ народовъ были такія божества и такіе върованія и обряды, которые были совершенно чужды другимъ соплеменникамъ; но въ-самомъ-дълъ не такъ было: достаточно можно это видъть и изъ сходства того, что дълалось въ Арконъ и Ретръ, сътъмъ, что дълается въ Малороссіи и Великороссіи. Миеологическія имена, теперь уже исчезнувшія у насъ и извъстныя только у древнихъ Западныхъ Славянъ, въ-самомъдълъ входили и въ кругъ нашихъ върованій, напримъръ Сварожичъ, божество Лужичанъ, по Дитмару, является минолологическимъ именемъ у насъ, по нашимъ памятникамъ. Названіе Вилы, извъстное по сербскимъ пъснямъ, въ древности давалось и у насъ фантастическимъ существамъ, какъ доказываетъ слово Христолюбца; также точно открывается, что Берегини, богини чешскія, были и нашими. Названіе Марены, о которомъ мы знаемъ изъ Забоя, Славоя и Людека, по Краледворской рукописи, да изъ польскихъ льтописцевъ, что это --- божество смерти и зимы, было и у насъ, какъ показываетъ названіе дерева Марены. Прочитавъ въ «Любушиномъ Судъ» описаніе, какъ Любуша сидъла на тронъ, окруженная дъвами, державшими символическіе знаки, мечь и праводатныя доски, какъ при нихъ стояли вода и огонь, -- невольно представляется малороссійская свадьба, гдъ женихъ съ невъстою сидятъ на посадъ, а передъ ними два символическихъ лица держатъ: одномечь, а другое — свъчу. Умыканье у водъ дъвицъ сохранилось до поздивишихъ временъ у Черногорцевъ.

Еще знаменательные этихъ остатковъ язычества, исчезавшихъ вмъстъ съ христіанствомъ, общія Славянамъ начала общественнаго строя. Въчевое начало было родное всъмъ Славянамъ и въ томъ числъ всъмъ Славянамъ Русскимъ. Повсюду, какъ коренное учрежденіе народное, является выче, народное сборище. Самое выраженіе выче есть названіе общее всъмъ Славянамъ Русскимъ, какъ въ Кіевъ и на Волыни, такъ и въ Ростовъ и Новгородъ; во всъхъ углахъ и краяхъ Руси употребляютъ одно и то же названіе самаго драгоцинаго и важийшаго явленія народной самобытности. Въ любви къ свободъ Славяне Русскіе хранили завътное чувство всего своего племени, и что говорятъ о свободолюбіи Славянъ Прокопій, Маврикій и Левъ Мудрый, то сохранялось долго у Русскихъ Славянъ, несмотря на противодъйствующія обстоятельства. Въчевое устройство должно было дъйствовать соединительно на Русскій народъ. Уже одно общее имя выча у всъхъ Русско-Славанскихъ народовъ къ этому располагало. Собранія народныя соединяли людей часто разнородныхъ, особенно тогда, когда на собраніе сходились изъ нъсколькихъ городовъ. Вообще не было нигдъ строгихъ правилъ, запрещавшихъ тому или другому участвовать въ этихъ собраніяхъ; мы, напротивъ, видимъ, что участвовали отъ мала до велика; перешедшіе изъ одного славянскаго города въ другой, видълъ такое же собраніе, какъ и у себя, также безъ стъсняющихъ правилъ, вольное, широкое, и входилъ въ него легко. Вездъ существовало раздъление на города и пригороды, зависъвшіе отъ городовъ; вездъ города были головами и центрами Земель. Всъ коренные обычаи, не только домашние и религіозные, но и общественные, по сходству началь своихъ, должны были поддерживать сознаніе единства племени Русско-Славянскаго.

Несмотря на различіе русскихъ нарвчій, между ними существовало всегда столько сходства, сколько нужно было, чтобъ каждый народецъ, говорившій тымъ или другимъ русскимъ нарвчіемъ, видълъ въ другомъ единоплеменномъ сосъднемъ народцъ, родственное себъ по сравненію съ другими народностями. Броженіе и поселеніе между Славянами иноплеменниковъ столько же помогали сохраненію между ними сознанія о племенномъ единствъ, сколько мъшали фактическому соединенію народовъ. Каждое Славянское племя могло смотръть на другое, какъ на отличное

отъ него во многомъ и не сознавать сродства своего съ нимъ только до тъхъ поръ, пока не знакомилось съ такимъ пародомъ, который равнымъ-образомъ чуждъ обоимъ. Тогда изъ сравненія являлось понятіе о близости и возможность сознанія единства. Мы имбемъ случай наблюдать это въ наше время. Великоруссъ-простолюдинъ не сознаетъ родства своего съ Полякомъ, когда встръчается съ нимъ одинъ на одинъ, по сознание это сейчасъ пробуждается, какъ-скоро случай приведетъ его сравнить Поляка съ Нъмцемъ или Татариномъ. Такъ въ древности, Полянинъ, встръчаясь съ Печенъгомъ, долженъ былъ замъчать, что съ нимъ у него нътъ сходства въ языкъ, а напротивъ, есть съ Вятичемъ, и отсюда возникло сознавіе, что Вятичъ ему родной. Невозможно теперь показать, въкакомъ отношеніи между собою находились народныя наръчіявъ древности по сравненію съ настоящимъ ихъ положеніемъ. Въ наше время, въ кругу племенъ Финскихъ Восточной Россіи и Кавказа, близкія по сосъдству одноплеменныя нанепонимаютъ другъ друга; это наводитъ на предположение, что въ древности наши нарвчія были между собою отдалениве, чвмъ теперь. Съ другой стороны, напротивъ, письменные памятники показываютъ, что вообще у Слявянскихъ народовъ, въ языкахъ были такія общія формы и слова, которыя тенерь составляють достояніе только частныхъ наръчій. Что касается до связи между собственно руссо-славянскими нарачіями, то всв они имали еще тъ общіе признаки, которые были имъ свойственны какъ одной особой семь Славянского рода. При ознакомленіи съ другими Славянскими народами, напримъръ съ Поляками или Болгарами, неизбъжно выставлялось предъ глаза сравнительно большее сходство народовъ Русскаго материка между собою, чъмъ каждаго изъ нихъ съ прочими Славянами. Въ древности, какъ и теперь, существовали

общіе русскимъ нартчіямъ филологическіе признаки, которыхъ не было, или которые иначе сложились у другихъ Славянъ. Эти признаки сохранились въ нашихълътописяхъ сквозь церковно-книжную одежду, и указывають на существованіе особенностей, отличавшихъ говоръ встхъ русскихъ наръчій отъ другихъ славянскихъ. Таковы, напримъръ: смягчение согласныхъ, вставка гласныхъ о п е, съ перемѣною a въ o, тамъ гдѣ въ другихъ нарѣчіяхъ ставится двъ согласныхъ:  $ир a e \sigma - no po e \sigma$ , о вмъсто e, въ словахъ: олень, одина, вмъсто елень, едина; окончанія на т съ твердымъ или мягкимъ полугласнымъ звукомъ въ третьемъ лицъ изъявительнаго наклоненія; замъненіе глухихъ и звуковъ чистыми, и проч. Такимъ-образомъ, Славянинъ какого бы то ни было Русскаго народца видълъ въ Славянинъ другой, своей же вътви, болъе родную для себя стихію, во-первыхъ по сравненію съ не-Славянскими племенами, окружавшими Славянъ, а во-вторыхъ и по сравненію съ иными славянскими вътвями. Полякъ для Кіевлянина долженъ былъ представляться болве далекимъ, чъмъ Славянинъ Новгородскій. Строй языка и говоръ много содъйствуютъ образованію понятія о близости или отдаленности народныхъ особенностей; чёмъ ближе говоръ, чтмъ родите языкъ въ чужомъ человткт, темъ больше склонности считать этого человъка въ народной общительности съ собою. Естественно, что самыя близкія, хоть нъсколько отличныя по говору, вътви народа, могли скоръе слиться въ одно тело, чемъ те, речь которыхъ представляла затрудненія къ удобному взаимному пониманію; равнымъ образомъ последнія, более отдаленныя чемъ первыя, могли быть ближе третьихъ, представляя условія для ближайшаго и скоръйшаго соединенія между собою, чъмъ съ этими третьими. Наконецъ эти третьи, при всъхъ отличіяхъ, имъли вмъстъ съ тъмъ достаточный запасъ общихъ при-

знаковъ, чтобъ и о нихъ составилось понятіе, какъ о родныхъ, и такъ могла образоваться съ ними связь, ифсколько уже слабъйшая, чъмъ со вторыми и третьими. Такимъ-образомъ чувствовались различныя степени свойства и вмъстъ съ тъмъ различныя степени единенія. Кіевлянинъ былъ ближе къ Древлянину, чъмъ къ Кривичу и Вятичу; Галичанинъ ближе къ Волынцу, чтмъ къ Кіевлянину, ближе къ Кіевлянину, чемъ къ Северянину, ближе къ Северянину, чъмъ къ Ростовцу или Рязанцу: и на этомъ основаніи завязывается болье тысная связь Галича съ Волынью, чымь съ Кіевомъ, чемъ съ Черниговомъ, теснее съ Черниговымъ, чемъ съ Ростовомъ; по Ростовецъ, отдаленный по местоположенію, быль для Галичанина родственнъе близко-живущаго Болгарина или Поляка. Кіевлянинъ чувствовалъ себя отдельнымъ въ отношеніи къ Древлянамъ и Волынцамъ, но въ равной степени, вмъстъ съ Древлянами и Волынцами чувствовалъ себя отдъльнымъ отъ Вятичей. Наконецъ, вмъсть съ Вятичами, онъ чувствовалъ свое общее единство и отдъльность отъ Поляка и Болгарина, и оттого между Кіевлянами, Древлянами и Галичанами образовалась взаимная связь скорте и теснте, чемъ у каждаго изъ нихъ съ Вятичами, но, съ другой стороны, и положение Вятичей въ отношеніи встхъ первыхъ трехъ было таково что извъстная близость ихъ наръчій не дозволила имъ совершенно разойтись. Точно также и Вятичъ Рязанскій чувствоваль свою отдельность отъ Ростовца или Москвича, но въ отношении Кіевлянина онъ составляль съ Ростовцемъ и Москвичемъ одну народность. Съ народностями совершается такая судьба, что большему или меньшему ихъ сближенію, отъ простаго чувства народнаго сходства до положительныхъ стремленій къ слитію, способствуетъ столкновение съ такимъ единоплеменнымъ народомъ, котораго особенности равно одинаково близки и одинаково

далеки и тъмъ и другимъ; какъ и соединеню всего племени или племеной вътви, состоящей изъмногихъ народовъ, можетъ способствовать столкновение съ массою иноплеменниковъ.

Намъ возразятъ въ этомъ случав, что мы признаемъ слишкомъ глубокую древность за тъми этнографическими особенностями, которыя, можетъ-быть, возникли уже впоследствіи. Утверждають, что настоящія наречія и оттенки русской рачи явились уже посла. Древность малорусскаго языка была не очень давно предметомъ ученаго спора, неръшеннаго надлежащимъ образомъ: выходило то, что какъ-скоро одна сторона находила въ словахъ и оборотахъ чисто-малорусскій складъ, противная отъискивала подобное въ областных великорусских нарачіяхъ. Это оттого, что обращали впиманіе на сходные или несходные признаки по частямъ, а не въ ихъ совокупности. Не споримъ, что образъ, въ какомъ является наръчіе и говоръ теперь, составился позже; но намъ кажется, что на тъхъ же мъстахъ существовали искони прародительскія отличія: предвлахъ является отъ чего именно въ твхъ Удёльныхъ земель, въ которыхъ до сихъ поръ мы видимъ размъщение разныхъ русскихъ наръчій? Отъ чего бълорусскимъ наръчіемъ говорятъ именно тамъ, гдъ были Кривичи, и вся страна, гдъ говорятъ имъ теперь, образовала Землю Кривскую, сознававшую свое единство и отличіе отъ другихъ? Неужели бълорусское нартчіе образовалось, какъ нъкоторые думали, отъ смъшенія великорусскаго польскимъ? Отъ чего же въ Юго-Западной Руси, которая также, даже еще кръпче, была соединена съ Польшею, не образовалось такой же смёся? Отъ чегожъ эта смёсь сохранилась въ Смоленской губерніи, которая если и была нъсколько времени подъ властью Польши, то слишкомъ мало для того, чтобъ усвоить смпсь одинакую съ Бълоруссами, которые были въ соединени съ Польшею много въ-

ковъ. Не споримъ, что какъ въ отвлорусскомъ, такъ и въ южно-русскомъ нарвчіяхъ есть вліяніе польскаго элемента, естъ слова и обороты, вошедшіе въ нихъ впоследствіи, но такъ-какъ основы народности и говоровъ различны, то очевидно, и прежде въ Бълоруссіи и Южной Руси существовали своеобразныя свойства, при которыхъ самое сближеніе съ Польшею выразилось иначе и въ томъ и въ другомъ краъ. Вмъсто княжествъ, въ удъльныя времена образовались системы княженій и волостей болье или менье согласно съ тъмъ развътвленіемъ народностей, какое мы застаемъ впослъдствіи и теперь, и какое, съ другой стороны, указывается на первыхъ страницахъ нашихъ летописей. Эти системы волостей, или Земли, располагались согласно съ ныпъшними этнографическими особенностями. Гдт были Кривичи, тамъ нышт Бтлоруссы; тамъ образовалась Земля, -- система княженій и волостей, имфвшихъ взаимную связь, —и такъ вошла она во владенія Литовскія. Где теперь виданъ переходъ отъ Балоруссовъ къ Новгородцамъ и смѣшанное нарѣчіе, тамъ образовалась Псковская Земля; гдъ были Русь-Поляне тамъ теперь Украинцы, тамъ была система волостей Русской Земли; гдв Древляне, тамъ Полъщуки, гдъ Дулебы и Волыняне — тамъ Волынцы, тамъ была система волостей Волынской Земли; гдт Хорваты — тамъ Червоно-Руссы, тамъ Галицкая Земля; гдъ были Улучи, тамъ Подоляне; тамъ были бологовскіе князья. На Волыни образовалась группа княженій и волостей, имъвшихъ одно тяготъніе съ Галичемъ; и теперь мы видимъ на Волыни особый оттънокъ пародности, очень близкій къ червонорусскому; какъ Украина по-Дивировская нъсколько дальше и теперь отъ Червоной Руси въ этнографическомъ отношеніи, чемъ Волынь, — такъ и встарину Галицкая Земля имъла ближайшее взаимное тяготъніе съ Волынью, чемъ съ Русью Кіевскою. Но Украина по-Дивпровская не имъетъ, однако, отъ Червоной Руси на столько отмъны, чтобы между ними потерялась связь единонародности; такъ и въ удъльный укладъ, несмотря на явленія, противодъйствующія къ слитію Червоной Руси съ Русью Кіевскою, эти Земли все-таки вращались въ одной общей сферъ. Всъ отмъны Южно-русской народности имъли между собою столько сходныхъ общихъ признаковъ, что, съ устраненіемъ вънихъмелочей, представлялась одна народность, по сравненію съ другими такими же группами, отличными отъ всёхъ ихъ вмёстё. И теперь мы видимъ, что всв этнографическія особенности совершенно сообразны съ системою развътвленія волостей удъльнаго уклада, и всъ эти этнографическія особенности составляють сумму одной народности-Южно-русской. Такъ и княженія и волости встарину составляли одинъ общій разрядъ, связанный взаимнымъ тяготвніемъ.

Но тутъ могутъ намъ возразить, что мы видимъ этнографическое тяготеніе тамъ, где могло быть одно географическое отношение состднихъ земель. Въ такомъ случав мы укажемъ на Новгородъ, который долго и постоянно склонялся къ Южно - русской Земль, и только послъ внутренней борьбы, когда притомъ запуствніе Кіева лишило его тъготъющей силы, началъ тяготъть къ Восточной Руси, но всегда съ какимъ-то внутреннимъ противодъйствіемъ, съ готовностію склониться въ другую сторону, если бы представился случай. Вслушайтесь въ нарвчіе новгородское и вы найдете въ немъ следы народности, боле близкой къ Южно-русской, чемъ къ Московской, следы хотя явные и ръзкіе, но все-таки только следы прежняго наржчія, ибо Новгородъ, впоследствій, не только подвергся тъсному соединенію съ Московскою народностію, но еще были употребляемы насильственныя мфры къ перерожденію туземной народности; однако и следовъ достаточно,

чтобъ признать, что Великій-Новгородъ, въ этнографическомъ отношеній, составляль вътвь несравненно ближайшую къ Южно-русской народности, чъмъ къ Великорусской и Кривской, и оттого-то между имъ и Кіевомъ является очевидное взаимное тяготвніе, хотя по мъстности онъ былъ самою отдаленною отъ Кіева Землею. Признаки новгородскаго нарвчія почти тв же, что и южно-русскаго: u вмёсто r, u и b часто смёшиваются, мягкое oвмѣсто e—йому, його вмѣсто ему, его;  $\gamma$  вмѣсто e, отбрасываніе и въ творительномъ падеже множественнаго числа (вмъсто *своима* — свома), перестановка слоговъ въ томъ порядкъ, какъ и въюжно-русскомъ (напримъръ намастиръ. вмъсто монастырь), сохрадение о, измъненнаго у Великоруссовъ и Бълоруссовъ въ а, отбрасываніе то въ 3-мъ лицъ нетолько единственнаго, но и множественнаго числа глаголовъ; перемѣна e въ o послѣ шипящихъ, напр. жона вм. жена; усѣченныя окончанія прилагательныхъ женскаго рода, напр. высока, добра, и сверхъ того мъстное отличіе: и вм. ч. Разбирая эти признаки по частямъ, можно, конечно, находить то и другое въ разныхъ областяхъ Россіи, но совокупность всего въ одномъ наръчіи показываетъ такое поразительное сходство съ южно-русскимъ нарвчіемъ, что Малороссъ, услыхавъ новгородское нарвчіе, изумится, если не имълъ прежде понятія о ихъ близости, и прійдетъ невольно къ заключенію, что народъ, говорящій такимъ нарвчіемъ, долженъ былъ нвкогда составлять одно съ Малороссомъ. Въ Землъ Великорусской, впослъдствіи, совершалась перетасовка народныхъ элементовъ; произошелъ процессъ перерожденія Финскихъ народностей и примъсь Татаръ; происходили насильственныя административныя переселенія; наконецъ двигалось населеніе само собою съ ствера на югъ и на востокъ съ промышленными цтлями; несмотря на все это, тъ системы, изъ которыхъ образовался Великорусскій край, имъютъ до сихъ поръ различную физіономію: проъзжайте по Владимирской губерній, по этому древнему княжеству Суздальскому — развъ не отличенъ тамъ говоръ отъ говора рязанскаго и московскаго? Также точно представляются, въ этомъ отношеніи, отличными отъ Московскаго, Рязанскаго и Владимірскаго края древняя Земля Вятичей, край Орловскій, Калужскій Курскій, Воронежскій.

Насъ могутъ упрекнуть въ голословности, но мы думаемъ, что напоминаемъ нашимъ читателямъ вещи давно извъстныя. У насъ много писали объ этнографіи, довольно и занимались ею, да занятія наши были какъ-то односторонни: недоставало сравнительнаго изученія. Говорили о томъ что есть, не говорили чего нетъ у однихъ изъ того, что есть у другихъ. Съ цълію изучать исторію народа по настоящимъ его этнографическимъ признакамъ, никто не брался систематически. Изученіе исторіи народа должно начаться именно съ этого. Надобно изследовать и привести въ ясность всв виды Русской народности, во всей совокупности ихъ отличительныхъ признаковъ. Надобно отъискать: чвиъ выражается отличіе одного края отъ другаго, съ нимъ сосъдняго, въ наръчіи, говоръ, образъ жизни, постройкахъ, одеждъ, пищъ, обычаяхъ, привычкахъ; надобно обозначить совокупности всёхъ такихъ признаковъ, составляющихъ этнографическіе виды; показать ихъ взаимные переходы и мъстныя ихъ грани, и съ настоящимъ положеніемъ народностей свърять историческое теченіе прошедшей жизни народа. Только тогда и доберемся мы сколько-нибудь до ея уразумънія. Очевидно, это не легкая работа. Она тъмъ болъе трудна, что при самомъ тщательномъ, добросовъстномъ, подробивищемъ этнографическомъ описаніи останется ещето, что едва ли возможно описать какимъ бы тони было перомъ -- физіономія народа, подобно тому, какъ нельзя никоимъ образомъ описать живаго человъка такъ, чтобъ можно было по описанію столько же знать его, какъ живши съ нимъ.

Все это высказывается здъсь для того, чтобы показать, что разнообразіе наръчій связывалось первостепенною и второстепенною близостью ихъ, и эта близость, сознаваемая народомъ, способствовала поддержкъ въ немъ взаимности и сознанія единства въ разнообразіи.

Съ принятіемъ христіанства явился въ Руси одинъ общій языкъ-книжный, и это была новая сильнъйшая связь Русскихъ народовъ, прочнъйшій залогъ ихъ духовной неразрывности. Мы говоримъ-съ принятіемъ христіанства; нбо если даже принять, что договоры Олега и Игоря писаны были въ то самое время, когда заключались, то въроятно ихъ писали русскіе христіане, и если бы даже язычники, то они должны были пользоваться плодами, принесенными христіанствомъ. Книжный языкъ сделался орудіемъ и распространенія въры и удержанія государственной жизни, и передаваль общія всемь понятія и взгляды. Вмъстъ съ потребностію высшей жизни, явилась и форма, въ которой могла быть достигнута эта потребность. Тогда во всехъ углахъ Россіи, въ какой бы то ни было ветви народной, въ церквахъ раздался одинъ языкъ; власть старалась передать свой голосъ однимъ и тъмъ же языкомъ; событіе старины — случилось ли оно въ Кривской Землъ, или въ Руси, или въ Новгородъ-записывалось тъмъ же самымъ языкомъ. Знакомство съ правилами въры и нравственности происходило черезъ посредство этого языка. Явились школы и въ этихъ школахъ учили на томъ же языкъ, не обращая вниманія на то-изъ какого племени были учащіеся. Такимъ-образомъ, вездъ и повсюду, явилось одно орудіе выраженія высшихъ потребностей жизни. Цока книжный языкъ существовалъ въ своей чистотъ, духовное единство не могло быть прервано, какъ оно не прервано, въ

этомъ отношеній, не только между Русскими и Червоноруссами, составлявшими некогда одно федеративное тело, но и между Сербами и Русскими, несмотря на то, что никогда не поддерживалось другими политическими условіями, подобно частямъ Русскаго народа. Австрійская политика очень благоразумно хочетъ въ наше время уничтожить употребленіе церковно-славянскаго языка въ школахъ Червоной Руси, подъ благовиднымъ предлогомъ покровительства народной рачи. Она изъ опыта предшествовавшей исторіи Славянъ знаеть, что этотъ языкъ былъ и есть сильнъйшій двигатель сродства племенъ и взаимнаго братства. Языко доставилъ намъ единство. Но самъ по себъ языкъ не былъ достаточенъ для водворенія единства политического. Онъ не могъ даже вытеснить, истребить и замънить собою наръчія, во-первыхъ потому, что до извъстной степени, вънъкоторыхъ отношеніяхъ былъ столько же чуждъ народной ръчи, какъ въ другихъ близокъ; и во-вторыхъ, что будучи достояніемъ однихъ образованныхъ того времени людей, касаясь извъстныхъ только высшихъ проявленій жизни, не только не замфияль обыденной народной ръчи, но даже самъ, въ книжной сферъ, подвергался наплыву последней, какъ это видно въ летописяхъ, которыя, благодаря неполному умънью лътописцевъ ладить съ книжнымъ языкомъ, обличаютъ намъ живучесть народнаго слова при существованіи книжнаго. ·Языкъ книжный самъ по себъ былъ достаточенъ только для того, чтобы части, достигавшія самобытности вследствіе коренныхъ народныхъ особенностей и историческихъ обстоятельствъ, не теряли связи между собою; чтобъ каждая часть имъла у себя въ равной степени то, что было священно и для другой части, -- но онъ былъ недостаточенъ для того, чтобы всв части могли перестать быть

тъмъ, чъмъ до того времени были, и стать тъмъ, чъмъ ни одна изъ нихъ не была.

Второе звено, соединившее части Русской Земли въ эту первую половину русской Исторіи, быль княжескій родъ. Онъ способствоваль единству даже своимъ развътвленіемъ, своимъ многообразіемъ. Обыкновенно привыкли (издавна это ведется) жальть объ удъльной системъ, жаловаться на ея безпорядки, думать, что она замедляла прогрессъ русской жизни, приписывать ее неблагоразумію Ярослава, и если извинять его, то единственно грубостію и невъжественностію въка. Но Русскій міръ и не могъ иначе быть единымъ. Именно только этимъ поддержалась связь его. Не Ярославъ выдумалъ дълить Россію дътямъ, даже не Владимиръ. Въ договоръ Олега говорится о свътлыхъ князьяхъ, сущихъ подъ его рукою. При Владимиръ эти старые удъльные князья замънены другими изъ одного рода. Это могло повести только къ большему единству, а не къ раздробленію. Удельный порядокъ вытекаль изъ сущности положенія, въ какомъ находились народы, составившіе впосладствін Русскую державу. Чтобы соединить разсвянныя, раздъленныя одни отъ другихъ племена, нужно было именно то, чтобъ и у того и другаго народа были начальники, родственные между собою: тогда и народное сознаніе взаимнаго родства получало себъ пищу. Искать ли источника этой народной связи посредствомъ единаго начальствующаго рода въ такъ-называемомъ родовомъ бытъ Восточныхъ Славянъ? Конечно, на сколько общечеловъческія понятія о родствъ оказывали вліянія на сформированіе у Славянъ понятій объ общественной и государственной жизни. Связь народовъ посредствомъ родства лицъ, состоящихъ во главъ ихъ - представление слишкомъ всеобщее, повсемъстное: Людовикъ XIV-й думаль же, что не существуетъ болъе Пиренеевъ, когда посадилъ на испанскій

престолъ внука; и Наполеонъ хотълъ поддерживать связь подчиненныхъ себъ націй тъмъ, что сажалъ на престолы Германіи и Италіи своихъ братьевъ и зятьевъ. И въ средніе въка феодальное разнообразіе находило для себя связь частей въродственныхъ союзахъ. Только вездъ на Западъ явленіе это не было до такой степени первостепеннымъ, фундаментальнымъ, для всего механизма общественнаго строя, какъ у насъ. У насъначало соединенія частей, основа государственнаго быта, возникла отъ призванія кияжескаго рода извив. Впрочемъ, и у насъ форма единства Рюрикова рода не представляла единственно-возможнаго, незамънимаго ничъмъ, способа соединенія частей: предълъ его быль уже видимъ. Съразвътвленіемъ княжескихъ вътвей, съ неизбъжною сообразностію такого рода развътвленія съ народными деленіями, значеніе князей, какъ начальниковъ Земли, стало упадать. Уже въ XII-мъ въкъ видно, какъ народное начало всплыло наверхъ и взяло перевъсъ надъ княжескимъ. Вмъсто-того, чтобъ князь наслъдовалъ, онъ избирался толною; вмъсто-того, чтобъ быть единымъ начальникомъ и предводителемъ, -- являлось по нъскольку князей разомъ предводителями въ одномъ и томъ же мѣсть за-разъ, и въ то же время должность ихъ замъняется уже не князьями. Такъ въ 1180 г. въ ополченіи городовъ Кривской Земли, изъ двухъ городовъ-Витебска и Полоцка-начальствуютъ князья, а изъ другихъ двухъ-не князья. Въ Галичъ, князья до такой степени потеряли свое древнее значеніе, что ихъ судили и казнили смертью, какъ простыхъ людей, а мъста ихъ пытались занимать люди некняжеского рода. Въ Новгородъ, оставшемся внъ татарскаго завоеванія, продолжались развиваться старыя стихіи и въ XIV -- XV-мъ въкахъ уже не стало необходимости держать князей, и отношенія къ великимъ князьямъ казались болже лишнимъ бременемъ, отъ котораго только трудно

было освободиться. Въ XIV въкъ явился повый родъ-Гедиминовъ, который началъ оспаривать право быть орудіемъ связи Русско-Славянскихъ народовъ. Но тогда уже Русь склонялась къ единодержавію. Еслибъ даже удъльный порядокъ, вслъдствіе иноземныхъ явленій, не былъ у насъ замъненъ единодержавнымъ, то все - таки онъ рано или поздно долженъ былъ уступить другому, болъе сообразному съ дальнъйшимъ ходомъ народной жизни, которая выработывала, хотя медленно, свои начала. Самое единство кияжескаго рода было формою выше той, какая существовала въ видъ народнаго управленія -- «кождо родомъ своимъ», т. е. своими начальниками, не имъвшими между собою родственной связи. Если при воздъйствіи чужеземномъ, единство рода княжеского должно было уступить высшей формъ-единодержавію московскому, то, безъ этого воздъйствія, оно бы уступило иной новой формъ единства, какую выработала бы сама изъ себя народная жизнь.

Болъе или менъе князья размъщались параллельно народностямъ, и такимъ-образомъ ихъ родовое единство между собою шло въ параллели съ сознаніемъ единства народностей. Родъ Дома Изяслава Владиміровича постоянно княжилъ въ Полоцкъ, и развътвлялся въ Землъ; имъвшей одно тяготъніе съ Полоцкомъ. Домъ Святослава Ярославича, со всеми его развътвленіями, помъстился въ Съверщинъ и образовалъ княжественную двойственность, сообразно двойственности Земель -- собственно Черниговской и Новгородъ-Стверской. Князь стверскій быль ближе къ черниговскому, чтмъ къ кіевскому, и народность Стверская была ближе къ Черниговской, чтмъ къ Кіевской. Но князь стверскій не терялъ все-таки связи съ рязанскими и съ суздальскими князьями: все-таки онъ считалъ последнихъ происходящими изъ одного съ нимъ рода, и только далве отъ него, чемъ были къ нему черниговские. Такъ и народъ въ Съверской обла-

сти считалъ народъ Суздальскій и Рязанскій далье отъ себя, чемъ Черниговцевъ, но сознавалъ, что и Суздальцы-Русскіе. Какъ князь говорилъ: «я не Угринъ, я не Ляхъ, мнъ часть въ Русской Землъ», такъ каждый Русскій говорилъ, что онъ не Ляхъ, не Угринъ, что ему часть въ той широкой Земль, гдь Съверянинъ, Русинъ-Полянинъ, Волынецъ, Суздалецъ, сознаютъ свое родство. Имъя дъло съ князьями, своими однородниками, князь въ то же время имълъ дъло и съ цълою Землею, какъ показываетъ напр. такое выраженіе: бяшеть бо ему тяжа со Рюрикомо и со Давидомо и со Вольнскою 5 емлею (1190 г. Ип. Спис., 140). Князь могъ неполадить съ своимъ состдомъ и народъ могъ раздълять съ нимъ его неудовольствія; но также народъ могъ неполадить съ другою вътвію общаго Русскаго народа; и какъ у князей ссоры были усобицами, такъ и въ народъ брань одного края съ другимъ была домашняя, а не вившняя война. Этимъ сознаніемъ сродства объясняется почему Новгородцы, воюя до неистовства съ Суздальцами, въ началъ XIII в., послъ того опять находились съ ними въ связи и принимали оттуда князей, и отъ чего тъ же Новгородцы, защищая свою независимость противъ покушеній московскаго единовластія, въ то же время никакъ не могли оторваться отъ Московской Земли и принять, въ отношеніи ея, тотъ образъ дъйствій, какъ въ отношеніи чужихъ, напримъръ, Нъмцевъ или Шведовъ. Если бы въ Россіи не возникло удъльнаго порядка, еслибы возможно было чтобы Ярославъ, соединивъ Русскія страны подъ одну власть, передаль всё вмёстё одному изъ сыновей, то, безъ-сомнтнія, Русская Земля скорте могла бы потерять единство, чъмъ при раздъленіи на удълы. Тогда должны были бы оставаться тв старвишины-князья, которые существовали до прибытія Рюрикова Дома, или — Земли управлялись бы намъстниками кіевскаго князя. Въ первомъ случав, ста-

ръйшины разныхъ родовъ, не имъя между собою кровнаго единства, старались бы каждый о совершенномъ обособленіи своихъ Земель, и находясь въ отношеніи кіевскаго князя какъ покоренные, чувствовали бы надъ собою иго и старались бы освободиться отъ него. Естественно, тогда ими несравненно было бы менъе между всѣми чъмъ между князьями одного рода. Во второмъ случаъ, сами народы чувствовали бы чуждое иго - власть одной Земли надъ своею, и смотръли бы на намъстниковъ, какъ на враговъ и утъснителей. Географическія условія и необходимость постояннаго отбоя отъ непріятелей не дозволяли бы Кіеву сосредоточить свои силы для насильственнаго удержанія въ своей власти такого множества народовъ, на такомъ огромномъ пространствъ: послъдовало бы совершенное разложеніе. Даже если бы вст народы сживались со своими намъстниками и покорно повиновались имъ, то и тогда связи духовной было бы меньше, чъмъ при существованіи удъльнаго порядка; ибо такіе намъстники не были бы такъ связаны между собою, какъ родственные князья. Указывають на горькія последствія княжескихь споровь и дълежей. Но безъ-сомнънія, если бъ не было удъловъ родовыхъ, то усобицы между народами были бы неизбъжнъе, и были бы гораздо жесточе, губительнее, разрушительнее. Напротивъ, княжескія усобицы способствовали поддержанію народнаго единства Россіи, посредствомъ знакомства частей между собою. Безънихъ сообщение между родственными племенами было бы рёже; въ такомъ большомъ числъ посъщающихъ далекія страны тогда не было бы. Вспомнимъ, напримъръ, упорную войну суздальскихъ князей съ кіевскими въ половинъ XII-го въка? Едва ли бы могло быть по какому-нибудь мирному поводу столько Суздальцевъ въ Кіевь. Всякій, кто возвращался домой, разсказываль о далекой Землъ, и изъ рода въ родъ, въ семейныхъ преданіяхъ,

укоренялась привычка считать народонаселеніе того и другаго края близкимъ къ своему,—расширялся кругъ географическаго понятія о томъ, что такое составляеть свое и чучосое.

И воть, то что съ перваго взгляда, кажется, наиболъе препятствовало единству, на самомъ дѣлѣ служило этому единству поддержкой. Выше мы коснулись воцаренія Гедиминовичей. Когда въ XIV-мъ въкъ княжеская Рюриковская линія стала замъняться Гедиминовою, связь между Западной и Восточной Русью ослабла. Москва и Литва часто смотръли на себя какъ на чужихъ другъ другу, какъ на особенныя государства. Народъ и въ Москвъ и въ Литвъ оставался Русскимъ, а между-тъмъ связи между нимъ гораздо было меньше, чтмъ при князьяхъ единаго дома. Правда, очень часто возникала мысль о соединенін; но замічательно, что эта мысль являлась только послъ войнъ, когда оба народа возобновляли старое знакомство, хотя и печальнымъ образомъ. Оставаясь въ поков, Москвичъ забывалъ, что Литвинъ-Бълоруссъ -- его кровный; у него это выходило изъ памяти при долгомъ нестолкновеніи съсосъдями-единоплеменниками.

Въ числъ началъ, поддерживавшихъ единство Руси, слъдуетъ поставить и то именно, что еще больше княжескихъ усобицъ мѣшало ея единству — безпрестанныя непріязненныя отношенія къ иноплеменникамъ, сновавшимъ или осѣдлымъ между Славяно-Русскими народами. Одна часть ихъ была осѣдлая Финская, покоряемая Славяно - Руссами; а другая, напротивъ — кочующая, нападающая, въ образѣ Половцевъ и ихъ кочевой братіи, разорявшая славянскую гражданственность, а въ образѣ Татаръ — завоевательная и поработительная. Нѣтъ сомнѣнія, что и тѣ и другіе препятствовали порядку гражданственной стройности, а между-тъмъ и помогали сознанію единства. Такъ, когда на

Южную Русь нападали Половцы, нъсколько разъ князья забывали свои несогласія и собирались какъ-бы въ крестовый походъ противъ враговъ въры и своей народности. Въ умахъ Русскаго народа образовалось понятіе, что есть такіе народы, которые — враги всёмъ вётвямъ его, а чрезъ это понятіе поддерживалось и понятіе о взаимности сродствъ своихъ народныхъ вътвей. Это понятіе еще болье развилось во время татарскаго завоеванія. Тогда повсюду, кто только принадлежалъ къ Русскому народу, проникался, то въ большей, то въ меньшей степени, чувствомъ враждебности къ покорительному народу. Эта враждебность поддерживала, даже и впослъдствіи, древнюю связь Южной и Западной Руси съ Восточною. Такъ, разомъ на Дивиръ и на Дону составилось воинственное общество казаковъсъ целію противостоять татарскому и турецкому покорительному началу, и неръдко польскіе и русскіе государи, среди безпрерывныхъ взаимныхъ несогласій, приходили къ мысли о союзъ противъ общихъ враговъ; во враждебныхъ между собою государствахъ не разъ являлась мысль о возможности прочнаго соединенія западной и восточной половинъ Руси, въ надеждъ, что, такимъ-образомъ, общими силами можно удачнъе и успъщнъе дъйствовать противъ Татаръ и Турокъ. Враждебность къ этимъ народамъ перешла преемственно изъ техъ вековъ, когда Славяно-Русскіе народы боролись съ Тюркскими племенами, бродившими нъкогда по широкому материку Россіи. Та же борьба, которая русская стихія выдерживала въ ІХ и въ Х столътіяхъ противъ Печеньговъ, явилась потомъ въ XII-мъ въ религіозной вражда противъ неварныхъ Половцевъ, когда русскія дружины ходили въ ихъ степи по призыву Мономаха и Игоря; она приняла, въ XIV въкъ, значение освобожденія отъ чуждаго ига при Димитрів Донскомъ, и руководила важевйшими явленіями вевшней политической жизни до позднейших времент во вражде съ мусульманскимъ турецкимъ Востокомъ. Есть въ исторіи заветныя племенныя ненависти; оне развиваются веками, то утихаютъ, то разгараются отъ обстоятельствъ; то засыпаютъ, то вновь пробуждаются; проходятъ черезъ разные виды историческихъ перемент и даютъ направленіе народнымъ силамъ и тонъ народнымъ думамъ. Къ такимъ враждебнымъ явленіямъ принадлежитъ борьба Славянскаго племени съ Турецкимъ или Тюркскимъ. Ея источникъ скрывается во мракъ доисторическихъ временъ. Мы знаемъ только ея продолженіе, и не видимъ начала, и для насъ такія черты легко представляются кореннымъ племеннымъ свойствомъ, какъ дълаемъ мы со всёмъ, чему не можемъ доискаться начала въ тъхъ сумрачныхъ въкахъ, откуда нътъ ничего положительно-достовърнаго.

Есть еще признаки племенной враждебности къ иному племени, также непріязненному къ Славянамъ, съ незапамятныхъ временъ — къ племени Нъмецкому. Но эта враждебность, составляющая всю сущность исторіи ныхъ Славянъ, касалась легче нашихъ, Восточныхъ. Признаки ея можно видъть во враждебныхъ отношеніяхъ Новагорода и Пскова къ Ливонскимъ рыцарямъ и Шведамъ, и равнымъ образомъ въ томъ воззрѣніи, какое народъ нашъ имълъ и до-сихъ-поръ неизгладимо имъетъ на Нъмецкое племя. Новгородцы и Псковичи поддерживали языческихъ Эстовъ во вражде ихъ съ Крестоносцами и Финляндскую Емь въ борьбъ со Шведами, противъ распространителей христіанства, защищая свободу языческой совъсти отъ насильственнаго крещенія. Во вражде этой участвовали вскользь и другія Русскія вътви. Въ ополченіяхъ Великаго-Новагорода и Пскова отличались и Суздальцы, и Смольняне, и Полочане. Съ своей стороны Намцы, поработивъ Прибалтійских Славянъ, готовились подвергнуть той же участи и Съверныхъ Русскихъ Славянъ, и въ XIII въкъ уже успъли покорить Псковъ, но были отражены Новгородцами, подъ предводительствомъ Александра Невскаго. Съ тъхъ поръ Псковская Земля стала полемъ, гдъ безпрестанно разъигрывалась и воспитывалась старая вражда Славянъ къ Нъмцамъ, вражда, которой первые зачатки также теряются въ доисторическомъ сумракъ. Съ Нъмцемъ, въ понятіи всъхъ Русскихъ, безъ различія народныхъ видовъ, соединялось представленіе о чемъ-то тяготъющемъ, высокомърномъ, посягающемъ на свободу нашу; Русскій ставилъ его въ противоположность къ себъ, независимо отъ того, былъ ли самъ этотъ Русскій—Суздалецъ, Смольнянинъ, Псковитянинъ, Новгородецъ и т. д.

Важивищимъ звеномъ единства Русскихъ частей сдвлалась православная христіянская въра, со времени ея введенія и распространенія по Руси. Не станемъ безусловно раздълять мнвнія о чрезвычайной быстротв распространенія въры между Русско-Славянскими народами, хотя не можемъ отрицать, что изъ множества народовъ, обратившихся къ христіанству въ разныя времена, міръ Русско-Славянскій принялъ Божественное Откровеніе съ меньшимъ упорствомъ, чъмъ многіе другіе народы. Но то несомнънно, что всв исчисленные выше соединительные элементы были бы слабы и недостаточны для водворенія единства народовъ Русскаго міра, безъ содъйствія православной религіи. Христіанство дало отдъльнымъ частямъ народа такіе элементы, которые для встхъ составляли высочайщую святыню и въ то же время были въ равной степени общими для всъхъ. Православная въра образовывала и утверждала высшую единую народность вмёсто частныхъ. Православная въра распространяла единыя правственныя понятія и ввела единые богослужебные обряды. Изъ христіанства возникла потребность просвъщенія. Она удовлетворялась только посредствомъ Церкви. Кто только былъ, по тому времени, человъкъ образованный, тотъ или принадлежалъ къ церкви, или вращался въ кругу понятій церковныхъ.

Масса, инстипктивно всегда уважающая людей, стоящихъ выше ея по образованію, получила понятіе о томъ, что выше ея по духовному смыслу и, слъдовательно, достойно уваженія; а это высшее не принадлежало уже ни къ какой частной народности. Оно было русское. Церковное богослуженіе воспитывало въ массъ чувство единства. Новгородецъ въ Суздалъ, Черниговецъ въ Полоцкъ, слышали въ церкви тотъ же языкъ, какъ у себя дома, видъли тъ же обряды, тотъ же церковный порядокъ, всъхъ учили содержать одни и тъ же посты, читать тъ же молитвы, почитать однихъ и тъхъ же святыхъ, искать въ одномъ, для всъхъ, спасенія и утъшенія; такимъ-образомъ укоренялось въ каждомъ понятіе, что святыня его сердца—общая для всъхъ вътвей Русскаго народа: и такъ онъ со всъми другими составляетъ единое тъло.

Православная Церковь ввела въ нашу жизнь множество новыхъ формъ, обычаевъ, не только церковныхъ, но и домашнихъ, вошедшихъ въ частный бытъ равнымъ образомъ во всѣхъ Русскихъ краяхъ. Установились понятія о томъ, какъ при какомъ-нибудь извъстномъ обстоятельствъ слѣ-дуетъ състь или стать, ъсть и пить; образовались разныя приличія и правила общежитія, сообразныя съ достоинствомъ православнаго человѣка и, слѣдовательно, общія для всей Русской Земли. Возникали монастыри, появлялись мощи, чудотворныя иконы, составились преданія, которымъ вѣрилъ и Ростовецъ, и Новгородецъ, и Кіевлянинъ, и Сѣверянинъ, на сколько каждый былъ православный Русскій. Нѣкоторые мопастыри прославились скоро и заслужили всеобщее уваженіе; таковъ былъ самый ранній— Печерскій. Въ разныхъ мъстахъ одни за другими являлись общества

отшельниковъ, которые прославлялись подвигами и жизнью. Для народа становились болъе или менъе одинаково святы угодники, почивающіе гдъ бы то ни было въ Россіи, и изъразныхъ мъстъ ходили къ нимъ на поклоненіе. Такъ образовывалось паломничество, которое, съ одной стороны, умножало сообщеніе земель, съ другой — поддерживало сознаніе единства общей святыни.

Наконецъ вводились церковные законы, развивали въ народъ юридическія понятія и распространяли во всъхъ краяхъ Россіи одинаковое воззръніе на святость права. Христіанская религія принудила измінить взглядь на многое, и то, что считалось прежде нравственнымъ, стало безнравственнымъ, какъ, напримъръ, понятіе о мести у язычниковъ; такъ точно, христіанская въра истребила мъстную языческую святыню въ разныхъ краяхъ и заменила своею всеобщею для всъхъ въ одинаковой степени. Народъ уже доживалъ до той эпохи, когда обычаи его должны были принять значение права; по-крайней-мъръ такъ было въ пъкоторыхъ странахъ, напримъръ, у Полянъ. Доказательствомъ служитъ «Русская Правда» — сборникъ обычаевъ и постановленій власти, уже записанныхъ и принявшихъ значение руководства для случаевъ подобныхъ тъмъ, какіе рѣшаемы были прежде. Но съ народнымъ разнообразіемъ Русь не скоро могла дойти до водворенія общихъ законовъ, или до соединенія народныхъ обычаевъ.

На широкомъ пространствъ Русскаго материка было слишкомъ много, для каждаго изъ народовъ, своихъ условій развитія гражданственности, которыя никакъ не могли сходиться съ существовавшими въ другихъ Русскихъ краяхъ. Не было бы и необходимости; не взошло бы даже въ голову составителю законовъ наблюдать какое-нибудь единство для всъхъ частей; слъдовательно, если бы, въ разныхъ краяхъ Руси, обычаи и стали превращаться въ

положительные писанные законы, то эти законы способствовали бы скорѣе разрозненности частей, вмѣсто ихъ соединенія. Ибо законы, отличавшіе Землю отъ Земли въ юридическомъ отношеніи, укоренялись бы и дѣлались для своей Земли писанной святыней,—преданія отцовской мудрости, безъ особенныхъ переворотовъ и насилій, не скоро уступили бы мѣсто чему-нибудь болѣе общему. «Кормчая», вошедшая вмѣстѣ съ христіанствомъ, напротивъ, заронила въ Русскомъ мірѣ идею законодательнаго единства и общности права.

Въ этомъ случав следуетъ обратить вниманіе на корпорацію духовенства, связаннаго узами одного законоположенія и получавшаго вездъ одно и то же воспитаніе. Во вськъ духовныхъ предметакъ и даже въ значительной части мірскихъ отношеній, духовенство было изъято отъ всякаго светскаго суда, зависело отъ своихъ еписконовъ; епископъ отъ митрополита, митрополитъ отъ патріарха; такимъ-образомъ вся церковная администрація изображала одну цъпь, протянутую по всей Россіи, а крайнее звено ея находилось въ Царьградъ, за предълами Русской Земли. Духовенство въ большей части своихъ отношеній къ народу стояло выше мъстныхъ обычаевъ и понятій, налегало на народъ своею нравственною силою и, вмѣсто народныхъ старыхъ правилъ, вводило новыя, общія и равныя для всъхъ частей Русского міра. Въ древности духовенство пользовалось правами гораздо большими, чемъ впослъдствіи, судилось по греческимъ писаннымъ законамъ. апостольскимъ и соборнымъ правиламъ. Такимъ-образомъ, люди этого класса, имъвшіе право на всеобщее уваженіе. были внъ мірскихъ условій, проповъдывали одно и то же, одному и тому же учили, указывали одпу цель. Такъ образовалась идея Церкви, общества, не связаннаго съ мъстноотію, не прикованнаго къ одной Земль, и съ нею сово-

купно развивалась идея объ общности всехъ Русскихъ Земель, о единствъ Русскаго народа. Священникъ-былъ ли онъ Новгородецъ, Кіевлянинъ, Суздалецъ, долженъ былъ жертвовать своими мъстными отношеніями требованіямъ Церкви. Церковное законоположение не ограничивалось однимъ духовенствомъ, да духовными дълами; оно подчиняло себъ многія стороны житейскія и имъло право исключительно судить преступленія противъ обязанностей семейнаго быта: въ спорахъ о наследстве, въ семейныхъ распряхъ обращались къ духовному посредству, а духовенство произносило свои приговоры по большей части одинаково, какъ въ Кіевъ, такъ и въ Новгородъ, и въ Ростовъ; потому-что вездъ у него предъ глазами были греческія церковныя законоположенія. Остатки язычества, народныя върованія, - подлежали духовному суду, и подъ вліяніемъ духовенства должны были уступать единымъ для всехъ краевъ христіанскимъ понятіямъ и върованіямъ. Судъ святительскій должень быль совершаться одинаково по всей Россіи. Духовенство, пріучаясь смотреть на всю Россію какъ на единое тъло, научало и князей смотръть на нее такъ же. Такъ, въ 1189 году, по поводу захвата Галича Уграми, митрополитъ говорилъ князьямъ Святославу и Рюрику: «се иноплеменники отъяли отчину вашу, и лъпо вамъ потрудитися». Такимъ-образомъ онъ указывалъ князьямъ прежде всего-забывъ, на время, свои споры, выручить Русскую Землю отъ нерусскихъ, кому бы изъ князей ни досталось потомъ вырученное.

Съ церковнымъ законоположениемъ вошли къ намъ, въ видъ прибавлений къ «Номоканону», мъста изъ гражданскихъ законовъ Византийской империи, такъ называемые «градские законы». Неизвъстно, имъли ля они когда-пибудъ всеобщую обязательную силу, но нътъ сомнънія, что, прилагаясь обыкновенно въ видъ дополненій къ церковному законопо-

ложенію, которое было обязательнымъ, они пользовались уваженіемъ и, следовательно, должны были внедряться въ русское правосудіе. При недостаткъ собственнаго гражданскаго законодательства, судъ и ръшенія дълъ естественно должны были зависьть отъ ума и наклонностей судей. Получая вначаль просвъщение единственно книгъ, переведенныхъ съ греческаго, не иначе, какъ съ понятіями, заимствованными изъ сферы церковной, эти судьи - были ли они князья или тіуны, или же выборные народомъ, - необходимо должны были иногда обращаться къ этимъ кодексамъ, гдъ содержались готовыя ръшенія на случаи, которые могли встрътиться, и на которые не было правиль върусскомъ обычномъ правъ, или же когда ръшеніе ихъ, по обычному древнему праву, противоръчило христіанству. Ничего не могло быть естественнъе для князя или, вообще, для суды, ставшаго въ-тупикъ на судъ, какъ обратиться къ пособію этихъ уставовъ и заимствовать оттуда юридическую мудрость. Тъмъ болъе это было умъстно. когда градскіе законы составляли какъ-бы дополненіе къ тому, что уже считалось святынею. Владимиръ-Святой совътовался СЪ епископами объ устроеніи то же дълаль и Ярославъ; а епископы эти были Греки, и, конечно, не могли дать совъта иначе, какъ въ духъ «Номоканона», не только въ церковной, но и въ гражданской сферъ. И впослъдствіи, князья неръдко, въ дълахъ гражданскаго управленія и суда, обращались къ епископамъ, игуменамъ, священникамъ. Духовенство, составляя себъ понятіе о долгъ, сообразно своему воспитанію, неизбъжно должно было давать совъты сходные съ греческимъ законодательствомъ. Уже, конечно, у каждаго святителя былъ экземиляръ «Кормчей» съ ея добавленіями, и святитель оттуда могъ черпать для вразумленія судей, и во встхъ странахъ Русскаго міра святители одинаково руководили судебными рѣшеніями. Такимъ-образомъ, вѣ разныхъ Земляхъ прививались къ народу одинакія юридическія понятія. Вліяніе духовенства въ гражданскомъ управленіи и судѣ простиралось не на однихъ князей, но и на
массы народныя, на вѣча. Въ Новгородѣ, во время полнаго развитія его свободы, власть и вліяніе архіепископа на
суды были во всей силѣ. Владыки были представителями
не однихъ церковныхъ, но и политическихъ интересовъ
страны.

Наука духовенства была одна; гражданскія, правственныя, юридическія понятія были одни, какъ воспитанные на одной почвъ. Плоды вліянія духовенства на собранія народныя вездъ должны были являться одинакими послъдствіями для пародной жизни, въ Новгородъ, и въ Полоцкъ, и въ Кіевъ, и повсюду.

«Кормчая Книга» съ гражданскими законами расширила значительно кругозоръ нашихъ понятій и внесла, по-крайней-мъръ для тъхъ которые стояли на челъ народной образованности, новые взгляды. Она должна была пріучить умъ нашъ возводить факты къ юридическимъ понятіямъ. Нъкоторыя понятія были вновь внесены, другія развиты. Нельзя не указать на то, что «Кормчая», подъ вліяніемъ духовенства, при каждомъ случат содъйствовала образованію нонятія о единовластіи и о царственности правителей. По старымъ славянскимъ понятіямъ, киязья были выборные правители, зависвыше отъ народной воли, а ученіе, принесенное изъ Византіи, стало придавать имъ значеніе византійскихъ государей. Помощь духовенства являлась повсюду, когда только совершалось движение въпользу едиподержавія. Духовенство было на сторонъ права родоваго старъйшинства князей и поддерживало его въ противоръчін съ правомъ вольнаго народнаго призыва. Андрей утвердился во Владимиръ, и лътописцы, духовные по званію, оправдывають его и преемниковь его вь стремленіи къ верховной власти надъ всеми Русскими Землями. Съ благословенія Церкви, въ лице митрополитовь, утвордилась Москва; съ благословенія Церкви Іоаннь III-й уничтожиль новгородскую свободу. Зародышь единовластія — въ пришедшихъ къ намъ еще въ X и XI въке греческихъ понятіяхъ и больше всего въ «Кормчей», где еще въ эти, далекія отъ господства единодержавія, времена читали наши предки, что «народы, которые не имеють властелина, а управляются сами собою, — варвары!...

Аристократическіе зачатки, которые были у Славянъ чрезвычайно слабы, -- развивались у насъ отъ византійскихъ понятій о противоположности благороднаго происхожденія однихъ и низкаго званія другихъ. Вмфстф съ книгами, законами, обрядами и единымъ воспитаніемъ духовенства, къ намъ занесевъ изъ Византій эпотеозъ церемоній, формальности. Славяне были одно изъ племенъ, менъе многихъ носившее въ себъ склонность въ этому во время принятія христіанства. Почти всегда, какъ-только самобытныя славянскія силы сколько-нибудь развивались, являлось противное желаніе: обойти всякое правило, освободиться отъ всякой формальности, прямо браться за содержаніе безъ оболочки. Византійское вліяніе ввело къ намъ понятія о святости извъстнаго рода формъ, обрядовъ, мелочныхъ обычаевъ. Мы говоримъ здъсь не о церковныхъ обрядахъ, но о житейскихъ, которые витдрились въ жизнь нашихъ верховиыхъ лицъ и высшихъ классовъ.

Несмотря на вст изложенныя здъсь начала, способствовавшія поддержанію и развитію идеи единства Русской Земли, онт не были столь сильны, чтобъ скоро довести народныя силы до единодержавія и части до полнаго слитія.

Хотя родъ княжескій сознаваль свое семейственное начало, однако уже потому, что онъ былъ родъ, условливаль необходимость раздъленія, потому-что каждый изъ членовъ рода имълъ право на волость, то-есть на право управленія Землею. Великое пространство препятствовало слитію партчій, а церковный языкъ, какъ ни соедипялъ проявление умственнаго труда во всей Россіи, какъ ни служилъ органомъ слова, вразумительнымъ и священнымъ для всъхъ Русскихъ, но уже потому, что быль не народный, не могъ сделаться житейскимъ языкомъ и вечно оставался только книжнымъ. Наконецъ и саман Церковь не въсилахъ была, при всъхъ своихъ элементахъ единства, привести къ нему и народъ безъ особенныхъ другихъ сильныхъ, пособляющихъ, толчковъ. Во-первыхъ, Церковь уже по духу своему не предпринимаетъ крутыхъ мъръ: развивая въ человъкъ то, что принадлежитъ проновъдуемому ученію, оставляеть рости и его собственной природъ. Если признаки язычества, какъ показываютъ «Вопросы Кирика», были еще ощутительны въ XII въкъ, то, конечно, церковныя правила и поученія не могли такъ скоро передалать всахъ понятій народа; не могли даже номѣшать образовываться въ пародъ новымъ, роднымъ понятіямъ мимо вліянія и участія Церкви. Пока на нервыхъ порахъ высшее духовенство было изъ Грековъ, - власть Церкви могла еще быть чъмъ-то внъшнимъ, переработывающимъ народъ и непринимающимъ ничего отъ него самого: но когда высшее духовенство, какъ и низшее, стало выбираться изъ своихъ, изъ Русскихъ, тогда пародныя привычки пробивались чрезъ монашескія мантіи, а русскій народный умъ проглядываль изъ-подъ клобуковъ, подъкоторыми головы обязаны были мыслить иначе, не по-русски, а по-византійски. Духовные стали входить въ питересы своихъ Земель, гдъ были епископами, или же откуда сами происходили. Чувство любви

къ мѣстной родинѣ и понятія усвоенныя отъ родителей, оставались въ нихъ. Новгородскіе владыки нерѣдко въ своихъ дѣлахъ должны были слѣдовать правиламъ того уклада, среди котораго жили и дѣйствовали, въ иномъ духѣ, нежели московскіе. Духовенство низшее, происходя изъ народа, не получивъ, какъ должно думать, такого воспитанія, которое бы его съ малыхъ лѣтъ отдѣляло отъ народа, наконецъ, — женатое и, слѣдовательно, связанное и родствомъ и житейскими нуждами съ народомъ, конечно носило на себѣ столько признаковъ частной, особенной народности, сколько и всенивеллирующаго византизма.

И вотъ начала, соединяющія Земли между собою, хотя и были достаточны для того, чтобы недопустить эти Земли распасться и каждой начать жить совершенно независимо отъ другихъ, но не на столько были сильны, чтобы заглушить всякое мъстное проявленіе и слить всъ части въ одно цълое. И природа, и обстоятельства историческія—все вело жизнь Русскаго народа къ самобытности Земель, съ тъмъ, чтобы между всъми Землями образовалась и поддерживалась всякая связь. Такъ Русь стремилась къ федераціи и федерація была формою, въ которую опа начинала облекаться. Вся исторія Руси удъльнаго уклада есть постепенное развитіе федеративнаго начала, но вмъстъ съ тъмъ и борьба его съ началомъ единодержавія.

## ЧЕРТЫ

НАРОДНОЙ ЮЖНОРУССКОЙ ИСТОРІИ.



## **ЧЕРТЫ**

## народной южнорусской истории.

I.

Южнорусская Земля. — Поляне-Русь. — Древдяне (Полъсье). — Волынь. — Подоль. — Червоная Русь.

Древнъйшія извъстія о народахъ, занимавшихъ Южнорусскую Землю очень скудны; впрочемъ, не безъ основанія: руководствуясь какъ географическими, такъ и этнографическими чертами, слъдуетъ отнести къюжнорусской исторіи древнія извистія объ Антахъ, по-крайней-мири къ юго-западной отрасли этого народа. По извъстію нашего лътописца, — Улучи, Бужане и Тиверцы имълимного городовъпо Бугу и Дивстру вплоть до устья Дуная и до моря; они назывались у Грековъ Великая Скуфь. Лътописецъ нашъ понималъ такъ, что подъ этимъ народомъ должно разумъть народъ извъстный Грекамъ; и дъйствительно, мы встръчаемъ у греческихъ писателей Антовъ- народъ славянскаго происхожденія, на техъ же самыхъ местахъ. Невозможно, чтобъ подъ именемъ Антовъ разумълнсь только днъстрянскіе жители; безъ всякаго сомнёнія, этому имени придавали пространнъйшее географическое значеніе. По толко-

ванію ученыхъ, анто есть прозваніе старонтмецкое (Szafarik, 402) и значить -- великано; это наводить насъ на предположеніе, что слово «антъ» должно быть тоже названіе, что и Великая Скуфь нашего летописца. Невольно мы встречаемъ соотношение съ южнорусскимъ преданиемъ о томъ, что въ Украинъ, въ древности, жили люди исполинскаго роста-Велетиі, т. е. великаны, ходившіе съ целой сосной въ руке, опираясь на нее какъ на палку. Это высокорослое племя оставило свои следы въ техъ земляныхъ валахъ и могилахо (курганахъ), которыми усынана Южная Русь. За свои гръхи и за вражду между собою, они были потоплены; послъ нихъ явились другіе великаны, -- погибли тоже въ свою очередь, и съ техъ поръ родъ человеческій пачаль мельчать. Преданіе о великанахъ теперь уже сбилось съ пути и, кажется, въ немъ надобно искать два преданія: въ одномъ, народъ признаетъ великановъ предками своими, воображаетъ, что прежде родъ человъческій былъ рослъе и массивнъе, а впослъдствіи измельчалъ; а въ другомъ признаетъ великановъ враждебными предкамъ народа, къ которому принадлежатъ разказчики, даже неръдко самихъ этихъ великановъ считаетъ болъе фантастическими чудовищами, чемъ людьми. Эти великаны имъютъ соотношение съ змъями, столь значительное мъсто занимающими въ нашихъ сказкахъ, и, какъ видно, то же что въ лътописныхъ преданіяхъ древніе Обры (чешск. Obr, польск. Овыгут-великанъ), враги и мучители Славянскаго племени.

Слово ве́летиі и преданія о древнихъ исполинахъ указываютъ на сходсто, а можетъ-быть и единство ихъ со словомъ Велыняне, которымъ, по словамъ нашей лѣтописи, замѣнились народныя названія Бужанъ и Дулибовъ. У лѣтописца нашего говорится въ одномъ мѣстѣ «Бужане, послѣ же «Велыняне», а въ другомъ мѣстѣ, ниже перваго,—«Дулебы сидяху по Бугу, гдъ нынъ Велыняне». Или Дулибы были славянская вътвь, впослъдствіи замъщенная другою, или же одно названіе, древнее, одного и того же народа, замънилось другимъ—Велыняне.

Слѣды названія Дулибовъ остались до сихъ поръ въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ по Горыни. Такъ на рѣкѣ Туріи есть деревня Дулибы, между Никополемъ и Гущею (въ Ровенскомъ уѣздѣ); три деревни подъ этимъ именемъ, въ восточной Галиціи, на рѣкѣ Стрипъ и въ губерніи Подольской; сверхъ-того, созвучныя названія попадаются и въ другихъ мѣстахъ Руси, даже не южной; напримѣръ—Дулебчина въ Гродненской губерніи. Это распространеніе имени Дулибовъ по пространству Русскаго міра указываетъ, что опо нѣкогда имѣло значеніе шире и не ограничивалось однимъ только краемъ на Волыни.

Слово Велыняне кажется имъетъ тождество съ Велынямами Массуди, которые были нъкогда сильнымъ народомъ,
имъли своего князя Мажека. Это указываетъ какъ-бы на
то, что въ древности народы южнорусскіе составляли одно
тъло, въ извъстной степени сильное, которое приняло
названіе Велынянъ, т.е. великаго народа. Велінний значитъ
то же, что великий, то же что антъ. А какъ подъ именемъ
Антовъ разумъли не какой-нибудь частный этнографическій
признакъ, по большой отдълъ славянскаго племени, то,
въроятно, и подъ Велынянами разумъется не одинъ какойлибо народъ, а союзъ южнорусскихъ народцевъ. Итакъ
названіе Антовъ и Велынянъ и преданія о Велетняхъ, состоятъ между собою въ связи и указываютъ на древнее единство и взаимную связь народовъ Южной Руси.

Западная часть этого народа, уже близъ самыхъ горъ Карпатскихъ, носила названіе *Хорватовв*. Правдоподобно производятъ это имя отъ hrb—холмв, и въ такомъ случаъ Хорваты будутъ то же, что Гуцулы (или Горали) — жители

Карпатскихъ горъ и ихъ подножія. Назывались ли Хорватами жители восточной Галиціи къ границамъ нынѣпней Россіи? Едва ли. По Днѣстру,—какъ говорять—жили Улучи и Тиверцы; слѣдовательно, жители этой рѣки не назывались Хорватами.

Хорваты, конечно, были близки къ Тиверцамъ и Улучамъ; потому-что теперь потомки Хорватовъ, какъ потомки послъднихъ, — Южноруссы по языку, съ незначительными мъстными отмънами.

Давнее знакомство съ Греками, въроятно, способствовало цивилизаціи Южнорусскаго народа и, конечно, она бы стояла на значительной степени, если бы притомъ не препятствовали ея развитію безпрестанные находы съ Востока дикихъ ордъ, причинявшихъ ему разореніе. Онъ былъ народъ земледъльческій, — объ этомъ свидътельствуютъ Греки въ описаніи Антовъ; да и изъ нашихъ лътописцевъ это видно, какъ показываетъ самое преданіе о томъ, что Обры запрягали Дулибовъ въ плуги. Обрядъ, отправляемый отцомъ семейства въ сочельникъ, по своему сходству съ обрядомъ Свантовитова богослуженія въ Арконъ, указываетъ на свою древность и своимъ характеромъ свидътельствуетъ о древности земледълія у Южнорусскихъ Славянъ.

Множество городовъ у днъстрянскихъ жителей, Улучей, показываетъ, съ одной стороны—небезопасность края, гдъ жители подвергались непріятельскимъ набъгамъ и должны были укрываться въ укръпленныхъ городахъ, съ другой—извъстное развитіе осъдлости и цивилизаціи, ибо, несмотря на опасности, они, вмъсто того чтобы подобно номадамъ уйти прочь, предпочитали лучше оставаться въ опасномъ краъ и изъискивать средства для своего огражденія. Устройство городовъ указываетъ вмъстъ съ тъмъ на существованіе въ странъ администраціи; потому-что гдъ бы—

ли города, тамъ, конечно, къ городамъ принадлежали округи: такъ вездъ было у Славянъ. Сильнымъ и энергичнымъ народомъ въ тъ времена, кажется, они не были: потому-что ихъ легко покоряли чужеземцы, какъ и удалось Олегу.

Степень цивилизаціи частей Южнорусскаго народа издревле была различна. Такъ, по извъстіямъ нашего лътописца, Поляне изображаются цивилизованиве Древлянъ. Поляне знають бракъ; у Древлянъ, какъ и у другихъ первобытныхъ народовъ, удерживалось умыканье Какъ ни подозрительно могло бы казаться предпочтеніе, въ отношении нравственнаго образованія Полянамъ предъ Древлянами летописью, но действительно Поляне имъли болъе залога цивилизаціи, чъмъ Древляне: первые обитали близъ большой ръки и, слъдовательно, могли завести удобиве знакомство съ образованною Греціей и съ берегами Тавриды, гдт еще сохранялись остатки древней образованности; походъ Кія подъ Цареградъ, переселенія Кія на Дунай и обратно, — все это преданія. въ которыхъ несомнънно одно: давнее знакомство Полянъ съ Греціей.

Договоры Олега и Игоря достаточно показываютъ древность сношеній Полянъ-Руси съ Югомъ. Все, что говорится въ этихъ договорахъ о Руси, должно относиться нетолько къ чужеземной Руси, пришедшей въ кіевскую сторону, по и къ туземцамъ— Руси-Полянамъ; ибо въ договоръ Олега говорится о возобновленіи бывшей между христіанами и Русью любви. Это бывшая любовь конечно существовала между славянскими племенами и Греками. Инетолько у Полянъ, но отчасти и у другихъ Славянскихъ народовъ, которые чрезъ посредство Полянъ имъли сношенія съ Греками. Видно, что они строили лодки и плавали по Днъпру, ходили на море не для разбоевъ, а для мирныхъ сношеній: одни ловили рыбу на Бълобережьъ, то есть, у устья Дуная;

другіе съ тою же цълію плавали къ берегамъ Тавриды. Нъкоторые ходили въ Царьградъ на работы и проживали на службъ въ императорскомъ войскъ. Очевидно, что этн извъстія въ договоръ относились не къ одной Прусской-Руси, но и къ тъмъ, съ которыми смъщалась эта Русь. Въ Цареградъ жили русскіе торговцы и, въроятно, торгъ, который они вели съ Греками, былъ выгоденъ для послъднихъ, когда гости получали отъ императора -- мъсячину. Договоры Олега и Игоря говорять много объ огражденіи, какъ Русскихъ, такъ и Грековъ, въ ихъ взаимныхъ сношеніяхъ, отъ порабощенія личностей. Отсюда кажется достовърнымъ, что самыя войны Олега и Игоря возникали вследствіе споровъ между Полянами въ Кіеве и Византіи: что однимъ изъ предметовъ этихъ споровъ было то, что торговцы и промышленники попадались въ рабство; ибо тотъ и другой договоръ стараются прекратить торговлю людьми и обязуютъ съ объихъ сторонъ отпускать и выкунать изъ плъна, какъ Русскихъ, такъ и Грековъ въ ихъ взаимныхъ дълахъ. Существование гостей у Полянъ показываетъ, съ одной стороны, значительное развитіе экономическаго быта, а съ другой — неравенство въ распредъленін состоянія. Уже тогда существовали челядники. Неизвъстно, въ какомъ отпошении они были къ другимъ сословіямъ - наемные или рабы, и на какихъ началахъ? У Русскихъ были продажные рабы въ Х-мъ стольтіи: это видпо изъ Святославовыхъ словъ, что изъ Руси идеть шкури, воско и челядь. Такимъ-образомъ, въ числъ вывозныхъ русских товаровъ въ Грецію были невольники. Но въ договорахъ Олега и Игоря хотя говорится о быглома челядиил, но въ то же время духъ договоровъ клонится къ пресъченію порабощенія личностей, такъ-что подъ челядиномо можно повидимому разумьть служителя, убъжавшаго отъ договора съ господиномъ; ибо выражение поработить,

равносильно — убить: аще обращуть Русь кубару гречеськую вовержену на коемо мьсть, да не преобидито ея; аще ли возметь ото нея кто что, личеловька поработить, или убъето, — да будето повинено закону руску и греческу.

Отправляя въ Грецію шкуры, медъ и воскъ, Поляне получали оттуда паволоки — матеріи бывшія тогда въ употребленіи, и одежды: предметы эти были признакомъ богатства и зажиточности. Другіе товары, приходившіе изъ
Греціи, были: вино, овощи и металлы. Поляне знали употребленіе металловъ и монеты. Изъ Греціи они получали
золотыя номизмы, съ Дуная (изъ Угровъ) серебро. Въ
договорахъ Олега и Игоря цѣнностъ означается греческими златницами. Все это показываетъ достаточную
зажиточность, по-крайней-мѣрѣ между нѣкоторыми, и знакомство съ цивилизаціей.

Знакомство съ Греціей распространило между Полянами христіанство. Едва ли можно предположить, чтобъ только съ половины IX въка, то есть съ Аскольда и Дира, проникло христіанство въ Кіевъ; легенда объ апостолъ Андрев есть ни что иное, какъ апотеозъпамяти о древнемъ христіанствь въ той странт. Не можетъ быть, чтобы христіанская въра не проникала туда издавна путемъ торговли и путемъ проповъди. Съ половины ІХ-го въка мы узнаемъ уже объ открытомъ крещении Руси, отъ многихъ византійскихъ лътописцевъ. Патріархъ Фотій, въ окружной грамоть, оповъстиль отрадное и счастливое для всей христіанской Церкви событіе — обращеніе Руссовъ. Съ тъхъ поръ христіанская въра расцвътала въ Кіевъ и расширялась. Въ договоръ Игоря мы встръчаемъ и церкви,-церковь Иліи, которая была соборная; изъ этого видно, что были еще и не соборныя. Лътописецъ, назвавъ эту соборную церковь, замътиль, что и многіе Варяги были крещены. Видно, христіанство было на столько распространено, что могло привлечь къ себъ скоро пришельцевъ: еслибъ число христіанъ было незначительно, то христіанство едва ли могло бы имать такое вліяніе на нихъ. будучи религіею только немногихъ. Христіанству можно было научиться въ Кіевф: такъ научилась ему и сдълалась христіанкою мать Святослава. Язычество, хладнокровно смотръвшее на то, что новая въра болъе-и-болъе пріобратала поля, только при Владимира оказало даятельную оппозицію. Владимиръ поставиль на холмъ боговъ, собравши какихъ могъ — и славянскихъ, и литовскихъ. Онъ, какъ кажется, облекалъ прежнее язычество въ болъе опредълительныя формы. Подъ 983-мъ годомъ летописецъ разсказываетъ о человъческой жертвъ, устроенной Владимиромъ: кажется, этотъ поступокъ былъ не жертвоприносительнымъ, но выраженіемъ мщенія, ною для былъ избранъ христіанинъ; точно такъ и впоследствіи Литовцы вообще отличались нетериимостію къ христіанству, - всегда ссорились съ новою върою и припосили въ жертву своимъ богамъ изъ христіанъ, напримъръ, илънниковъ ивмецкихъ. Такъ-какъ въра христіанская стала уже сильно распространяться, Владимиръ принялъ сторону язычества и тогда, копечно, возникла опнозиція со стороны христіанства. Владимиръ отличался деспотическими наклопностями. Кажется, этому способствовало, съ одной стороны, вліяніе Грековъ, которые уже приносили Кіевъ понятіе о царственности и величіи своихъ царей; съ другой — вліяніе Хазаровъ. Не даромъ, вървчи своей на память Владимира, Іаковъ назваль его «Каганомъ». Коль скоро хазарское слово «Каганъ» вошло въ Русь, то, конечно, вошли до извъстной степени и понятія восточныя. Именно хазарскимъ нравамъ слъдуетъ приписать и это сладострастіе Владимира, эту толпу жень и наложниць.

Онъ началъ преслъдование на христіанъ, и жертвоприношеніе Варяга было однимъ изъ проявленій такого преслъдованія. Подъ 988-мъ годомъ разсказывается у лътописца, что вдругъ являются въ Кіевъ разныхъ въръ учители: они всь хотьли обратить въ свою въру князя и народъ. Что значить такое внезапное явление? Отчего они узнали, что въ Кіевт можеть быть перемтна втры? Что заставило Владимира искать вбры, когда онъ передъ темъ былъ такимъ ревностнымъ язычникомъ, и притомъ, какъ кажется, утвердителемъ языческой религіи? И вдругъ этотъ князь измѣияетъ ей! Въроятно, оппозиція язычеству со стороны христіанства взяла въ Кіевъ верхъ, -- князь долженъ быль уступить, и самъ князь, вфрио, увлекаясь большинствомъ, началъ сомитваться въ божественности своихъ болвановъ. Подобное стеченіе въроучителей, въ одно время, могло быть тогда только, когда къ этому располагали внутреннія обстоятельства страны, куда сошлись эти въроучители. Почти несомивино, что принятіе крещенія Владимиромъ было не безъ того, что къ этому его располагало существованіе сильной партіи между Кіевлянами, исповъдывавшей христіанство и притомъ христіанство православнаго закона, -- восточнаго. По извъстію льтописца, когда онъ собралъ боляръ своихъ и городскихъ старцевъ, и началъ съ ними совътоваться, какую ему въру выбирать изъ нъсколькихъ предлагаемыхъ, тогда большинство признало, что лучше избрать греческую и указывало на примъръ Ольги, называемой ими мудръйшею всъхъ человъковъ. Копечно, коль-скоро образовалось понятіе о превосходствъ греческой въры предъ другими, то это показываетъ знакомство съ нею и, следовательно, большее въ сравнении съ другими ея распространеніе. Многочисленностію православныхъ христіанъ въ Кіевъ до крещенія Владимира объясняется и та покорность толны, съ которою Кіевляне стремились

креститься по приказанію кіевскаго кпязя. Въроятно многіе изъ некрещеныхъ уже были расположены къ христіанству по паученію своихъ близкихъ и сами не смѣли креститься, а были очень довольны, когда князь уступиль общему духу. Совсѣмъ иное произошло въ Новѣгородѣ, куда христіанство проникало не такъ удачно и не такъ давно, какъ въ Кіевѣ: тамъ Добрыня долженъ былъ употреблять оружіе и огонь, чтобъ приводить Новгородцевъ на путь истины и спасенія.

Безъ-сомнънія, сравнительное предъ сосъдями превосходство цивилизаціи Кіева и Полянъ еще въ язычествъ, содъйствовало тому, что этотъ народецъ содълался нослъ крещенія центромъ связующимъ остальныя племена Славянъ. Иными являются Древляне, ихъ состади. Затсь опять приходится то же сказать, что сказано уже по новоду Полянъ. Описаніе Древлянъ въ черныхъ краскахъ, напротивъ, противниковъ ихъ-Полянъ въ свътлыхъ, показываетъ, что лътописецъ не былъ изъятъ отъ народной нелюбви къ Древлянамъ, какъ не былъ изъятъ отъ привязанности къ Полянамъ. Но если мы сознаёмъ, что и географическія условія и обстоятельства располагали Полянъ къ полученію и развитію въ себъ большей образованности, то, съ другой стороны, Древлянамъ подобныя условія препятствовали къ ея достиженію. Древляне жили въ непроходимыхъ дремучихъ лъсахъ, а лъсная жизнь, извъстно, способствуетъ къ одичанію; земля ихъ была менте плодородна, скудиве было путей сообщенія, которые бы знакомили ихъ съ образованнымъ міромъ. Изъ разсказовъ, которые лътопись помъщаетъ по поводу прибытія пословъ Мала къ Ольгъ, видно, что о нихъ ходили такіе же анекдоты, обличающіе ихъглупость, какіе и теперь ходять о Польщукахъ,потомкахъ старинныхъ Древлянъ. Такъ древлянскіе по-СЛЫ НЕКСТАТИ ГОВОРЯТЪ: «МЫ НЕ ИДЕМЪ И НЕ БДЕМЪ НА ЛОШАДЯХЪ,

а несите насъ въ ладьяхъ»; и когда ихъ несли въ ладьи,-о нихъ говоритъ латописецъ, — что они во перегбихо вовеликиаго суступлаго гордящеся. Ольга заманила ихъ въ западню. Цъль разсказа, чтобъ показать ГЛУПОСТЬ леность Древлянъ, -- что они не могли предвидъть своен отды. Въ томъ въкъ, когда такъ слабы были узы обществъ, сила и хитрость брали верхъ и умъ измърялся тъмъ, чтобъ не попасть въ обманъ. Повъсть не ставитъ въ упрекъ Олычь ея въроломныхъ поступковъ, но выставляетъ глупымъ народъ, который легко было надуть. Древляне не были знакомы съ духомъ мести, и потому такъ довфрились; это показываетъ, что у Славянъ вообще она была мало развита: иначе, если бы даже предположить, что у Полянъ существовала святость мщенія, а у Древлянъ её не было, то все-таки послъдніе не довърились бы своимъ врагамъ; но еще не зная пришельцевъ съ балтійскаго поморья, они думали, что можно и съ ними поссориться, и потомъ помириться безопасно. Ольга пользуется новостью обычая, а уважительный тонъ повъсти объ Ольгъ показываетъ, что Славяне стали сами заимствовать этотъ обычай: впослъдствіи онъ какъ-будто пропадаетъ, ибо даже въ дракахъ нашихъ позднъйшихъ князей замечается, какъ онъ смягчался и исчезалъ, - несомивнно, что кромв христіанства на ослабление его дъйствовалъ также перевъсъ славянского элемента передъ пришлымъ. Избісніе Древлянъ на тризнъ, устроенной Ольгой въ честь Игоря, и самое затвиливое мщеніе княгини посредствомъ воробьевъ и голубей — все это показываетъ, что Древлянъ почитали глуповатыми и простаками.

Изъ всъхъ извъстій, переданныхъ намъ лътописцемъ, видно, что у этого народа сохранились первобытные обычан, которые у Полянъ уже измънялись подъ вліяніемъ нъсколько высшихъ понятій. У Древлянъ было, ненравив-

шееся лѣтописцу, умыканіе дѣвицъ у воды, — столь общее всѣмъ почти первобытнымъ народамъ. Имъ извѣстно было земледѣліе; ибо Ольга, склоняя Коростѣиянъ поддаться, выражается о другихъ Древлянахъ, что они дплають нивы своя и землю свою: они занимались скотоводствомъ и овцеводствомъ, когда употребляютъ сравненіе Игоря съ волкомъ, когда этотъ звѣрь ворвется между овецъ; какъ у лѣснаго народа, у нихъ было въ изобиліи звѣроловство и пчеловодство, ибо давали дань шкурами и медомъ. Они были, какъ кажется, раздѣлены на мелкія области, ибо говорятъ: наши князи. За одного изъ нихъ, можетъ-быть главнаго, Мала, приглашали идти замужъ Ольгу, — несчастное сватовство, кончившееся порабощеніемъ Древлянъ.

Живя въ лѣсныхъ деревняхъ, Древляне строили города, которые, по общему славянскому обычаю, имѣли значеніе господствующихъ мѣстностей. Вмѣстѣ съ тѣмъ города были мѣстомъ бо́льшей цівилизаціи, состоящей въ земледѣлій; города древлянскіе не были тѣмъ, чѣмъ впослѣдствіи обозначалось это названіе, а селами: жители занимались земледѣліемъ. Въ деревняхъ занимались болѣе звѣроловствомъ. Всѣ города съ землями составляли одну союзную Землю, и существовало сознаніе о ея единствѣ; потому-что когда Ольга покоряла Древлянъ, то обходила съ сыномъ Святославомъ всю Древлянскую Землю.

По покореніи Древлянской Земли, Ольга установила въ ней ловища, мѣста для ловли и сноса звѣриныхъ шкуръ, которыя составляли дань. Древляне должны были ловить звѣрей и доставлять шкуры въ Кіевъ и Вышгородъ. Покореніе Древлянь было не только подданствомъ, но порабощеніемъ: Ольга оставила только проко ихо для платежа тяжкой дани, а другихъ отдала въ работу своимъ мужамъ. Соображая богатства Русской Земли, шедшія, но словамъ Святослава, — въ Грецію, видно, что дань наложенная на Древлянъ

была выгодна для Кіева по торговлѣ съ Греціею. Плоды трудовъ Древлянъ переходили въ Кіевъ въ руки киязей и бояръ и отправлялись въ Византію, — промѣнивались тамъ на произведенія Юга и, конечно, сами Древляне не имѣли пикакой выгоды: порабощенные, они должны были работать для господъ.

Покореніе Древлянъ способствовало къ формированію и усиленію высшаго класса, осъдлости пришлыхъ Руссовъ и смѣшенію пародностей. Если бы принимать произвольно созданную нашими историками-изследователями теорію родоваго быта съ патріархами-родоначальниками; если бы родовая связь поглощала семейную, тогда надобно было бы принять издревле-строгое аристократическое начало, возвышеніе нъскольких в родовъ, униженіе и порабощеніе другихъ. Но зная исторію славянскихъ народовъ и вособенности Русскаго, замъчая слъды старые въ древнихъ памятникахъ, не видно, да и предположить нельзя, чтобъ на родовыхъ основаніяхъ семьи находились подъ какой-вибудь зависимостью отъ извъстныхъ липъ-родоначальниковъ; а поэтому невозможно было образоваться родовому рабству, то-есть такому рабству, когда прежняя власть отеческая, по мфрф родственной отдаленности трхъ, которые должны были находиться къ ней, такъ сказать, въ сыновнемъ отношеній, перешла во власть господскую. Семьй дѣлились отъ ней, и каждая семья, если бы и сознавала связь съ другою, то не была зависима одна отъ другои.

Покореніе Древлянъ, если не впосило въ жизнь Южнорусскихъ Славянъ рабства вновь, то усиливало его, распространяло, упрочивало тъ начатки его, которые существовали изстари, ибо цълый народъ объявленъ былъ въ рабствъ. И это возвысило высшій классъ. Отсюда-то эти боляре, сильные, подобно князьямъ имъвшіе свои дружины въ Кіевъ, о которыхъ осталась память даже въ пъспяхъ (напримъръ

Иванъ Годиновичъ, Чурило Пленковичъ). По происхожденію своему, эти боляре, какъ они назывались, были во-первыхъ Руссы - пришельцы и, во - вторыхъ — Руссы-Поляне, съ массою которыхъ совершилось порабощение Древлянскаго народа. Поляне, и прежде ставшіе уже въ уровень съ пришельцами, скоро усвоивавшими ихъ народность, -- теперь еще болъе сливались; они пользовались равенствомъ господскихъ правъ надъ покореннымъ народомъ: и пришлецъ-Русинъ и Полянинъ-Русинъ равнымъ образомъ были господа, высшій классъ въ отношеніи Древлянъ. Часть порабощеннаго народа переведена была въ Землю Полянъ-Русскую, другая осталась на маста, и Руссы съ Полянами сдълались владъльцами въ Землъ Древлянъ. Иначе не могло быть: надобно же было держать въ покорности порабощенный народъ. Слово становища, которое упоминается въ летописи разомъ со словомъ ловища, указываетъ на учреждение новыхъ жилыхъ мъстъ, назначенныхъ быть административными пунктами. Они именно могли быть повърены только Руссамъ или Полянамъ, но никакъ не Древлянамъ. О становищахъ говорится, что то были ея (Ольги) становища; следовательно здесь идетъ речь о такой чаети покоренной земли, которая досталась собственно на долю княгини и ея семейства. Если принять во вниманіе, что въ то время другимъ отданы были въ рабство Древляне, то открывается, что въ Древлянской Землъ явилось два рода господъ: одни-владельцы техъ которыхъ отдали въ рабство, другіе — въ качествъ должностныхъ лицъ, находившіеся на становищахъ. Ольга установила уставы и уроки, следовательно определенныя обязанности. Послъднее слово (уроки) указываетъ на обязательныя работы; надзирать надъ уроками и собирать дань по уставамъ, должны были конечно тъ, которые поставлены были на становищахъ. Здъсь исторія наша невольно, по сходству

обстоятельствъ, совпадаетъ съ западною, гдъ господствовала земельная раздача. Часть страны оставляетъ Ольга для себя въ дань, другую раздаетъ мужамъ своимъ, -- дружинъ. Но остается неизвъстнымъ, какая часть Древлянской Земли была такимъ-образомъ порабощена? Нельзя думать, чтобъ одинъ Искороствнь; ибо хотя Ольгай говоритъ Искоростънянамъ: «всъ жаши городы предались миъ и ръшились платить дань и обделывать свои нивы и земли, а вы хотите умереть отъ голода, не повинуясь и не хотя платить дань», --- но здёсь Ольга обманываетъ Древлянъ, сообразно своему обычаю; это видно изъ того, что летописецъ прежде этого замътилъ, что Древляне побъжали и затворились въ своихъ городахъ, — следовательно не сдались, какъ увъряла Ольга. Хотя послъ завоеванія Искоростыня вся Земля Древлянская была подчинена и Ольга уставила ней уроки, становища и ловища, по въроятно не всъ подверглись такой горькой судьбъ, какъ Искоростънь; ибо последній должень быль подвергнуться особому мщенію. Такимъ-образомъ, въроятно, большей степени порабощенія подвергся Искороствнь, чвмъ другіе; конечно тв, которые добровольно сдавались, пользовались большею льготою, чъмъ тъ которые оказывали упорство. Но, какъ видно, Ольга повсемъстно въ Древлянской Землъ разставила своихъ мужей.

Такое отношеніе двухъ сосъднихъ народовъ должно было развить въ обоихъ разные взгляды и характеры. Поляне
— народъ побъдительный, Древляне—покоренный; первые—господа, вторые — рабы, и, конечно, должны были изъ
этого произойти разныяпроявленія обществепнаго и домашияго быта, разное теченіе исторіи. Кіевъ дълался центромъ
управленія народовъ не только близкихъ, но и болъе далекихъ. Покореніе Древлянъ, показывавшее силу Русской Земли,
еще болъе должно было утвердить мысль о первенствъ ея

надъ другими народами. По такъ-какъ ни обстоятельства не способствовали утвержденію централизаціи, ни понятія о ней не развивались, то вмъстъ съ другими Землями и Древляне скоро начали жить самобытного жизнію уже въ удёльномъ норядкъ; это началось тогда, когда Святославъ далъодному изъ сыновей своихъ, Олегу, въ удълъ Древлянскую или Деревскую Землю Центромъ всей Древлянской Земли сталъ тогда Овручъ. Граница Древлянской Земли протягивалась по сосъдству къ Кіеву; ибо вывхавши изъ Кіева на охоту, можно было охотиться на Древлянской Землт. Кто знаеть, не проявилось ли возстаніе побъжденных во вражда двухъ братьевъ и что побъжденные настроили Олега убить Свънельдова сына? Это было въ 975 г., чрезъ пять латъ посла воцаренія Олега въ Древлянской Земль и черезъ 20 льть послъ покоренія Древлянской Земли. Когда Олегь вышель противъ Ярополка, то у него былъ полкъ, а не дружина; сладовательно (какъ выходитъ постоянно по смыслу слова полкъ) были ополченные жители края, собранные на битву. Здъсь снова Древляне воинственною силою ополчаются на Полянъ, хотя и подъ измъненными условіями. Но когда Олегъ быль убить, Ярополкь, перепявь волость своего брата, не видель сопротивленія. Впродолженіи тридцати леть, разселившіеся по Древлянской Земль Русины успъли пустить въ пародъ идею, что надъ ними имъетъ право владъть княжескій родъ; а потому оппозиція, еслибъ и была, то ужь происходила бы подъ вліяніемъ этого новаго, умфряющаго начала.

Къ-сожальнію, мы незнаемъ отношенія Полянъ къ другимъ южнорусскимъ народамь: Дульбамъ, Улучамъ, Тиверцамъ, Хорватамъ. Ещевъ концъ IX-го въка, съ Улучами и Тиверцами Олегъ не могъ скоро справиться, и подъ годами 884—885-мъ сказано, что Олегъ имълъ съ пими рать. Во время похода въ Царьградъ (904—907), эти народы, а равно и Хорваты, участвуютъ въ его ополченіи противъ Грековъ. Маъ этихъ извъстій заключили, что тогда, значитъ, пароды эти были уже покорены Олегомъ, можетъ-быть до нъ-которой степени. Но такъ-какъ Олегъ взялъ ихъ въ свое войско, то едва ли это было бы возможно, если бы покореніе ихъ сопровождалось такимъ же порабощеніемъ, какъ Древлянъ Ольгою; ибо въ тотъ въкъ участіе въ война было припадлежностію свободныхъ. Въ договоръ Олега говорится, что этотъ договоръ съ Греками заключенъ отъ «имени его, великаго князя и свътлыхъ князей сущихъ подъ его рукою». Въроятно, послъ войны съ Улучами и Тиверцами, Олегъ какъ-нибудь долженъ быль съ ними помириться, и они стали отъ него въ зависимости на выгодныхъ для себя условіяхъ Что касается до Хорватовъ, то они первый разъ были подчинены, и отняты у Поляковъ только при Владимиръ.

Приливъ пришлаго Варяго-русскаго народонаселенія, сообщиль повый оттриокъ характеру Полянь и развиль въ нихъ воинственный элементъ. Это поддерживалось походами противъ Грековъ. Мы не знаемъ поводовъ, руководившихъ Руссами въ этихъ набъгахъ; но это не были просто одни разбойничы набъги, потому-что въ договорахъвидънъ народъ торговый и Греки дорожили сношеніями съ нимъ Скоръе всего надобно предположить, что повъствователь, -по обычаю лътописцевъ, - умалчиваетъ о причипахъ: не выставляетъ пружинъ, руководившихъ походами Русскихъ, псключая Святославова похода; а эти причины, въроятно, заключалисьвъ столкновеніяхъ съ Греками преимущественно по торговав. Поляне долго, кажется, не могли показывать своей самостоятельности и должны были уступать Грекамъ; по когда явились къ нимъ воинственные мореходцы, -- когда сошлись они съ Полянами, которые также были илавателями, по только мирными, тогда последнимъ сообщился духъ отваги и охота мести за тъ поступки, которые они считали несправедливыми со стороны Грековъ. Походы въ Грецію способствовали къ утвержденію власти князей и соединенію народовъ. То была приманка для удалыхъ того въка — собираться подъ знамена въщаго князя, идти на далекую сторону и воротиться оттуда съ добычею, привезти паволоки и золота; хвастаться предъ тъми, кто оставался дома, передавать добычу дътямъ на память отцовской славы. Предводители народцевъ легче становимись подчиненными кіевскому князю, когда онъ ихъ обогащаль. Это, соединяя народы, мало-по-малу подклоняло ихъ подъ власть единаго рода и приготовляло къ новому порядку, когда въ разныхъ частяхъ Русскаго міра должны были явиться князья, хотя особые, но связанные между собой и родомъ, и единствомъ страны.

По понятіямъ того времениу Русскаго народа, — успъхъ служилъ залогомъ покорности, ибо успъхъ приписывался вліянію таинственной силы. Такъ Олега прозвали влщимо, въдуномъ. А коль-скоро онъ былъ въщій для народа, то и покорность ему утверждалась. Слава побъдъ располагала къ дальнъйшимъ предпріятіямъ. Сильнъе всего развился духъ удальства и предпріимчивости при Святославъ, когда удача слъдовала за удачей. Удалыя толпы ходили съ нимъ на степи, побъдили Хазаръ, которымъ ихъ предки нъкогда платили дань. Это должно было сильпо возвысить народное чувство, еще болъе прикръплять народы къ Кіеву и внушать кънему уваженіе; ибо изъКіева исходили такіе славные подвиги. Толпы охотниковъ отправились со Святославомъ въ Переяславль, удачи далъе-и-далъе заводили духъ воинственности. Завоеванје Болгаріи, по современнымъ понятіямъ, не было чемъ-либо отличнымъ отъ покоренія Древлянъ и Тиверцевъ, или присоединенія ихъ къ Кіеву. Болгары — самая близкая къ Русскимъ Славянамъ народность: тогда еще языки ихъ и

нравы не такъ различались, какъ послъ; между ними такъ было много общаго, что Кісвляне именно шли туда не съ мыслью о завоеваніи чужаго, а руководясь побужденіемъ близости соединенія Славянскихъ народовъ, долженствующихъ войти въ закладку новой державы. Предалы этой державы расширялись по мъръ того, какъ народный взоръ встръчалъ сходственное съ своею народностію. О Болгарахъявилась также мысль, что они должны войти въ Русскій міръ. Можно съ этимъ вмъсть проникнуть, какимъ-образомъ у Святослава и у товарищей его возникла идея поселиться въ Переяславлъ-Дунайскомъ. Конечно, съ перваго взгляда показывается здесь какъ-бы недостатокъ осъдлости. Нетъ, - Поляне были оседлы, нбо запимались земледъліемъ: скитались только тъ, которые занимались торговлею; но договоръ показываетъ, что и послъдніе, живучи въ Константинополф, не утрачивали связи съ родиною, ибо когда умиралъ гость въ Греческой Земль, то имущество его слъдовало перенесть въ Русь къмплымъ сродинкамъ. Изъ этого же договора видно, что русскіе торговцы только временно посъщали Цареградъ и Грецію, и возвращались всегда домой. Это не могло развить у Полянъ охоты переменять навсегда место жительства. Духъ должень быль изминяться отъ стеченія молодцевь изъ разныхъ славянорусскихъ народцевъ въ дружинъ князей. Князья своими походами привлекали ихъ съ разныхъ сторонъ Славянорусскаго міра, составляли изъ нихъ подвижное маселеніе кочующихъ молодцевъ, навздниковъ и пиратовъ, готовыхъ жить вездъ, не жалъя о родинъ: отечествомъ ихъ дълалось море или степь, то были Запорожцы своего въка; вотъ этихъ-то удалыхъ и увелъ Святославъ въ Болгарію. Явились Печенъги. Въ 968-мъ году они осадили Кіевъ: Лътописецъ указываетъ, что въ то время некому было охранять города безъ Святослава. Является воевода

съ другой стороны Дивпра, следовательно не кіевскій. Оборонять Кіевъ-въ Кіевъ было некому. Такія событія должны были неизбъжно внушать Руссамъ необходимость не пускаться болте въ далекіе походы и не лишать своей Земли вооруженной силы. Поэзія геройской отваги начала находить себъ поле на родной Земль, а не на чуждомъ Югь, н не на моръ. Преданія о Печенъгахъ, записанныя въ льтописяхъ, расцвъчены колоритомъ героическаго эпоса, какъ это видно изъ сказки о кожевникъ, сказки до сихъ поръ существующей въ народныхъ преданіяхъ. Но такой духъ господствоваль не долговъчно. Поляне увлеклись только на время присутствіемъ между ними чужаго народа. Проявившійся при Олегь, Игорь и Святославь завоевательный элементъ въ характеръ народа скоро ослабълъ; потому-что онъ явился временно вследствіе толчка, даннаго пришельцами. Конечно, къ обузданію этой завоевательности помогало и принятіе христіанства, но несомивнио и племенное вліяніе; ибо собственно одно христіанство, еслибъ и оградило Византію оть нападенія Руссовъ, то обратило бы воинственность последнихъ въ другую сторону. Но христіанство даже не прервало сразу и вошедшей прежде въ привычку враждебности къ Греціи; нбо при Ярославъ, уже по принятіи христіанства, сынъ великаго князя съ Вышатою сдълалъ морской походъ на Византію. То были уже последніе отголоски прежняго, угасавшаго теперь, героизма. Воинственность народа уже и прежде стала обращаться не къ завоеваніямъ, а только къ охраненію предъловъ своей страны. Этому измъненію содъйствовали неперестававшіе набъги народовъ Турецкаго племени. Половцы смънили Печенъговъ, отръзали у Руссовъ море, разсъялись по степямъ и остановили распространение элемента на югъ и востокъ по степямъ. Окруженные кочующими инородцами, Русскіе уже не могли думать о завоеваніяхъ. Не мало

располагали къ измѣненио вопиственности Киевлянъ и междоусобія, возпикшія между ихъ князьями. Какъ пародъ молодой, Славяне легко могли увлечься сообщеннымъ имъ отъ чужихъ воинственнымъ духомъ, и героизмъ завоеванія блеснуль у нихъ на короткое время; но Южнорусскій народъ уже прежде познакомился съ спокойною жизнью и получиль наклопность къ ея удобствамъ. Какъ бы ни были преувеличены разсказы о богатствахъ Кіева, о множествъ церквей, о восьми торговыхъ площадяхъ, -- у Дитмара, — все это имбетъ свое историческое основание. Что Кіевъ быль действительно богать, это показываеть то, что здёсь было издавна важнёйшее торговое мёсто для Съвера съ Византіей. Разумъется, Олеговы и Игоревы грабежи еще болъе обогащали его; собираемыя съ покорныхъ народовъ дани способствовали стечению богатствъ къ Кіевлянамъ. Славянскіе народы, подвластные Кіеву, платили определенную дань, которая шла князю, но князь делился ею съ болярами и дружиною; такимъ-образомъ эта дань обогащала и Кіевъ. Мы знаемъ изъ нашей лътописи, что одинъ Новгородъ платилъ ежегодно два тысячи гривенъ въ Кіевъ, а тысячу гривенъ гриднямъ, содержа гариизонъ при князъ. Предъ концемъ жизни Владимира, сынъ его Ярославъ вздумалъ-было не отдавать отцу этой дани и отецъ хотълъ на него идти войною, разбить его, но отъ огорченія умеръ. У Кіевлянъ въ то время невольно образовался ифсколько высокомфриый взглядъ на другіе Русскіе народы. Такъ во время борьбы Святополка съ Ярославомъ, когда Святополковъ воевода увидель противъ себя Новгородцевъ, назвалъ ихъ презрительно «хороминками и илотинками», и говорилъ, что заставитъ ихъ рубить имъ (Кіевлянамъ) хоромы! Но то было выраженіе не воинственнаго завоеванія, а скорфе зазнавшагося господства, привыкшаго къ хорошей жизни на счетъ другихъ.

Въ характеръ Кіевлянъ было что-то мягкое, роскошное, сибаритское. Не далъе какъ черезъ двадцать лътъ послъ крещенія, Болеславъ, пришедши на помощь Святополку, и самъ потерялъ свою царственно-побъдительную кръпость, и войско свое развратилъ и обезсилилъ. Кіевскія женщины славились сладострастіемъ. Богатство, роскошь и веселая жизнь, приманивали всякаго, кто только могъ поселиться между Кіевлянами. Чрезъ полвъка послъ приключенія съ Болеславомъ-Храбрымъ, точно то же сдълалось съ внукомъ его, Болеславомъ-Смълымъ: тутъ Поляки забыли и своихъ женъ въ Польшъ, и свои дворы, и хозяйства. Какъ извъстія нашихъ льтописцевъ о пирахъ Владимировыхъ, такъ и пъсни стараго времени, сохранившіяся у Великоруссовъ, подтверждаютъ репутацію сибаритства, пріобраль себа Кіевь на Запада. Волокитство считалось удальствомъ, -- волокиты хвастали своими подвигами и поставляли въ нихъ достоинство, какъ въ героическихъ на-**\*ВЗДАХЪ.** Вотъ, напримъръ, на пиру краснаго-солнышка-Владимира одинъ богатырь расхвастался, и говоритъ, что гуляль молодець изъ Земли въ Землю, загуляль къ королю:

Король меня любилъ-жаловалъ, Да и королева вить молодца такоже, А Настасья королевична у души держитъ!

Отцы берегли своихъ дочерей, по выраженію пъсень, за три девятью замками, за три девятью ключами, чтобъ и вътеръ не завъялъ, и солпце не запекло!

О кокетствъ женщинъ кіевскихъ упоминаетъ и Даніилъ Заточеникъ, говоря: илкогда же видля эксену злообразиу, приничюму зерцалу и мажущюся румянцемъ. Кажется, что вліяніе княжескаго двора, гридницы, поддерживало это сибаритство и развращеніе женщинъ,—какъ говорится, напримъръ, въ пъснъ о Маринъ:

Водилася съ дитятями княжескими.

На кіевскихъ женщинъ въ преданіяхъ, сохраненныхъ въ пъсняхъ, легла память легкомысленности, развращенія и вмѣстѣ съ тѣмъ колдовства. Кіевская кокетка привораживаетъ къ себѣ любовниковъ и мѣняетъ ихъ по произволу. Такова Марина Игнатьевна въ пѣснѣ о Добрынѣ Никитичѣ Она собираетъ къ себѣ и дѣвицъ и женъ, сводитъ ихъ съ молодцами и сама водится съ дѣтьми со княженецскими и со змѣемъ Горыпчнщемъ,—олицетвореніемъ силы, враждебной русскому элементу, чужеземной, указывающей на пребывапіе въ Кіевѣ разпородныхъ племенъ. Она привораживаетъ богатырей къ себъ.

Разжигаетъ дрова палещатымъ огнемъ; И сама она дровамъ приговариваетъ: «Сколь жарко дрова разгораются Со тъми сльды молодецкими, Разгаралось бы сердце молодецкое Какъ у молодиа, у Добрынюшки Никитьича».

Вмѣстѣ съ тѣмъ она умѣетъ перевертывать людей въ звѣрей:

А я-де обернула девять молодцовъ Сильныхъ, могучихъ богатырей гиздыми турами, А и нынъ-де отпустила десятаго молодца Добрыню Никитьевича:

Онъ всъмъ отаманъ-златы рога!

Другая такая же кокетка грозитъ оборотить ее въ суку: А и хошь, и я тебя сукой оберну.

И сама чародъйка умъетъ принимать образы:

А и женское дъло перелестное, Перелестное, перенадчивое: Обернулася Марина косаточкой.

Отсюда, конечно, укоренилось въ народъ прозвище: кіевская въдьма. Кокетство соединилось съ чародъйствомъ и волшебствомъ, потому-что если женщины привлекали къ себъ мужчинъ, то это приписывалось волшебству.

Типы добрыхъ женъ ръдки; въ примъръ можно указать

на Василису Микулишну Денисову, которая лучше рѣшилась умертвить себя, чѣмъ измѣнить мужу; по зато сама княгиня, жена князя Владимира, изображается совсѣмъ не правственно; и о княжескихъ женахъ осталось въ народѣ то же воззрѣніе, какъ и вообще о женщинахъ. Жена Владимира-красна-солнышка любезничаетъ со змѣемъ Тугаринымъ.

Мужской типъ волокитства, и вмъстъ изнъженности, является типически въ Чурилъ Пленковичъ. Это—щеголь, кружитель женскихъ головъ, старорусскій донъ-Жуанъ, или Ловласъ. Онъ такъ занимается собою, что когда ъдетъ по двору своему, то передъ нимъ несутъ подсолнечники, чтобъ не запекло солнце бъла лица его. Владимиръ князь ни на что болъе не могъ употребить его при своемъ дворъ, какъ только на то, чтобъ созывать гостей на пиръ. Пиръ длится во всю ночь, а когда богатыри разъваются но домамъ,

Въ тотъ день выпадало снѣгу бѣлаго, И пашли они свѣжій слѣдъ. Сами они дивуются: Либо зайка скакалъ, либо бѣлъ горностай. А ины тутъ усмъхаются, —

## говорятъ:

Знать это не зайка скакалъ, не бъль горностай, Это шелъ Чурило Иленковичъ Къ старому Берлятъ Васильевичу, Къ его молодой женъ, Катеринъ прекрасной!

Сладострастіе Владимира-язычника, столько наложницъ, жившихъ въ его загородномъ дворцѣ—все это гармонируетъ какъ-нельзя болѣе съ распущенностью нравовъ въ то время вообще. Пиръ былъ душою общественной жизни. Замѣчательно, что Владимиръ когда крестился и, естественно, потому получилъ наклонность къ мягкости нрава, то, по неизмѣнному народному понятію, показывалъ эту

мягкость, эту кротость и любовь христіанскую — въ пирахъ, которые задавалъ народу. Пиры устраивались послъ всякаго отраднаго народнаго событія, особенно послъ побъдъ, какъ и значится подобный пиръ послъ побъды на день Преображенія Господня надъ Печенъгами, когда построена была церковь въ Василевъ. Освящение было ознаменовано праздникомъ. На всякую недёлю князь устраивалъ пиръ въ гридницахъ на дворъ. На пирахъ этихъ ъли мясо скотское и дичь, рыбу и овощи, а пили вино, медъ. который мъряди проварами (варя 300 проваръ меду). Медь былъ національнымъ напиткомъ. На пиръ созывались не только Кіевляне, но и изъ другихъ городовъ. Въ гридницу допускались пировать бояре, гридни, сотскіе, десятскіе, народъ; люди простые и убогіе объдали на дворъ; сверхътого по городу возили пищу (хлъбъ, мясо, рыбу, овощи) и раздавали тъмъ, которые не могли, по нездоровью, придти на кияжескій дворъ.

Эти пиры происходили въ то же время не только въ Кіевъ, по и въ другихъ городахъ; поэтому въ пригородахъ кіевскихъ князь держалъ запасы напитковъ, такъ называемые  $me\partial_y mu$ .

Какъ такіе пиры были привлекательны, видно изъ того, что на далекіе въка прошла о нихъ намять и пирующій князь сдълался идоломъ русскаго довольства жизни, и Владимиръ-красно-солнышко сталъ синонимомъ добраго и всселаго князя вообще. Въ пъсняхъ онъ показывается не просвътителемъ Русской Земли, а идеаломъ роскошнаго господина; потому онъ остается столько же языческимъ, какъ и христіанскимъ княземъ: одно, что даетъ ему нъсколько христіанскій колоритъ, это то, что онъ угощаетъ и вищихъ, и калѣкъ. По старому русскому понятію, ширъ не долженъ былъ обходиться безъ угощенія нищихъ и калѣкъ. Вообще въ сказкахъ южнорусскихъ, добрый князь,

или король, когда учреждаетъ пиръ, то непремънно приглашаетъ ихъ. Даже если князь чемъ-нибудь затрудняется, что-нибудь хочетъ получить отъ судьбы, то пиръ на весь міръ и угощеніе бъдняковъ есть средство къ пріобрътенію удачи. Памятью древняго сознанія богатства и довольства Кіева и его земли остается въ летописи разсказъ о томъ молодив Бълогородив, который обманулъ Печенъга (а Печенътъ такъ же глуповатъ былъ, какъ и Древлянинъ, въ глазахъ Руссовъ кіевскихъ). Подводя его къ колодцу, гдъ была поставлена кадь съ киселемъ, Русскій увърилъ Печенъга, что сама земля производитъ кисель. Здёсь невольно вспоминаются кисельные берега, медовыя и молочныя ръки. Такой же смыслъ роскоши и богатства страны представляетъ разсказъ летописца о томъ, какъ дружина сказала Владимиру: зло нашима головама! намо всть деревянными ложищами, а не сребряными! Кіевскій киязь приказалъ исковать серебряныя ложки для дружины, и говоритъ: «я серебромъ и золотомъ не найду дружины, а дружиною найду серебро и золото, какъ отецъ мой и дъдъ доискался дружиною золота и серебра!»

Это довольство привлекало въ Кіевъ и въ Русскую Землю съ разныхъ сторонъ жителей. Населеніе Кіева и Русской Земли не было однородное: тутъ были и Греки, и Варяги, Шведы и Датчане, и Поляки, и Печенъги, и Нъмцы, и Жиды, и Болгаре. Эта пестрота народонаселенія объясняетъ и преданія о предложеніяхъ Владимиру принять ту или другую въру; если здъсь нужно искать исторической истины, то предлагавшіе Владимиру въру были скоръе жители Кіева, чъмъ иноземные апостолы. При Владимиръ, послъ его крещенія, при Святополкъ и при Ярославъ, Кіевъ быстро развивался и процвъталъ. При веселой жизни и распущенности нравовъ, Кіевляне не имъли ничего строгаго, подавляющаго; оттого въ Кіевъ и Русскую Землю

сбъгались, - по извъстіямъ Дитмара, - разнаго рода бъглые рабы: тутъ они находили себъ пріютъ и пропитаніе. Въроятно тутъ же себъ находили люди рабочіе хорошіе заработки; охота строить зданія, украшать дома, призывала туда рабочихъ. Въ Кіевской Земль, менье чымь гдь-нибудь могъ сохраниться чистый типъ одной народности, когда люди всякаго званія и ремесла скоплялись тамъ отвсюду. Даже тъ, которые составляли княжескую дружину, классъ возвышавшійся падъмассою, по значенію и силь,--были не Кіевляне по происхожденію, а пришельцы. Это показывается въ былинахъ стараго времени Владимирова цикла. Богатыри прівзжаютъ служить Владимиру, — кто изъ Мурома, кто изъ Ростова, кто изъ Царягорода, или съ береговъ Дуная, изъ чуждыхъ далекихъ странъ. Все это даетъ поводъ воображать себъ старый Кіевъ въ родъ тъхъ городовъ, гдв наплывъ разпородныхъ типовъ даетъ жителямъ вообще физіономію смѣси. Даже и Кіевская Земля была населена такою же смъсью. При Владимиръ, на лъвой стороит Дивпра, паселеніе увеличилось не посредствомъ природнаго размноженія народа и не подвиженіемъ его съ правой стороны Дивпра, а переселеніемъ изъ разныхъ, болъе или менъе отдаленныхъ, странъ русской системы. И нача-говоритъ нашъ лътописецъ (подъ 988 г.) — ставити городы по Деснъ, и по Востри, и по Трубежи, и по Суль, и по Стугнь, и нача нарубати мужь лучшіл от Словенг, и от Кривичь, и от Чюди, и от Вятичь, и от сих насели городы. Въ 990 г., онъ населилъ Бългородъ также точно: «наруби въ не отъ инъхъ городовъ и много людей сведе въ онь». И здъсь тоже заселился городъ вмъстъ своднымъ народонаселеніемъ изъ разныхъ странъ и городовъ (Что значитъ наруби? Въроятно при сводъ народа для населенія новыхъ мъстъ употреблялся какой-нибудь обычай дёлать зарубки или за-

мътки, по жребію). Такимъ-образомъ переселеніе въ Русскую Землю совершилось изъ Бълоруссіи, изъ Средней Россіи, изъ Новгородской Земли и, наконецъ, изъ Чуди. Нельзя думать, чтобы это было первое заселеніе лівой стороны, ибо мы знаемъ, что тамъ жили уже народы, и притомъ латописецъ влагаеть въ уста Владимиру слова: «се маль городъ около Кіева», т.-е. мало городовъ, а не мало жителей. Жители жили въ деревняхъ и для защиты ихъ не нужно было городовъ, и поэтому онъ призвалъ или переселилъ лучшихъ людей изъ чужихъ пародовъ-не земледъльцевъ, не смердовъ, но способныхъ къ оружію. Это должно было способствовать образованию въ нъкоторомъ смысль высшаго сословія, потому-что въ тотъ выкъ люди посвященные военнымъ занятіямъ и оборонъ края, должны были пользоваться уваженіемъ и преимуществами предъ простымъ народомъ; а военные - мужи города - были люди разнаго происхожденія и, следовательно, составляли сами по себъ общество, отдъльное отъ массы парода и несвязанное съ ними этнографическимъ единствомъ и мъстными преданіями.

При свободъ и распущенности, при стечени разнохарактернаго народа изъ близкихъ и далекихъ странъ, пе удпвительно, что отъ этого древняго періода нашей исторін сохранились черты, показывающія тогда дурное состояніс нравственности. Въ Кіевъ и въ Русской Землъ происходили убійства и безчинства. Лътописецъ говоритъ: умножимася разбоеве; слово разбоеве,— какъ видно изъ «Русской Правды», — нельзя принимать въ нашемъ смыслъ этого слова; опо выражало тогда ссоры, поединки и драки. Какъ вообще въ торговомъ городъ, гдъ любятъ богатства, гдъ комфортъ своего рода предпочитается всему, — въ Кіевъ человъкъ дълался продажнымъ. Эта продажность очень высказывается и тъмъ, что епископы и старцы сказали о каз-

ни убійцъ: «у насъ войны часто, а когда виру брать, то будеть на оружье и на лошадей (рать много; оже вира, то на оружьи и на конехъ буди). У князей Святополка и Ярослава являются черты, воспитанныя на кіевской почвъ: н дикость язычества и развращение столицы. Святополкъ быль пьяница и сибарить, гуляка и наглый злодъй. «Люте бѣ градѣ тому, въ немже князь юнъ, любяй пиры, вино съ гусльми и съ младыми советниками». Святополкъ любилъ пожить, повеселиться и не останавливался ни передъ какимъ злодъяніемъ. Ему мъшали братья. Зачьмъ съ ними делиться, когда можно взять одному? Едва ли здесь, какъ нъкоторые толковали, руководила имъ месть за отца, Ярополка, и ин въ какомъ случав не подвигало его сознательное стремленіе къ единовластію съ видами политическими: то были порывы необузданного пьяницы, развращеннаго гуляки и легко было ему найти исполнителей въ массъ разноплеменнаго и развращеннаго края; имена ихъ указываютъ на ипоземное происхождение. Имя Еловитъкакъ-будто сербское; имя Лешко показываетъ, что отецъ его быль Ляхь родомъ. И съ другой стороны, у Бориса быль отрокь Угринь. Совершивши элодаянія, Святополкь долженъ былъ обезопасить себя отъ Кіевлянъ. Въ-самомъдълъ, какъ же они признаютъ княземъ братоубійцу? Но Кіевлянъ легко было привести къ признанію княжескаго достоинства за злодвемъ, «Созвавъ люди, нача даяти овъмъ коръзни (одежды), а другымъ кунами, и разда множество». Кто были эти люди-или передовые въ городъ, бояре, или простой народъ? И то и другое возможно, а неясность поставляеть насъ въ недоумъніе отпосительно этого важнаго обстоятельства. Отъкого бы ни зависъла судьба Кіева, а съ нимъ и цълой Руси, въ то время: отъ избранныхъ ли классовъ, или отъ народа, -- въ томъ и другомъ случат легко мжно было торжествовать неправдт и прикрыться продажности. Дъйствительно, Святополкъ даже могъ обдарить цълый Кіевъ. Все вознаградилось бы,
коль-скоро онъ начнетъ собирать дань съ подвластныхъ
народовъ и областей. Вотъ здъсь открывается народная
мъстная черта. Еще народъ Кіевскій не впалъ въ рабскую
нокорность, но могъ поднасть подъ всякую неправую власть
посредствомъ приманки его матеріальными выгодами. Съ
другой стороны, Ярославъ, прославленный лътописцемъ
столько же, сколько былъ проклинаемъ Святополкъ, по
нравственнымъ своимъ понятіямъ недалеко былъ выше
Святополка: хитрый, жестокій, онъ вполнъ обрисовывается
въ поступкъ своемъ съ Новгородцами, которыхъ, за избіеніе чужеземцевъ-Варяговъ, созвавши тайно къ себъ,— перебилъ. Другой, не менъе возмутительный, поступокъ этого князя былъ съ роднымъ братомъ Судиславомъ.

Чувственность, порывы наслаждаться жизпію, производя развращеніе нравовъ, не убивали однако въ народъ воинственнаго элемента,—не доводили его до той изпъженности, при которой народъ дълается неспособнымъ ни къ общему предпріятію, ни къ общему самосохраненію. Столкновенія съ иноплеменниками, какъ выше мы сказали, не давали уснуть его молодымъ силамъ. Въ пъсняхъ великорусскихъ о кіевскомъ періодъ, гдъ хотя послъдующіе въка положили сильно свой колорить, но гдъ, тъмъ не менъе, нельзя не видъть основы глубоко-древней: въ характеръ тогдашнихъ богатырей вмъстъ съ чувственностію показывается и удаль, и богатырство. На самыхъ пирахъ отправлялись разныя пробы удальства: борьба, стрълянье изълука въ цъль:

Будетъ день въ половину дпя, Будетъ столъ въ полустолъ, Богатыри прирасхвастались молодецкой удалью. Алёшенька Поповичъ, что бороться гораздъ, А Добрыня Никитичъ—гораздъ его, А Дунай сынъ Ивановичъ изъ лука стрълять, По той было мъточкъ стрълять въ золотъ перстень, Что во ту было ставочку муравлену.

Даже женщины показывають удальство. Такова жена Дуная, погибшая нечаянно отъ любившаго её мужа, который хуже ея стрълялъ въ цъль; такова жена Ставра-боярина, героиня, освободившая своего супруга отъ тюрьмы. Всв онв не Кіевлянки. Но въ Кіевъ, вмъстъ съ крещеніемъ и развращеніемъ, приходили и св'яжія правственныя стихін жизни. Разгульная, веселая жизнь Кіевлянъ смущалась безпрестанными набъгами Печенъговъ. Битвы съ ними носять на себъ поэтическій характеръ. Къ памъ перешли чрезъ льтопись два разсказа, очень поэтические, о битвъ на мъстъ нынвшиняго Переяслава и о хитрости въ Бългородъ. Какъ народны были эти разсказы и вместе съ темъ какъ народны и значительны были тогдашиія войны съ Печентгами, достаточно видно изъ того, что разсказъ обогатыръ, побъдившемъ Печенъговъ, до сихъ поръ живъ въ намяти народной. Въ древніе годы — разсказываетъ преданіе явился подъ Кіевомъ змій и побідивъ Кіевлянъ, паложиль на нихъ дань-по юношъ и по дъвицъ. Давали горожане; пришла очередь и князю (замътимъ мимоходомъ, что это уравненіе правъ князя съ простыми смертными есть, въ существующей теперь пісні, остатокъ древняго взгляда, когда дъйствительно о князъ, хотя бы сильномъ и самовластномъ по обстоятельствамъ, не имъли такого понятія какъ о государъ). Князь далъ змъю дочь свою. Змъй полюбилъ ее страстно. Однажды кіевская княжна приласкалась къ нему, и говорить: «а що, зміюню, чи е такий на світіщобъ тебе подужавъ?» Змъй отвъчалъ: «есть, недалеко отъ Кіева, Кожемяка Кирило: какъ затопитъ печь, такъ дымъ стелется подъ облака; а какъ вывдетъ на Дивпръ мочить

кожи, то песетъ ихъ не по одной, а разомъ двъпадцать игукъ: какъ онъ напитаются водою, то такъ отяжельють, что я, пробуя, цъплялся за нихъ, думалъ вытяпуть, анъ нъть! а онъ какъ потянулъ, такъ и меня чуть съ ними не вытащилъ».

Былъ у княжны голубокъ, съ которымъ опа пришла къ змѣю. Она написала записочку и привязала къ голубку; въ записочкѣ она дала знать отцу: «есть въ Кіевѣ человѣкъ Кирило Кожемяка; просите его черезъ старыхъ людей. не побъется ли онъ со змѣемъ и меня бѣдную не вызволитъ ли?»

Когда голубокъ спустплся на землю въ княжескомъ подворьъ, княжескіе дъти играли по двору и, увидъвши голубка, закричали: «татусю, татусю! голубокъ одъ сестрички прилетівъ!» Поймали голубка. Прочитавъ записку, князь созвалъ старцевъ и допросился отъ нихъ о силачъ. Послали стариковъ къ Кирилу Кожемякъ. Отворивъ двери его хаты, они застали его сидящаго за работою къ нимъ спиною: опъ мялъ кожи. Старцы кашлянули, какъ обыкновенно делаютъ Малороссіяне, желая дать знать о своемъ присутствін. Кожемяка вздрогнуль, испугавшись внезаппости, и разорвалъ двинадцать шкуръ, которыя держалъ въ рукахъ, и чрезвычайно разсердился на гостей, обезноконвшихъ его и падълавшихъ ему убытку. Никакъ не могли упросить его. Князь послаль къ нему молодинхъ (дружину), — и тъ не упросили разсерженнаго богатыря. Наконецъ послали къ цему дътей: тъ упросили его. Опъ явился къ князю, потребовалъ двънадцать бочекъ смолы и двънадцать возовъ конопляныхъ повісомо, намазаль повісма смолою, обмотался ими, взяль въруки десятипудовую булаву. и пошелъ къ змъю. Змъй, увидя его, спрашиваетъ: - «що, Кирило, чого прийшовъ до мене: битьця, чи миритьця? — Де вже тамъ миритьця! отврчаль богатырь: прийшовъ зъ тобою битьця.» Змъй вырваль съ Кожемяки зубами коноплю; Кожемяка билъ булавою змъя въ голову. И когда змъй, разъярившись, не могъ вытеривть и бегаль пить диепровскую воду, чтобъ сколько-нибудь придти въ свъжія силы, Кожемяка успъвалъ снова обматывать коноплями мъста, вырванныя змешными зубами; и снова начинался бой. Кожемяка билъ булавою въ голову змѣя, и расходился по окрестностямъ такой стукъ, какой бываетъ отъ множества работающихъ кузницъ. Въ Кіевъ между-тъмъ звонили въ колокола, служили молебны, а народъ стоялъ на горахъ съ поднятыми къ небу руками и испрашивалъ Божіей помощи своему богатырю. Наконецъ змей палъ. Кирило сжегъ мертвое чудовище и пустилъ на четыре стороны свъта его пепелъ, -- н сдълалъ не хорошо: изъ этого пепла расплодилась всякая дрянь на свъть: комары, мухи, мошки. Но это послъ испытали люди; а въ тотъ день, когда Кирило привелъ къ киязю освобожденную дочь его, радость была неимовърная въ Кіевъ.

Эта пародная повъсть, по своей основъ, ефть остатокъ древняго языческаго эпоса. Связь ея съ исторіей того богатыря, о которомъ говорится въ лътописи, пе подлежитъ сомнънію. Черты: его гитвъ, его упрямство, его занятіе—все представляетъ сходство съ разсказомъ нашего лътонисца. До сихъ поръ подъ Кіевомъ существуетъ байракъ съ хатами, висящими на двухъ обрывистыхъ горахъ. Это мъсто называется кожемяки и народъ связываетъ это названіе съ именемъ Кирила Кожемяки.

Одною изъ разительнъйшихъ чертъ древняго времени, было побратимство пли названное братство. Это былъ союзъ двухъ, трехъ и болъе постороннихъ, неродныхъ между собою, лицъ, обязавшихся другъ другу помогать, другъ за друга избавлять, вызволять отъ опасностей, другъ за друга жертвовать жизнію

и хранить пріязнь и братство дружбы пенарушимо. Этотъ обычай очень древень. Его следы встречаются у Скиновъ. Г. Новосельскій, въ своемъ сочиненіи — Lud Ukraiński, очень кстати представилъ на видъ разсказъ изъ діалоговъ Лукіана о трехъ Скибахъ, заключившихъ между собою союзъ дружбы. Грековъ изумляль тогда этотъ варварскій обычай. Какое отношеніе имъли къ намъ древніе Скивы, до этого нътъ дъла при опредълении значения нашего побратимства или названнаго братства; довольно только, что оно существовало издавна на нашей почвъ. Одинакія обстоятельства производять сходныя следствія. «У васъ, Грековъ, -- говорилъ имъ Скиоъ: -- пътъ истинной дружбы; но у насъ, гдъ безъ войны не обойдешься, гдъ надобно или нанадать, или ждать нападенія, или оборонять свои поля, или грабить чужія, -- дружба необходима; нужно имъть друзей, которые бы на всякую бъду отважились.» Въ такомъ сходномъ положени была тогда Южная Русь. Богатыри, которыхъ имена блестятъ такимъ эпическимъ сіяніемъ, не миюъ. Владимиръ часто долженъ былъ посылать удалыхъ высматривать, итть ли Печентговъ, а последующие князья-Половцевъ; другіе должны были вздить къ князьямъ или отъ-князей, или помогать имъ отъ себя для сбора даней; н тамъ и здъсь имъ было небезопасно: надобно было пріобратать друзей. Свято чтилось это название братства или побратимства: измъна брата чувствительнъе казалась всякаго лишенія. Въ былинь о Васились Даниловой, когда, угождая необузданному произволу сладострастнаго князя, пошелъ на ея мужа, Данила Денисьевича, названный братъ Добрыня Никитичь, Данило заплакалъ горькими слезами:

И гдт это слыхано, гдт видано:
Братъ на брата съ боемъ идетъ?
И Данило не пережилъ такого ужаса:
Беретъ Данило свое востро конье,

Тупымъ концемъ втыкаетъ во сыру землю, А на вострый конецъ самъ упалъ.

Это-то уважение къ святынъ дружбы произвело болгарское сочинение и распространило свою у насъ легенду о братствъ, гдъ Інсусъ Христосъ устанавливаетъ братство.

Вотъ начало того братства, которое такъ сродно Южеорусскому народу и составляетъ нъкоторую характеристическую черту позднъйшей его исторіи.

Вмъсть съ богатырскимъ побратимствомъ, или названпымъ братствомъ, является подобное же въ монастыряхъ братство духовное. Названныя братства Алексъя Поповича, Ильи Муромца, отозвались впослъдствіи въ Запорожской Съчи, а духовное братство первыхъ монастырей приготовило церковныя братства XVII въка, отстоявшія религію греческую отъ насилія западнаго.

Побратимство никогда не прекращалось въ Украинъ, какъ и въ Дунайскихъ Славянскихъ Земляхъ. Главный и древнъйшій символическій знакъ этого нравственнаго обычая есть обмъна драгоцъиныхъ вещей или взаимный даръ. Теперь существуетъ этотъ обычай не только между мужчинами (или лучше—не столько между мужчинами, сколько между женщинами), но и женщинами — посестримство. Оно состоитъ въ обмънъ крестовъ. Такой же обрядъ побратимства видънъ и въ разговоръ воеводы Претича съ печенъжский къ Прътичу: буди ми друго. Оно же рече: то же створю. И подаста руку межи собою, и въдасть печенъжскій князь Претичю: конь, сабля, стрплы; оно же дасть ему: броню, щито, мечь.

Во время борьбы Святополка съ Ярославомъ, Кіевъ первый разъпопадается въ руки чужеземцевъ. Болеславу такъ понравилось въ Кіевъ, какъ нъкогда Святославу въ Переяславцъ. Народъ Южнорусскій былъ въ такомъ же отно-

шенін къ Польскому, какъ Болгарскій къ Русскому. Какъ Русскіе, при Святославъ, могли принять Болгарію за продолжение Руси, такъ и Болеславъ-Русь за продолжение Польши. Русскіе не противились, когда Болеславъ поставилъ на покормъ, по городамъ, свои дружины, а самъ засъль въ Кіевъ. Но потомъ, когда чужеземное сосъдство имъ надовло, приняты были средства нерыцарскія, именно такія, какія были вполит согласны съ характеромъ населенія. Святополкъ, князь Кіева, руководилъ народомъ: Поляковъ избивали тайно. Поляки бъжали. Ярославъ сдълался княземъ кіевскимъ и правилъ — окруженный чуждою силою. Роль одинхъ чужеземцевъ, Поляковъ, смънилась ролью другихъ, Варяговъ- Шведовъ. Это было время когда Скандинавы, просвътившись христіанствомъ, начали показывать эпергическую дъятельность въ новой сферь; охота странствовать по святу для разбоевъ, замънилась несколько болъе законнымъ способомъ--- стали напиматься въ военную службу греческихъ императоровъ. Явились собственно такъназываемые Варенги или Варяги; они во множествъ проходили черезъ Русь по Днъпру. Кіевъ былъ ихъ временнымъ пристанищемъ. Тогда князья пашли удобнымъ приглашать ихъ, и вотъ они, такъ же какъ и въ Греціи, у насъ являются съ тъмъ же значеніемъ наемнаго сословія. Связь съ Норманнами уже была очень значительна при Владимиръ, какъ показываетъ сага Олафа Тригвасона. Князь Ярославъ, еще живучи въ Новгородъ, женился на Ипгегердъ, дочери короля Свенова. По поводу этого брака, много Норманновъ приходило къ намъ. По связямъ съ Швеціей, Ярославъ воснитываль у себя Олафова сына, Магнуса, и отдаль дочь свою за Гаральда Гардраде, норвежского короля. Около киягниь были одноземцы. По брачному договору съ Ингегердой, Ладога была уступлена ярлу Рагвальду. Съ помощію Варяговъ удержался князь на столь кіевскомъ. Но.

какъ видно, Варяги вскоръ надовли ему, и Ярославъ, видя что уже усфлся кръпко, выпроводилъ ихъ въ Грецію. Тъмъ кончилось кратковременное норманиское вліяніе, продолжавшееся льтъ около 70-ти.

Намъ неизвъстны подробности управленія Кіева и другихъ городовъ Южнорусскаго края на столько, чтобы судить отношение его къ народному быту. Мы, однако, видимъ изъ нѣкоторыхъ мѣстъ, что народъ раздѣлялся на сотни и десятки, - были сотскіе и десятскіе, въроятно, выборные; по городамъ вмъсто князя были княжескіе посадники (намъстипки) и старцы - старъйшины изъ туземныхъ жителей. Близкія князю лица носили общее названіе дружины; это было вмъстъ и военное сословіе, и стража княжеская, и совътники его. Владимиръ, — по извъстію лътописца, -- совътовался съ дружиною «о строи землянъмъ, и о ротахъ и уставъ земскъмъ». Слово боляре употребляется въ другихъ мъстахъ въ смыслт первенствующихъ лицъ, не принадлежавшихъ къ составу дружины. Боляре, какъ кажется, были старъйшины Земли, или народа. Коль-скоро быль народь, была и Земля, съ Землею соединялось понятіе --- бояра. Такъ различаются бояре по городамъ, бывшимъ центрами Земли или ея отдъловъ, наприм. бояре вышгородскіе, бояре білогородскіе: это были лица, которыхъ значеніе соединялось съ містностію, по какой они назывались. Что бояре отличались отъ мужей княжескихъ, это указывается въ житін св. Владимира, гдв говорится, что св. киязь ставиль трапезу собл и болромо своимо и встьмо лужемо своимо. Часть дружины, окружавшей киязя, составляла то, что называлось гриди (лит. greitis- приспъшники, служители). Въ важныхъ делахъ князь не начиналъ самъ собою ничего, а совътовался събоярами, и дружиною, и старцами людскими. Подъ последними разумелись выборныя народомъ должностныя лица. Какъ ихъ выбирали и какой объемъ былъ ихъ власти и обязанности, теперь напрасно хотъли бы мы разъяснить. Со времени побъды надъ Хазарами съ одной стороны, а потомъ съ знакомствомъ съ Греціею, на князъ, предводитель дружины, отчасти ложится отпечатокъ восточнаго вліянія. Замъчательно, что въ словъ Иларіона Владимиръ называется Хаганомъ. Это указываетъ на вліяніе восточно-хазарскаго элемента, который могъ бы, совокупно съ византійскимъ, водворить, подтвердить и укръпить единовластіе и значеніе царственности княжескаго достоинства, если бы развитіе удёльности не помъщало этому тотчасъ же. Невозможно опредълить, что брало перевъсъ - восточный элементъ, или свобода; и то и другое было въ зародышт, какъ и удъльность, и единодержавіе. Возвышеніе человъка за услуги могло быть по воль князя. Такъ богатыря, который побъдилъ печенъжскаго исполина на мъстъ, на которомъ построенъ былъ Переяславль, Владимиръ сотворилъ великимъ мужемъ. Следовательно, существовало понятие о наречени на высшее достоинство, о пожалованіи. Даже существовали вившнія украшенія, означающія отличія. Такъ на Георгіи Угринъ, отрокъ Бориса, была гривна златая, повъщенная княземъ ему на шею, въ знакъ особаго расположенія.

Недостаточность источниковъ пе даетъ памъ права представить, до какой степени власть киязя поглощала личную дъятельность народа и общественную. Не было институцій— ни подпиравшихъ княжескую власть, ни указывающихъ ей предълы. Несомивнио то, что, съ одной стороны, князь не утвердилъ еще въ себъ понятія о царственности и о недоступности своей особы для прочихъ смертныхъ; съ другой—и народъ не развилъ въ себъ идеи свободы въ отношеніи съ властію. Князь Владимиръ совътовался съ болярами и старцами людскими, призвалъ также къ себъ сотскихъ и десятскихъ народа. Ни въ это время, ни послъ, не

видимъ мы ничего, что бы ставило князя на неприступную высоту величія. Владимиръ пировалъ со своими богатырями, какъ съ равными, или по-крайней-мере не такъ, какъ съ рабами. Но боляре и дружина не имъли, кажется, ничего строго-родоваго; потому-что послѣ смерти Владимира, - по извъстію льтописца, — плакали по немъ два рода людей: боляре и убоги. Разделяя такимъ-образомъ народъ, летонисецъ хотълъ выразить словомъ боляре -- люди съ достаткомъ, въ противоположность бъднякамъ - убогимъ. Вмёсте съ темъ, въ томъ же месте поясняется слово боляре выраженіемъ: плакали бояре, яко заступника ихъ земли, и убогіи, яко заступника и кормителя. И такъ боляре были владътели земли, ибо земля представляется ихъ достояніемъ; охраняя землю князь охранялъ боляръ. Въ «Русской Правдъ» также имя бояринъ употребляется въ смыслъ владътеля земли. Натурально, что тъ, которые владъли землями, имъли и голосъ и составдяли вмъстъ съ княземъ власть; дружина же состояла изъ техъ, которые охраняли князя и города, подвергавшіеся безпрерывнымъ опустошеніямъ.

Вообще, однако, древній духъ Южнорусскаго народа представляєть уравнительное начало общественныхъ условій, какъ это показывають древнія сказки, на которыхъ лежить отпечатокъ глубочайшей старины. Хотя въ нихъ являются князья, короли и королевичи; зато сказка всегда хочеть представить своего богатыря изъ незначительнаго происхожденія, или если даже сына королевскаго, то даеть ему значеніе почему-нибудь унизительное предъ другими, чтобы послѣ выставить на показъ ту мысль, что вотъ тотъ, который сначала былъ меньшить всѣхъ по людскому понятію, стоитъ уваженія; на кого меньше возлагали надежды, тотъ вышель и дѣльиѣе, и полезиѣе всѣхъ. Много есть сказокъ, гдѣ играетъ роль мужицкій сыпъ и

притомъ сынъ мужика бъднаго, а въ одной, фантастической, сынъ собаки (сучичъ) беретъ верхъ надъ сыномъ королевскимъ и спасаетъ его отъ всякихъ бъдъ.

Въ то время, когда въ Кіевъ образовалось такое, повидимому, растленное общество, явилась правственная оппозиція этому развращенію въ монастыръ Печерскомъ. Съ самаго появленія христіанства, новый духовный элементъ долженъ былъ ратовать противъ языческаго образа понятій и всего теченія жизни подъ языческими привычками: Вмъсто эгоистической преданности своимъ чувственнымъ пожеланіямъ, являются примъры любви къ ближнему, помощи страждущему. Духовенство является съ оружіемъ одного слова, --- становится на чел в народа, живущаго матеріальною силою. Уваженіе новокрещеннаго Владимира къ епископамъ указываетъ на первую готовность подчинять языческую гордыню и необузданность христіанскому смиренію. Князь построилъ Десятинную церковь, --со всёхъ его доходовъ назначена 10-я часть на эту церковь; изъжитія св. Владимира, — писаннаго близкимъ къ нему по времени лицомъ, видно, -- что это назначалось для содержанія духовенства и помощи сиротамо и вдовамо (Христ. Чт. 1849 г. II, 307).

Вмъсто уваженія къ силъ и презрънія къ слабости (это столь естественно въ первобытныя времена цивилизаціи), является противное тому — уваженіе къ нищетъ, и даже обоготвореніе страданія. Въра христіанская указываетъ другую цъль жизни, открываетъ надежду на загробныя блага; вся здъшняя жизнь не имъетъ цъны сама для себя. Страданія, терпъніе за правду, ведутъ къ достиженію царствія Божія. Кто страдаетъ, тотъ получаетъ награду за свое страданіе по смерти. Отъ этой иден возникла другая: не только не должно убъгать отъ страданія—слъдуетъ искать его. Это идея, новая для Русскихъ, вошедши къ намъ

съ православіемъ, какъ вообще всякое новое направленіе, пріобрала себа тотчась же горячих посладователей. Образовался такой взглядъ на новую въру, что сущность ея состоитъ въ постъ, удрученіяхъ плоти и самопроизвольномъ страданіи. Увлеченные этимъ убъжденіемъ-искали страданія. Симонъ, епископъ владимирскій, питомецъ Печерскаго монастыря, въ своемъ посланіи выразился: вопрошаю же тя: чимо хощеши спастися? аще и постнико еси или трезвитель о всемо и нищо и безо сна пребивая, а досажденія не терпя, не оузриши спасенія. Подъ вліяніемъ этого, внесеннаго къ намъ извив, убъжденія о необходимости страданія и терптнія для угожденія Богу, образовалось у насъ скоро послъ принятія христіанства аскетическое направление: монастырское затворничество, изнурение себя голодомъ, безсонницею и трудами, и безпрестаннымъ обращениемъ мысли и чувства къ духовному міру. Направленіе это, конечно, разпесли у насъ Греки, монахи п паломники, которые тотчасъ же послѣ крещенія Руси странствовали по городамъ и селамъ Русской Земли. Это видно изъ житія Өеодосіева. Настроенный уже къ чудесному, къ которому имълъ наклонность по своей натуръ, Өеодосій встретился со старцами и любезил иплова ихо и вопроси ихо: откуда суть и кано грядуть? Оппмь же рекшимь, яко ото святих мпсто есма. Воть, видно, вскор послъ принятія христіанства у насъ странствовали восточные паломники между народомъ и они-то своими разсказами, своимъ ученіемъ, своими образами блаженства будущей жизни, бросили съмя аскетического направленія въ Россіи. Вмъстъ съ тъмъ начали распространяться книги, переведенныя съ греческаго, — житія святыхъ, — гда аскетическая жизнь выставлялась какъ образецъ.

Говоря въ обширномъ смыслъ, православное ученіе—о страданіи и терпъніи за правду и въру—можетъ быть очень

разнообразно и способно избрать тотъ, другой и третій исходъ, смотря по настроенію и характеру народнаго быта. Идея терпънія можетъ различно проявляться. У насъ, повидимому, сначала это аскетическое направление стало проявляться въ паломничествъ, или странничествъ, цотомучто Антоній, первый изъ подвигоположниковъ, отправился на Авонскую гору; Өеодосій также устремился-было къ святымъ мъстамъ, но скоро это направление измънилось и обратилось къ отечеству. Центромъ подвижничества сдълался Кіевъ. Страннымъ можетъ показаться нъкоторымъ то обстоятельство, что люди, искавшіе уединенія, избрали мъсто близъ многолюднаго и, какъ мы уже показали, сластолюбиваго города, а не гдв-нибудь вдалект отъ центровъ гражданственности п торговли. Но вмъстъ съ желаніемъ спастись въ уединеніи самому, аскетами руководило еще желаніе и другихъ увлечь къ такому же добровольному терпънію, а Кіевъ быль изъ встхъ городовъ болте христіанскій въ то время, следовательно, какого бы рода ни была христіанская пропов'ядь, нигд'я столько не могла имъть успъха и найти себъ послъдователей. Примъръ Өеодосія, отъ котораго осталось нёсколько проповёдей, показываеть, что эти аскеты были не только труженики, но и проповѣдинки, учители, пропагаторы монастырскаго житiя.

Вмѣстѣ съ религіозными преданіями Востока, зашли къ намъ повѣсти, о богоугодившихъ опвандскихъ отцахъ, которые жили не въ домахъ, а въ пещерахъ, и сами себѣ ихъ исканывали. Въ древности, какъ извѣстно, кромѣ аскетическаго настроенія, къ этому побуждали и гоненія на христіанство и необходимость прятаться отъ преслѣдователей и враговъ. Это нравилось у насъ и сохранялось даже до позднѣйшихъ временъ. Многіе, желая угодить Богу, копали пещеры. Первый, начавшій копать пещеру, былъ Иларіонъ,

священникъ, бывшій въ Берестовъ, котораго Ярославъ послъ сдълалъ кіевскимъ митрополитомъ. Богоугожденіе въ копаніи пещеръ заключалось въ томъ, что человѣкъ томилъ себя произвольнымъ трудомъ, съ мыслію - приносить себя самого въ жертву. Явился Антоній. Житіе, внесенное и въ льтопись, не говорить о томъ, какъ вошла къ нему идея идти въ Аоонскую гору и кто былъ его наставникомъ. Въроятно, любечскій юноша, будущій начальникъ монашескаго житія въ Россіп, получилъ первыя съмена этого аскетизма отъ какихъ-нибудь Грековъ, какъ и Өеодосій, о которомъ говорится, что онъ встрътилъ старцевъ изъ Святой Земли и пожелалъ съ ними идти на Востокъ. Неизвъстность, какимъ-образомъ вошла Антонію мысль идти въ святую гору и съ къмъ онъ дошелъ туда — для насъ большая потеря. Несомнънно то, однако, что полное развитіе аскетизма въ немъ совершилесь уже на святой горъ; потому-что и житіе его (въ нашей льтописи) говорить, что онъ, обходивъ авонскіе монастыри, получилъ желаніе принять иноческій образъ; тогда монахи греческіе отправили его въ Русь и сдълали изъ него проповъдника аскетическаго благочестія. Ему предсказали, что отъ него черньцы мнози быти имуть. Антоній, следовательно, возвращался въ отечество съ сознаніемъ призванія своего и съ убъжденіемъ, что ему суждено основать въ Россіи мопашеское житіе. Онъ явился въ Кіевъ, а не куда-инбудь, -- въ Кіевъ, потому-что тамъ уже были и монастыри, заведенные тотчасъ же прозелитами послъ крещенія. Но, какъ видно, эти монастырибыли не таковы, какъ святогорскіе, и житье въ нихъ не было то, какаго образъ составился въ созерцательной головѣ Антонія. Антоній поселился въ пещеръ, ископанной Иларіопомъ; получивши митрополичій санъ, последній оставилъ ее; Антоній полюбиль это місто и началь тамь жить, изпуряя себя воздержаніемъ, вкушая только хлъбъ и воду, п

то черезъ день. Скоро, однако, слава его разнеслась по Кіеву: христіане, зная изъ поученій своихъ священниковъ, что древніе святые проживали въ пещерахъ и тъмъ угождали Богу, приходили къ Антонію, приносили ему все потребное и удивлялись его подвигамъ. Такъ это была первая школа, не только словомъ, но деломъ и примеромъ, распространившая и утвердившая въ народъ то неизмѣнное до сихъ поръ понятіе, что сущность христіанскаго спасенія достигается самопроизвольными трудами, изпуреніемъ и всевозможнайщимъ терпаніемъ и страданіями. Антоній не быль однимъ изъ такихъ лицъ, которыя способны энергическою практическою двятельностію основать, укрѣпить и поддержать создаваемое зданіе. Это была натура, какъ видно, кроткая, мягкая. Біографъ его не обицуясь говоритъ, что онъ былъ - просто умомо. Когда къ нему сошлось нъсколько братіи, то онъ устроилъ имъ церковь, назначилъ пгумена, а самъ удалился въ пещеру, гдз пробылъ сорокъ льтъ. Льтописное житіе говоритъ, что онъ не выходилъ оттуда никогда; въ житіи св. Өеодосія говорится, что онъ вышелъ къ его матери.

Напротивъ, другой святой мужъ, Өеодосій, послѣдовавшій за Антоніемъ, былъ совсѣмъ другаго характера. Это былъ человѣкъ столько же суроваго аскетизма, сколько и практической дѣятельности. Это былъ человѣкъ, для котораго недостаточно было думать о собственномъ спасеніи: онъ чувствовалъ въ себѣ силы дѣйствовать на ближнихъ, человѣкъ желавшій и спасти другихъ; это былъ мужъ, дающій иниціативу, руководящій духомъ времени. Въ терпѣніи онъ не уступалъ Антонію. «По ночамъ, — говоритъ жизнеописатель его, — святый Өеодосій выходилъ надъ пещеру, обнажалъ свое тѣло до пояса и въ такомъ положеніи прялъ волну, отдавая тѣло свое на съѣденіе комарамъ и мошкамъ, и въ то же время пѣлъ псалтырь»; но этотъ человъкъ не довольствовался самозаключениемъ въ пещеръ. Онъ создалъ монастырь, устроилъ общину воздержанія и самопроизвольного терпънія и истязанія. Въ немъ является качество законоположника, зодчаго; потому онъ прежде всего выписаль изъ Греціи студійскій уставъ, пославъ въ Константинополь одного изъ благочестивыхъ братій. Когда принесли этоть уставъ, устроитель приказывалъ читать его передъ братіей, ввелъ строгій порядокъ, наблюдавшійся во встать видахъ повседневной жизни. «Прежде чемъ построенъ былъ монастырь, братія жила подъ землею въ тъсныхъ пещерахъ, по подобію вивандскихъ отцевъ и сильно скорбъла, -- говоритъ ихъжизнеописатель, -отъ тесноты места». Понятно, что для русской натуры, любящей просторъ, показывающей эту наклонность повсемъстно, не могло быть ничего хуже тъсноты. Братья ъли хльбъ и воду, во суботу же и во недилю сочива вкушаху; многажды и во ты два дни, не обрътающуся сочиву, зелін сваривше, и то ядяху едино. Трудъ постоянный считался необходимостью, отшельникъ долженъ былъ питаться непремънно отъ своихъ трудовъ: еще же руками своими дплаху — ово ли копытия плетуще и колбукы и иная ручная дпла строюще и тако, носяще во градо, продаваху и тимо жито купляху и се раздиляаху, да кождо во нощи свою чисть измпльше, на оустроение жлпбомь; таже потомь начатокь пьнію утреннему створиху, и тако паки дплаху ручое свое дпло; другойци же от оградъ копаху зеленнаго ради растенія — дондеже бывише утрениему словословію, и того часа въкупь съшедшеся во церкви, пенія часово творяху, и тако святую ли. тургію свершивше и тако вкусивше мало хлпба, и паки дило свое кождо имъяще, и тако по вся дии трудищеся. Когда наконецъ состроенъ былъ Печерскій монастырь и Өеодосій быль его начальникомъ, онь старался умножить монаховъ, принималъ всякаго, но держалъ ихъ въ подчинеціи и постоянно наблюдаль, чтобы братія не облегчала себъ подвиговъ спасенія. Уже тогда братія жила въ кельяхъ; каждую ночь Өеодосій обходиль кельи и смотръль кто что дълаетъ; не входя въ кельи, онъ неръдко подслушиваль у дверей, и если слышаль, что въ кельт разговариваютъ монахи между собою, то ударялъ палкою въ дверь и уходилъ, а на другой день призывалъ и дълалъ обличенія. По его правилу, монахи должны были избъгать разговоровъ другъ съ другомъ по вечерни; но отслушавъ вечерю и павечерницу, каждый долженъ былъ отходить въ свою келію, и тамъ молиться. Ни у кого не должно быть ничего собственнаго, -- иначе св. Өеодосій бросаль все въ огонь, что ни находиль въ кельъ монаха. Строгое послушаніе предписывалось безъ изъятія всёмъ и для всякаго случая. Къ какому бы благому дълу ни приступалъ монахъ, онъ долженъ былъ испросить разръщенія и благословенія игумена, а безъ того - и хорошее дело считалось нехорошимъ. Өеодосій, предписывая строгость для другихъ, не только не дълаль для себя изъятій, но налагалъ на себя еще болье томительныя тяжести, чъмъ па нодчииенныхъ. Онъ самъ неръдко носилъ воду, рубилъ дрова, топилъ печь, ходилъ въ самой дурной, разодранной одеждъ. Өеодосій любиль дълать поученія и говориль ихъ монахамъ.

Трудясь для монастыря, онъ не оставляль своими поученіями и міра, не вполнт, какъ Антоній, быль чуждъ мірскихъ делъ. Къ нему часто приходиль князь Изяславъ Ярославичъ, и боляры съ нимъ совтовались о жизни; онъ даваль душеспасительные совты, исповъдываль во гртхахъ, разръшаль и налагаль епитимьи. Замъчательно, что въ поученіи его князю о постт, онъ гораздо снисходительнте къ свтскимъ въ отношеніи поста, чтмъ можно было ожидать отъ такого строгаго аскета. Но зато-главноеонь требуеть подчиненія духовенству, власти духовной. Вотъ чёмъ отличается духъ его посланія. Несмотря на то, что постъ для него высшее проявление христіанства, онъ даже и поститься не дозволяеть, если ісрей не прикажеть. Пе думай и будь покоренъ власти духовной—вотъ сущность его аскетического ученія; послушаніе безъ размышленія есть долгь. Вратарь у Печерскаго монастыря не пустилъ даже князя Изяслава, когда не приказалъ никого пускать игуменъ. Жизнеописатель Өеодосія разсказываетъ, что въ дътствъ надъ нимъ господствовала мать: опъ убъжалъ отъ нея въ монастырь и можетъ-быть что эта суровость родительской власти оставила вліяніе на тоти. строгій порядокъ, какой ввель онъ въ монастырь, и какой посредственно переходилъ и въ міръ, съ благочестивыми понятіями. Напримъръ, вмънено въ вину келарю то, что въ противность Өеодосію игумену, онъ предложиль пожертвованные хлъбы братіи за трапезою не въ тотъ день, когда приказалъ игуменъ, а на другой. Этого мало: самые хльбы уже черезъ то сочтены оскверненными, и -св. мужъ приказалъ ихъ пометать въ огонь, яко вражую часть.

Вмѣстъ съ этимъ духомъ безусловной покорности, Өеодосій предостерегалъ братію отъ общенія съ иновърцами
вообще. Жизнеописатель Өеодосія говорить, что «перѣдко
выходилъ тайно изъ кельи и монастыря къ жидамъ и ругалъ ихъ въ глаза отметниками и беззаконниками, желая,
чтобъ они его убили, и чтобы такимъ-образомъ сподобиться
пострадать за христіанскую въру».

Въ пищѣ проповѣдывалось имѣть воздержаніе и неприхотливость, крайнюю умѣренность. Но святые поставляли въ томъ подвигъ, чтобъ ѣсть дурное и невкусное. Такимъобразомъ одинъ изъ нихъ, Прохоръ, прозываемый Лебедникомъ, во время голода осудилъ себя ѣсть хлѣбъ изъ лободы; онъ былъ горекъ и противенъ, но Богъ превращалъ его въ сладость.

Церковь заботилась объ аскетическомъ совершенствъ человъка, смотря по силамъ, — начиная отъ суроваго воздержанія печерскихъ затворниковъ, до легкаго соблюденія постовъ мірянами. Лишать себя того, что правится, — вотъ въ этомъ состояла заслуга, на этомъ основывается такое уваженіе къ посту, которое привилось въ русскомъ народътотчасъ послъзнакомства съ христіанствомъ. И первые религіозные споры наши были о постъ, потому-что еще Изяславъ Ярославичъ спрашивалъ Феодосія о томъ, можно ли ъсть мясо въ господскіе праздники. Феодосій не только разръшилъ ему, но считалъ противозаконнымъ постъ въ большіе праздники: такъ снисходительно смотръль онъ на мірянъ, когда такого суроваго воздержанія требовалъ отъ монаховъ.

Вмъстъ съ воздержаніемъ соединялось уваженіе къ труду; иногда трудъ этотъ предпринимался безъ опредъленной цъли, или, лучше сказать, цъль его была въ самомъ себъ; трудиться было спасительно, ибо это Богу угодно, хотя бы не имълось въ виду никакой пользы. Такъ, трудились мужи святые по кельямъ; но большею частію трудъ, по понятіямъ развивавшимся въ Печерскомъ монастыръ, былъ соединенъ съ уничижениемъ и смирениемъ. Такъ, напримъръ, нгуменъ Өеодосій посиль братіи дрова въ избу и это ставилось ему възаслугу: потому-что онъ былъ начальное лицо, и потому уже собственно, по его сану, не должно было бы трудиться. Ставили въ большую заслугу то, что князь Никола Святоша служиль въ монастырской поварив, потомъ былъ вратаремъ, — именно это ставили ему въ заслугу, потому-что онъ былъ князь. Примфръ уваженія къ дівству представляеть повість о Монсев Угринь. сложенная очевидно такими, которые, живя въ монастыръ, не знали міра и воображали его себъ такимъ, какимъ опъ могъ казаться только тъмъ, кто разошелся съ его треволненіями. Моисей былъ взятъ Болеславомъ въ плънъ (братъ его былъ слугою Бориса и съ нимъ вмъстъ былъ убитъ). Какая-то знатная Полька хотъла сочетаться съ нимъ, — онъ упорствовалъ; она жаловалась королю и король хотълъ его заставить, но святой мужъ вмъсто того сдълался евнухомъ.

Печерскій монастырь сообщилъ нашему религіозному уб'вжденію непріязнь ко всему веселому, ко всему что мо-жетъ сообщить прелесть земной жизни. Вм'єсть съ пирами преслъдовалось всякое см'єхотворство, всякое даже невинное увеселеніе. Өеодосій, заставши князя Святослава пирующимъ съ болярами и гуслярами, со слезами представлялъ ему, что такого не будетъ на томъ свъть.

На слезы и грусть смотръли, какъ на нъчто священное. Одинъ изъ святыхъ, Өеофилъ (въ житіи Марка Печерни-ка) выплакалъ глаза: ожидая много лътъ часа кончины, предсказанной ему Маркомъ, онъ мучился безпрестаннымъ ожиданіемъ смерти, — и когда умиралъ, то ангелъ пока-залъ ему сосудъ съ благовоннымъ муромъ, въ которое превратились его слезы; однако было столь мало, что превратившихся въ муро было менъе случайно упавшихъ на землю и оставшихся на платкъ, отъ тъхъ, которыя святой плача, имълъ терпъпіе собирать въ сосудъ, который подставляль всегда какъ собирался плакать. Объ одномъ изъ затворниковъ говорится: отмоль разумиша вси, яко угоди Господеви: никогда же бо изыйде и видъ солнце, и 12 лють и плача не преста день и нощь; ядяще бо мало альба и воды, по скуду піяще и то через день.

Страданія, бользни принимались также за благополучіе. Нименъ многострадальный теривлъ ужасныя бользни и сознавалъ, что если бы онъ захотълъ, то Богъ бы его помиловаль, но онъ самъ не хочеть, и лежа въ смрадной бользни, другихъ исцъляль: «здъ убо скорби и ту̀га и недугъ вмаль, а тамъ радость и веселіе, идъже нъсть бользни, ни печали, ни воздыханія, но жизнь въчная; того бо ради, брате, сія терплю; Богъ же, иже тебе мною исцъливый отъ недуга твоего, той можеть и мене въставити отъ одра сего и немощь мою исцълити, но не хощу: претерпъвый же до конца, той спасенъ будетъ», и такъ далье.

Сколько можно заключить, самое правило: дълать добро ближнимъ и не дёлать имъ зла, связывалось съ тёмъ понятіемъ, что въ сердце лежатъ побужденія делать зло, а добро дълать трудно. Вообще, трудъ и лишенія, вотъчто ставилось на первомъ планъвъ дълъ спасенія. Сдълать доброе дело важно было не для того, кто получаеть, а для того, кто делаетъ и даетъ; потому-что давать и делать добро, по понятію тогдашнему — было непріятно, и потому спасительно. Поэтому русское нравственное в вроученіе и не старалось о томъ, чтобы всъмъ было хорошо здёсь, - чтобъ въ обществе каждый могъ наслаждаться жизнію: это было не въ его ціли; потому-что непріятности, страданія, ведуть въ царствіе небесное, и следовательно все благодъяніе, какое могла оказать Церковь, относиться могло только къ лицамъ въ отдёльности, а не къ цёлому обществу.

Богатство считалось уже само по себт корнемъ зла. Желающій спастись лучше ничего не могъ сділать, какъ раздать нищимъ свое состояніе и идти въ монастырь въ произвольную иищету. Св. Өеодоръ, по указанію бітса отъ-искавшій сокровище въ землі, зарылъ его въ землю снова, и молилъ Бога забыть о томъ мітсті, гді онъ погребъ его. При раздачт имущества нищимъ, цітлью не было обогатить своихъ ближнихъ, а только цітль— достичь самому царствія Божія. Замітательно, что святому, пожалітьшему о рас-

тратъ имънія, другой святой предложиль, что онъ возвратить ему все, но съ тъмъ, что милостыня отъ Бога ему вмънится.

Эта философія, отвергающая земное стяжаніе, облеклась въ сказаніе объ Іоаннъ и Сергів въ «Патерикъ»: Іоаннъ и Сергій заключили между собою духовное братство (древнев побратимство, осъненное теперь церковнымъ освящениемъ) и Іоаннъ оставилъ сыну своему, Захару, наслъдство, которое поручилъ названному брату; названный братъ счелъ лучше самому чужимъ достояніемъ воспользоваться и не отдаль Захару когда онь требоваль отцовского достоянія, не отдалъ даже и тогда, когда Захаръ просилъ не болъе половины, даже трети. Тогда Захаръ призвалъ его къ клятвъ предъ пконою Богородицы въ Цечерскомъ монастыръ. Обманщикъ не могъ приблизиться къ иконъ и принужденъ былъ сознаться въ своей винъ. Лучшаго конца повъсть не представляетъ намъ, кромъ того, что Захаръ все злато и серебро свое пожертвовалъ на монастырь, и онъ и его обиратель -- постриглись въ монастыръ.

Нищета считалась первою принадлежностью монашескаго быта. Однако усердіе дателей не было отвергаемо, и вскорт монастырь сталъ богатъ. Жертвовать на монастырь было такое же доброе дтло, какъ и дарить нищимъ и кормить ихъ. Печерскій монастырь надтлили богатыми, по тому времени, вкладами звонкаго металла, разныхъ драгоцтныхъ вещей,—записывали въ его втиное владтніе недвижимыя имтнія, села. И приношаху ему (князья и бояре) ото имъній своихо на утпъшеніе братіи и на устроеніе монастыря, друзіи же села вдающе на церковную потребу.

Монастыри создались двумя способами, или 1) строили ихъ киязья и знатные богатые люди по душъ или по данному объту, во время испрошенія какой-нибудь особенной Божіей помощи; 2) основывались они и такъ, какъ основы-

вался Печерскій: собирались добровольные любители аскетическаго житія.

Основаніе церкви печерской приписують Варягу Шимону — въроятно Шведу родомъ; это былъ сынъ Африкана, брата Якуна-Слепаго, того самаго, который помогалъ Ярославу въ сражении противъ Мстислава Владимировича на Лиственской битвъ и отбъжалъ золотой луды. По смерти Африкана, братья его выгнали изъ отечества Шимона, какъ это обыкновенно случалось въ Скандинавскомъ міръ. Онъ убъжалъ къ Ярославу въ Гардарикъ. Якунъ-Сльпой послъ службы Ярославу возвратился на родину и тамъ участвовалъ въ несправедливостяхъ къ племяннику. Впослъдствін разсказываль о себъ Шимонъ слъдующее: «Былъ у моего отца, Африкана, крестъ съ изображеніемъ Христа вапною (известью), очень великъ, въ десять локтей, якоже Латины имуть. На этомъ изображеній быль золотой поясъ въ 8 гривенъ золота и золотой вънецъ на главъ. Когда Шимону приходилось убъгать изъ родины, онъ захватиль съ собою этоть поясь и вънецъ. Тогда ему гласт бысть: никакоэке сего не возложи на главу свою, неси сія на уготованное мпсто, гдп строится церковь матери моея и отдай во руки преподобнаю Өеодосін, пусть повысить надо эксртвенникомь. Посль этого видьнія, когда онъ плылъ по морю въ Гардарикъ, сделалась буря; Шимонъ испугался и подумалъ, что это паказываетъ его Богъ за то, что опъ взялъ украшенія отъ Христова образа, — началъ онъ въ этомъ каяться, и тогда увиделъ на воздухъ изображение церкви и услышалъ голосъ, объясняющій, что это за церковь: «это церковь, которая хощетъ создатися отъ преподобныхъ во имя Божіей Матери, -- въ ней и ты будешь положенъ; размърь поясомъ 20 локтей въвышину, 30 въ длину и 30 въ ширину». Несмотря на то когда прівхаль Шимонъ въ Кіевъ, то долго, какъ видно, не

думалъ строить церкви: впоследстви объяснялъ онъ, что не зналъ и мъста, на которомъ указано отъ Бога быть этой церкви. Шимонъ прибылъ въ Кіевъ еще при Ярославв и служилъ у сына его, Всеволода; когда же по смерти Ярослава появились впервые Половцы, Шимонъ князя одправился противъ нихъ съ русскимъ ополченіемъ и обратился вмъсть съ князьями Изяславомъ, Святославомъ и Всеволодомъ къ преподобному Антонію. Боговдохновенный старецъ предрекъ имъ всемъ несчастіе. Шимонъ въ простотъ сердца палъ къ ногамъ преподобнаго и молилъ сохранить его отъ вражескаго меча. Преподобный отвъчалъ ему: «О чадо! многіе падуть отъ острія меча и убъгутъ отъ сопостать, будуть попираемы и уязвляемы, будутъ тонуть въводъ; ты же останешься спасенъ, ибо тебъ суждено лежать въ печерской церкви, которая создастся твоимъ попеченіемъ». Несчастно для Русскихъ было пораженіе на Альть; Шимонъ былъ раненъ и лежаль на полъ посреди труповъ и умирающихъ, и вдругъ въ воздухъ увидълъ то же изображение церкви, которое ивкогда представилось ему надъ балтійскими волнами. Тогда онъ вспомнилъ, что съ нимъ прежде было, началъ молиться о спасеніи. Онъ потомъ выздоровълъ. Тогда пришелъ онъ къ Антонію, отдалъ ему поясъ для размъренія церкви и вънецъ, который слъдовало повъсить надъ трапезою. Потомъ онъ явился Өеодосію и просиль благословить себя не только въжизни, но и по смерти. Өеодосій отвъчаль, что самъ еще не знаеть, будеть ли угодень Богу своими молнтвами по смерти; но Шимонъ, представлялъ, что ему былъ отъ образа гласъ, который свидътельствовалъ о святости Өеодосія и о томъ, что ему суждено основать церквь, поэтому Шимонъ просилъ молиться о себт и о своемъ сынт Георгів. Өеодосій изъявиль желаніе молиться за него и за его семейство, наравив какъ и за всъхъ христіанъ. Шимонъ

этимъ былъ недоволенъ: онъ требовалъ, чтобы Өеодосій далъ ему свое благословеніе на письмъ. Өеодосій согласился и далъ ему молитву. По этому примъру на Руси начали влагать въ руки мертвыхъ при погребеніи рукописаніе. Шимонъ, готовясь строить храмъ, хотълъ прежде всего взять для себя еще выгоднъйшія условія: онъ потребовалъ отъ святаго мужа отпущенія гръховъ своихъ родителей. Өеодосій, воздвигнувъ руки, сказалъ: «да благословитъ тя Господь отъ Сіона и до послъднихъ рода твоего!» Шимонъ принялъ православную въру и нареченъ Симономъ. О родъ Симона «Печерскій Патерикъ» присовокупляетъ, что сынъ его Георгій былъ отправленъ съ Мономахомъ, съ сыномъ его Юрьемъ въ Суздальскую Землю и потомъ былъ тамъ поставленъ управлять всею Суздальскою Землею.

Повъсть эта многозначительна въ исторіи жизни русской. Это былъ у насъ первообразъ множества подобныхъ событій, когда вслъдствіе укоренившагося върованія о спасеніи души посредствомъ постройки монастырей, богатые люди благодътельствовали монастырямъ, давали имъ села, доходы, и такимъ-образомъ способствовали развитію монастырской жизни.

Вслидъ за повистью о Шимони, образовались тогда же старинныя сказанія о пришествій церковныхъ мастеровъ изъ Грецій и объ основаній Печерской церкви. Придавая еще болие въ глазахъ народа святости Печерской обители, повисть приводить изъ Грецій мастеровыхъ людей, которые получають отъ Пресвятыя Богородицы указаніе идти въ Русь и строить церковь. Ангелы являлись въ видь благообразныхъ скописет—звать ихъ къ Богородици во Влахерит. Образъ ангеловъ въ видъ скопцевъ не ръдкость въ византійской легендарной литературт. Аскетизмъ и самонстязаніе достигають до умерщвленія плоти и способ-

ствуютъ дѣвственному житію. То же сказаніе говоритъ, что икона, которая впослѣдствіи сдѣлалась въ Печерскомъ монастырѣ мѣстною, была принесена прибывшими греческими мастерами, — она была имъ вручена самою Богородицею и есть произведеніе не земнаго, а небеснаго, сверхъестественнаго, искусства. Вотъ начало благоговѣйнаго почитанія явленія иконъ, столь распространеннаго впослѣдствіи въ религіозной сферѣ русской жизни. Эта вѣра въ явленныя иконы съ Востока, принесена была къ намъ прежде всего въ Печерскій монастырь, на кіевскую почву, точно какъ и многія другія вѣрованія.

Отъискали мъсто для будущей церкви, и ея заложеніе сопровождалось чудесами, подобными восточнымъ чудесамъ Ветхаго Завъта и сходнымъ съ ними позднъйшимъ церковнымъ преданіямъ Востока. Подобно Гедеону и Иліи, святый Өеодосій, желая узнать, какое именно мъсто пріятно Богу для воздвиженія церкви, молился, чтобъ вездъ была роса, а натомъ мъстъ, гдъ слъдуетъ быть церкви, не было росы; а на другую ночь просилъ обратно, чтобъ именно тамъ была роса, когда повсюду не было росы. Все совершалось по его желанію. На томъ мъсть, гдъ высшее знаменіе указало быть церкви, — росли кустарники: они были истреблены огнемъ, пизведеннымъ съ неба силою молитвы св. Өеодосія. Когда нужно было копать ровъ для закладки храма, эту работу предпринялъ первый - князь Святославъ, и богатые люди жертвовали вклады на созданіе святыни, съ тъмъ, чтобъ по смерти быть погребенными на этомъ благословенномъ мъстъ.

Уже повъсти о Варягъ Симонъ и о греческихъ мастерахъ придаютъ особое значене погребеню въ Печерской церкви. Въ «Словъ,» составляющемъ часть «Патерика» и называющемся: Слово, еже когда основана бысть церковь Печерская, говорится: блаженъ и треблаженъ сподобивыйся

положень быти; блажень и треблажень сподобивыйся вы той написант быти, яко оставление приметт гръховъ. Преп. Өеодосій говорить: всяко положенный зды, помиловань будеть. Вотъ какое важное значение получила тогда Печерская церковь и Печерская обитель! Не удивительно, что эта обитель скоро процвъла. До построенія церкви Өеодосій говоритъ пришедшему къ нему Варягу Симону: а въси, чадо, оубожество наше, иже иногда многижды и альба не обрътается вз дневную пищу. Но вскоръ послъ того, когда Өеодосій, по откровенію Божію, готовился отойти отъ міра сего и собираль братію, то уже многая братія жила въ разныхъ селахъ монастырскихъ. Князья и княгини давали и записывали въ монастыри богатые вклады, имвиія. Такъ князь Ярополкъ Изяславичъ даль въ монастырь Неблоскую волость, Деревскую и Лутскую и около Кіева; зять его Гльов Всеславичь — 60 гривень золота и 50 серебра, а по его смерти назначилъ 600 гривенъ серебра и 50 гривенъ золота и по смерти села съ челядью (Ип. Сп. Лат. 82). Монастырь Печерскій сдалался даже хранилищемъ чужихъ сокровищъ. Въ тотъ въкъ достояніе не было слишкомъ обезпечено отъ произвола, и потому многіе отдавали туда на сохраненіе и серебро, п золото, --- этотъ обычай распространился на всъ монастыри.

Преподобный Өеодосій оградилъ свое твореніе отъ притъсненій въ будущія времена со стороны киязей и духовныхъ сановниковъ. Преданіе записанное въ «Патерикъ» сообщаетъ, что предъ смертію онъ видълъ князя Святослава и молилъ его, чтобъ церковь Печерская была освобождена отъ власти и князей, и владыки; ибо не люди, а сама Богородица ее создала. Такъ на долго обитель пребывала независимымъ обществомъ. Мудрый Өеодосій установилъ самъ твердую правственную связь между всёми припадлежащими къ обители. Онъ предвидълъ, что оби-

тель сдълается разсадникомъ игуменовъ и владыкъ въ Россіи. Конечно, уже и прежде, въроятно, она начала имъть свое важное значеніе; поэтому онъ сказаль, что если кто изъ братій будетъ призванъ на какое-нибудь начальническое мъсто въ Россіи, то выходить изъ обители можетъ только съ позволенія старшихъ и всегда долженъ искать успокоиться въ Печерской обители: только за такихъ объщается св. Өеодосій молиться предъ Богомъ. Понятно, какъ послъ такого завъщанія, впоследствіи печерскіе ипоки, гдъ бы они ни были, не теряли связи съ монастыремъ, какъ показываетъ письмо Симона, епископа владимирскаго. Напутствуемый мысленнымъ благословениемъ великаго основателя обители, такой питомецъ Печерской обители, -- будетъ ли онъ въ Ростовъ, во Владиміръ, въ Новгородъ, въ Полоцкъ-всегда обращался къ Кіеву, къ завътной обители, сердцемъ, какъ къ Обътованиой Землъ спасенія, и хранили тъ предація, тъ върованія и правила, которыя получиль въ этомъ монастыръ, и сообщалъ ихъ повсюду, куда простиралось его вліяніе.

Печерскій монастырь указаль русской религіозности и то направленіе, которое въ дѣлахъ общественныхъ обращало дѣйствіе христіанскаго нравоученія со всѣми наставленіями единственно къ совершившемуся факту, а не касалось самаго общественнаго порядка. Преподобные святые печерскіе развили это начало. Антоній быль благорасположенъ и къ Изяславу, и ко Всеславу, и за послѣдняго быль первымъ изгнанъ. Оеодосій жилъ въ согласіи и осыпаль благословеніями Изяслава, а потомъ изгнавшаго его брата, Святослава. Онъ менѣе укорялъ его за изгнаніе Изяслава, за похищеніе стола кіевскаго, чѣмъ за то, что засталъ Святослава въ пирушкъ съ гуслярами, и восхвалялъ его, когда киязь удалялъ веселыя сцены оть преподобнаго мужа, коль—скоро преподобный приходилъ ко князю. Од—

нажды пришла къ Өеодосію убогая вдовица жаловаться на судью, который ее обобраль и рышиль неправо ея дыло. Өеодосій упросиль судью возвратить ей неправильно взятое. Но Өеодосій не считаль своимь деломь стараться, чтобъ такихъ судей не было. Онъ заступался - говоритъ его житіе -- за утъсненныхъ передъ княземъ и судьями, и это ставится въ заслугу его милосердію; но съ точки зрвнія Өеодосія не было потребности измвненія того порядка, отъ котораго зависъли утъсненія, облегчаемыя его заступничествомъ. Точно такое направленіе получило и послъ него вліяніе церковныхъ мужей на общественную жизнь. Благочестіе съ радостію оказывало пособіе страждущимъ, гонимымъ, но мало вопіяло противъ тъхъ, которые были виновниками несчастій, поражавшихъ кто искаль утвшенія въ религіи: оно не заглядывало внутрь земныхъ побужденій. Покорность отсутствіе мысли объ общественномъ движеніи — было основою нравственнаго понятія, выработаннаго на религіозной почвъ. Пусть каждый только о себъ заботится, о своемъ спасеніи помышляетъ — это было правило нравственное; такимъ-образомъ даже слово Христово о неосужденіи брата своего — примінялось боліве къ собственному самоупичиженію, чтмъ къ сохраненію чести другаго. Зачтмъ тебъ разсуждать и умствовать, -- помни, что ты хуже всъхъ человъкъ, долженъ Христа ради смиряться!.. Всъмъ слъдуетъ угождать, всёхъ хвалить, всёмъ покорствовать; только тогда и можно спастись. Самостоятельнымъ слъдуеть быть тогда только, когда дело идеть о посте и о соблюденіи церковныхъ правилъ и обрядовъ: тутъ должно отвращаться отъ житейскихъ удовольствій, - слёдуетъ быть упорнымъ и не склоняться ни передъ какою властію; но во всемъ прочемъ не слъдуетъ быть строптивымъ.

До какой степени простиралась важность покорности

начальству и считалась первъйшею добродътелью, видно изътого, что въ одной изъповъстей — умершій, воскреснувь, не могъ сказать братіи въ монастыръ большей истины, какую могъ вынесть изъ будущей жизни, какъ только то, что слъдуетъ быть покорнымъ игумену. Замъчательно, что даже самый суровый аскетизмъ и плотеистязанія не помогуть, если монахъ не будетъ отличаться безмолвнымъ послушаніемъ.

Война, со всеми ея ужасами, мало смущала благочестіє: Развитое на почвъ Печерскаго монастыря, оно заботилось о томъ, чтобы давленіе войны проходило мимо его и не лишало обители законнаго ея достоянія. Вотъ, напримъръ, Григорій, Симоновъ сынъ, бывшій въ Суздаль, сознается, что когда онъ съ Юріємъ Долгорукимъ и при помощи Половцевъ воевалъ противъ Изяслава Мстиславича, то напалъ онъ съ Половцами на какой-то городъ, — но это было село монастырское, которое показалось градомъ, чтобъ не даться Половцамъ на разграбленіе; потому-что враги, видя его твердыни, не ръшались отваживаться на приступъ. Такимъ-образомъ, по понятіямъ времени, не считалось предосудительнымъ воевать, брать села и города, и разорять ихъ, но слъдовало щадить монастырскія имущества.

Главные признаки аскетическаго настройства: покорпость, воздержаніе и предписанный правиломъ страхъ
мысли, страхъ земныхъ удовольствій и внутренняя борьба со злымъ духовнымъ существомъ. Послѣ принятія христіанства, въ Печерскомъ монастырѣ настала война съ бѣсами. Бѣсъ—мрачное, злое существо.... Какъ-скоро святой мужъ обречетъ себя на сугубое воздержаніе, запрется въ тѣсной кельѣ или пещерѣ, начнетъ день и ночь изнурять плоть свою — поклонами, языкъ—безмолвіемъ, а умъ—
бѣганьемъ грѣховныхъ помысловъ, тотчасъ являются къ
нему эти искусители, отвлекаютъ его отъ богомыслія и

силятся сдълать съ нимъ какую-нибудь пакосты! Святой мужъ долженъ неподдаваться и мужественно бороться съ ними. Сначала дъйствуютъ духи невидимо, а потомъ являются и тълесному зрънію. Они принимають образъ похожій на обезьяну, въ шерсти, съ когтями, съ хвостомъ, да въ-добавокъ, чего нътъ у обезьяны — съ рогами и крыльями; но иногда являются вполив въ человъческомъ видъ, только чаще всего въ видъ человъка неправославнаго. Однажды святой, одаренный прозорливостію, увидель беса въ образъ Ляха, — онъ сыпалъ цвътами на братію во время заутрени: на кого двътокъ упадетъ и прилипаетъ, тотъ братъ разслабъвалъ, уходилъ изъ церкви и ложился спать; но были такіе строгіе подвижники, что пратки не прилипали къ нимъ. Здесь, цветокъ — символъ грешнаго удовольствія. Когда братъ уходитъ изъ монастыря, тутъ-то и было бъсамъ раздолье. Одинъ святой увидълъ однажды бъса, ъхавшаго верхомъ на свиньъ; лукавый духъ величался и посмъивался надъмонахомъ, который успълъ ускользнуть послъ заутрени за монастырскую ограду. Обыкновенно бъсы старались развлечь, -- склонить къ чему-нибудь подвижника и мъшать ему, когда онъ погружался въ безмолвіе и творилъ надъ собою истязанія, и чъмъ сильнъе старался угодникъ преодольть лукаваго, тымъ больше лукавый старался его искусить. Примъръ искушенія въ нсторіи затворника Исакія, котораго бізсы довели до того, что заставили его проплясать, а потомъ привели въ совершенное истощеніе, такъ-что нужны были годы, чтобъ святой могъ поправиться. Торопецкій купецъ по происхожденію, по прозвищу Чернь, онъ вступиль въ монастырь, роздалъ все свое имъпіе на монастырь и нищимъ, и принятъ быль; потомъ облечеся во власяницу и повель купити себь козлищь и одрати его мъхомь и взвлече на власяницю и осше около его; запіворися вт печерт вт единой

улицы во кельици маль, яко четыри лакото сущи, и ту моляще Бога со слезами; снъдь же бяше просфира едина u то чрезо день. Послъ многихъ не удачныхъ попытокъ, бъсы явились ему въ видъ ангеловъ и Исакій, по простотъ, поклонися имъ; тогда одинъ изъ бъсовъ сказалъ: возмъте сопъли и бубны и гусли, и ударяйте, атт Исакій намт спляшеть. И удариша въ сопъли и въ бубны и въ гусли и начаша имъ играти и утомиша сго и оставиша и оле экива суща, и отыдоша, поругавшеся ему. Іоанна многострадального бъсы мучили похотью, и святой мужъ истязалъ себя сначала тъснымъ заключеніемъ, голодомъ и молчаніемъ, посилъ на тълъ жельзныя вериги, а потомъ на время поста зарываль себя въ землю, оставляя наружт только руки и голову. Бъсы пугали его то огнемъ снизу, то ему представлялось, будто онъ горитъ, то являлся змей и грозилъ его поглотить. Іоаннъ выстоялъ всякія искушенія. Святой особенно подвергался искушенію въ затворпичествъ и долженъ былъ помнить, что предъ появленіемъ къ нему непремѣнио слъдуетъ заставитъ приходящаго прочитать молитву Інсусову, и если бы кто не захотълъ этого сдълать, то явная улика, что онъ-бъсъ (не даждь ему бесъдовати съ тобою и прежде, даже молитву сотворить, тогда розумъеши яко бъсъ есть). Одному подвижнику бъсъ явился въ образъ его друга и сподвижника, помогъ ему отъпскать золото и велъ-было его къ тому, что онъ собирался убъжать изъ монастыря, но, къ-счастію, обманъ открылся скоро и святой отецъ (Өеодоръ) лучше разсчитался съ бъсомъ, чъмъ Исакій. Когда нужно было изгнать отъ себя лукавыя помышленія, приходящія въ праздности, подвижникъ осудилъ себя на тяжелыя работы, -- сначала молоть муку на ручной мельница съ ручнымъ жерновомъ; другой разъ, когда сгоръла Печерская церковь — таскать льсъ съ берега Дивира на гору. Бъсъ вздумалъ-было ис-

кусить его, и когда святой отдыхаль однажды отъ своей мукомольной работы, бъсъ сталъ молоть, но святой своими заклинательными молитвами принудилъ его въ-самомъдълъ трудиться и продолжать работу на жерновъ, а самъ въ это время молился. Потомъ, когда святой таскалъ на гору льсь, тогда собралось уже много бысовь, -- товарищей проказника, творившаго пакости надъ святымъ: они сбросили съ горы наношенное дерево. Тогда святой силою своихъ молитвъ принудилъ бъсовъ все дерево, сколько его ни было изготовлено подъ горою, перетаскать на гору въ одну ночь. Бъсы ръшились отомстить за такое униженіе, которое было тамъ для нихъ чувствительнае, что онн не могли забыть, какъ люди ихъ нъкогда чествовали подъ именами идоловъ. Сначала бъсы научили извозчиковъ, которые подрядились въ монастырь возить лъсъ, требовать платы за перевозку того дерева, котораго они не возили и которое вмъсто ихъ возили сами бъсы. Когда дело дошло до суда, то судья, выслушавши простосердечныя оправданія святаго, сказалъ ему, что бъсы помогутъ ему и заплатить, какъ помогли свезти. Неизвъстно, какія послъдствія имъла эта тяжба; но бъсъ явился въ образъ Василія къ одному изъ княжескихъ совътниковъ, боярину Святополка и сына его Мстислава, жадному и злому, какъ князья его, и доносилъ, что Өеодоръ отъискалъ сокровища въ варяжской пещеръ и не являетъ князьямъ. За это потребовали Өеодора и стали мучить, когда онъ отговаривался, -- говорилъ, что забылъ гдв снова зарылъ кладъ. Потомъ послали за Василіемъ, не выходившимъ уже 15 лътъ изъ нещеры: Василій, разумъется не зная что происходило подъ его именемъ, привель въ недоумьние и досаду князя Мстислава своими неясными отвътами, и тотъ, думая что онъ запирается, тогда-какъ самъ же прежде ему доносилъ, застрелиль его стрелою. Василій, умирая, предрекь Мстиславу лютую смерть, и она сбылась въ битвъ съ Давыдомъ Игоревичемъ.

При умственной покорности — знаніе не считалось достоинствомъ. Въ повъстяхъ Печерскаго монастыря, знаніе и земная мудрость являются даромъ бъсовъ. Такъ о преподобномъ Никитъ разсказываютъ, что къ нему явплся бъсъ и научилъ его понимать одни только книги Ветхаго Завъта, такъ-что онъ могъ пророчествовать. По составившемуся нъкогда юному понятію о знаніи, вмъсть съ нимъ соединялось върование въ пророчество; знать, быть мудрымъ, значило вмъстъ - дълать чудеса, говорить то, чего другой не скажетъ, однимъ словомъ, дълать другой никто не можетъ сдълать и для чего нельзя придумать обыкновенныхъ способовъ. Но когда святые отцы, сошедшись около Никиты, прогнали бёсовъ, Никита сталъ прежнимъ невъждою и сподобился впослъдствіи низводить дождь съ неба на произрастенія земныя. О Лаврентів-затворникъ разсказывается, что когда онъ пошелъ въ затворъ и получиль благодать целить беснующихся и кънему приводили больныхъ, бъсы научили его по-гречески, изощрили его способности; но когда другой святой молитвами исцълиль его отъ бъсовскаго искушенія, Лаврентій забыль всъ свои знанія.

Печерскій монастырь неблаговолиль къ иновърцамъ. Такъ въ житіи св. Агапита, безмезднаго врача, разсказывается, что когда къ нему пришель врачь Армянинъ, то несмотря на свое смиреніе, какъ-скоро онъ узналь, что это Армянинъ, то воскликнуль: почто смпла еси внити и осквернити келію мою и держати за пришиую мою руку? Изиди ото мене, невприе и нечестиве! Въ отвътъ св. Өео-досія Изяславу Ярославичу на вопросы о варяжской въръ, святой мужъ порицаль варяжскую въру: тамъ не только обвиняють послъдователей западнаго христіанства въ яде-

ніи кошекъ и псовъ, и удавленны, но говорятъ и о крайиихъ пепристойностяхъ при брачномъ обрядъ. Въ поученін и отвътъ совътуется—не давать католикамъ ъсть и пить изъ сосуда своего, и если придется дать по крайней пуждъ, то пепремънно вымыть сосудъ; приказывается нетольконе принимать чужевърнаго къ себъ, но проклинать всякое чужевърье.

Такъ-какъ раздаяние богатствъ нищимъ не имѣло въ себъ цѣли, а само по себъ составляло цѣль, такъ точно и трудъ предпринимался и считался полезнымъ не по пло-дамъ его, а самъ по себъ, въ своемъ процессъ.

Видно, что въ южной Руси оставались языческіе обычан; долго еще смотрѣли Русскіе на жизпь сквозь языческое покрывало и даже въ христіанскіе обычан и обряды вносили языческое содержапіе. Вотъ, напримѣръ, Өеодосій воспрещалъ, что въ его время многіе ставили на кутію янща, приставляли къ кутъѣ воду, ставили обѣды по умершимъ, и посили въ церковь съѣстное, однимъ словомъ—отправляли тризны, пбо у язычниковъ погребеніе сопровожщалось пьянствомъ Святый, соболѣзнуй, вопіялъ противъ соблазнительнаго цѣлованія мужчинъ съ женщинами на пирахъ. Отъ этого христіанство противодѣйствовало языческой чувственности строгою стороною своей духовной чистоты, а аскетическое ученіе дѣлалось единою нравственною философіею для всего христіанства вообще.

Самая мірская жизнь не имѣла, съ церковной точки зрѣнія, другаго идеала, кромѣ аскетизма. Это было тѣмъ естественнѣе, что вотъ, напримѣръ, въ «Словѣ отца къ сыну» (послѣдній очевидно не готовился въ монастырь, но намѣревался жить въ мірѣ семейно), отецъ, представляя ему примѣръ добродѣтели подвижниковъ, иже мало свъта сего
причащахуся, говоритъ: изволи себъ тъхъ житье и тъхъ
правий путь пріили, тъхъ нрави и пи, чадо мое, взыщи

со всею силою и со всею кръпостью. Въ томъ же «Словъ» отецъ заповъдаетъ сыну давать десятую часть отъ своего имънія Господу (то есть, въ монастыри и духовенству). Такимъ-образомъ видно, что понятіе о десятинъ переходило изъ кияжескаго быта въ частный, домашній.

Понятно, что при направленін заботиться каждому лишь о собственномъ спасеніи, не удержалось вполнѣ согласіе миръ и братство въ Печерскомъ монастырѣ, и уже въ раннія времена встрѣчаются слѣды взаимной зависти, вражды и обмановъ между братіею. Такъ въ житіи Алимпія иконописца разсказывается, что монахи брали деньги съ одного богатаго господина, заказывавшаго Алимпію икону, но въ-самомъ-дѣлѣ не давали объ этомъ знать Алимпію, а боярину говорили, что Алимпій проситъ втрое.

Несмотря на аскетическое направленіе, въ церквахъ читались однако поученія переведенныя съ греческаго, гдъ аскетизмъ представляется педостаточнымъ безъ добрыхъ чувствъ, любви: аще ли кто от хлюба ся удержить, а инъвъ имать, и таковый подобенъ есть звърю; то бо не ысть альбъ; аще же от питія и от рыбы кто оудержится и на юль земль лешеть, а злобу имъм и неправоду для, хвалится оубо: пущи есть и скота.

Добродътелью были: ностъ, грусть; смъхъ и веселіе — гръхъ. Одинъ подвижникъ, по имени Памва, далъ обътъ нико-гда не смъяться. Бъсы употребляли всевозможнъйшія уловки, чтобы разсмъшить святаго, — долго все было напрасно: наконецъ бъсы привязали маленькое перышко къ огромному бревну и потащили его мимо подвижника, съ крикомъ: «алай, алай!» Памва улыбнулся, и бъсы восилескали и запрытали отъ радости, восклицая: «Авва Памва засмъяся! Авва Памва засмъяся, засмъяся!»—«Я засмъялся пемощи вашей, — сказалъ имъ святой, — что вы, и то только съ трудомъ, мо-

жете это бревно сдвинуть. «Въ одной древней правоучительной бесъдъ говорится: «смъхъ не съзидаеть, не хранить, по погубляеть и съзиданія раздроушаеть, смъхъ Духа Святаго печалить, не пользуеть и тъло растливаеть; смъхъ добродътели прогонить, не имать бо памяти смертныя, ни пооученіе моукамъ. Отъими, Господи, отъ мене смъхъ и дароуи плачъ и рыданіе, егоже присно ищени отъ мене» (Имп. Публ. Библ., Погод. Сб. № 1297, стр. 91).

Съ женщиною не слъдовало даже говорить, женщина— была существо, располагающее къ согръшенію: «Не досто-ить мнихоу ясти съ женою или пити, или что промышляти с женами или инакъ како разоумъ имъти с ними; прелюбо-дъйство есть, велико прелюбодъйство женское соужитство: еда камень еси? человъкъ еси, общемоу естеству подлежа и в паденіи, огнь имаши въ лонъ— не изгориши ли? како имать слово: положи свъщу на съно, тогда възможени реща, яко не горитъ съно? аще не отмещешися, яко горитъ съно, и мнъ глаголи, но невъдущему тайныхъ».

Убъгая отъ женскихъ очей, слъдуетъ избъгать и помы шленій о женщинахъ: «Всякъ бо възръвый на жену съгръ шаеть». Надобно имъть постоянно блъдное лицо и дурныя о́дежды: блядъ и щоуби видъ и рызи хоуди подобаетъ имъти (Пог. Сб. № 1288, стр. 226).

Монашеское самоистязаніе, уединеніе отъ всего, что составляеть матеріальную прелесть на земль, открывало идею торжества духовнаго начала надъ грубою силою. Вмъсто богатыря съ оружіемъ, странствующаго по чужеземнымъ странамъ, ищущаго опасностей, побъждающаго ихъ, получающаго въ награду богатства, и т. п. являются богатыри духа,—странствующіе въ таинственной области видъній, вступающіе въ борьбу съ духами: опи побъждаютъ ихъ, отваживаются на всякія лишенія добровольно, и за все терпъніе получали награду высшую,—награду на небъ. Такъкакъ богатырь не сидитъ на мъстъ, -- богатырь ищетъ приключеній, то и въ сферъ духовнаго подвижничества явились странствующіе богатыри — паломники, скитавшіеся по святымъ мъстамъ и съ съвера отправлявшіеся въ Палестину. Опп-то назывались въ древнихъ пъсняхъ каликами перехожими. Похожденія въ Іерусалимъ, видно, были значительно въ ходу на Руси вскоръ по водвореніи христіанской віры, когда такъ часто встрівчается въ пісняхъ, -- носящихъ печать стараго происхожденія, -- имя каликъ. Въ похожденіи Данила Паломника говорится, что въ его время были мнози доходившіе до Іерусалима. Это было до такой степени обычно, что иные старались ходить, видно, какъ можно скоръе (тидищеся вборзъ) и навлекали за то нарекапія отъ истинно-благочестивыхъ; Данінлъ замъчаеть, что се то путь оборзь нельзя ходити, и укоряеть ихъ въ томъ, что они жиого добра невидлеше возвращались; но путешествіе было предметомъ общественныхъ разговоровъ, и бывшій въ Іерусалимъ пользовался уваженіемъ: онъ могъ быть вездъ принятъ съ честио и потому они, --- по словамъ Даніила, — вознесшеся умому, яко начто добра сотворивше, погубляють мэду труда своего.

Идея торжества ума надъ матеріальною силою, въ народной умственной жизни проложила себъ не одну религіозную троппику. Заявленіемъ ея потребности могутъ служить и такія сказанія, гдъ или дурачокъ, или ребенокъ, признаваемый слабымъ и глунымъ, торжествуетъ надъсильными. Такова замъчательная повъсть о купцъ кіевскомъ, Дмитрів и его сынъ, Борзомыслъ Дмитріевичъ, семилътнемъ мудрецъ, — хотя сохранившаяся въ позднъйшихъспискахъ, но показывающая признакъ своего существованія въ древнюю кіевскую эпоху нашей образованности. Дъйствіе происходитъ из югъ; купецъ богатый съ кораблями вытыжаетъ пзъ Кіева, странствуетъ по отдаленнымъ чу-

жестраннымъ землямъ. Проплававши тридцать дней по морю, купецъ присталъ къ берегу и увидълъ приморскій городъ, близъ котораго стояло въ гавани безчисленное множество кораблей. «Удивися Дмитрій Кіевскій купецъ и рече: что сін корабли безчисленно много стояща? мнъ зъло земля блага есть и купцы въ немъ и много торгуютъ здъ. Сниде съ корабля купецъ Дмитрій и поиде подъ градъ, и срътоша его гражане и вопрошаху его: отъ коея страны и коея земли? Онъ же сказася имъ: азъ есмь отъ Русскія земли и върую во Отца и Сына и Святаго Духа. И рекоша ему гражане: брате купецъ! единыя есть въры съ нами Русская земля, - только за наше согрѣшеніе послаль намъ Богъ царя законопреступника и отступника отъ Бога, еллинскія въры, и тъснить ны, хотя привести къ своей втрт; мы же, не могуще терптти бтдъ ттхъ, неволею пожрохомъ идоломъ, видъхомъ себе въ великихъ нуждахъ: всегда боярами мучаще насъ; овогда силою привожаше насъ ко своимъ идоломъ, овогда заповъданіемъ намъ, не веляше хльбовъ на торгъ пещи и гладомъ моритъ насъ для своей въры; се видиши, купче, въ пристанищи семъ 300 кораблей стояще, кунцы же со всъхъ странъ прихождаху къ сему граду, и приходяще къ царю зъ дары, хотяще торговати въ его царству; царь же дары отъ нихъ пріемлетъ и повеліваетъ имъ три загадки отгадывати свои, а все то приводяще къ своей въръ; они же не могуще отгадати загадки, царь же глаголаше къ нимъ: уже все загадокъ моихъ не отгадаете и вы пребывайте въ моей въръ, пожрите идоламъ; купцы же не хотяще того сотворити и того ради въ темницу посажены бывше, терпяще всякую нужду и гладъ, и тяготу, и скорбь, имени ради Христова; и заповъдываетъ царь, не велитъ хльбы нещи три годы, дабы они гладомъ померли.»

Услышавъ объ этомъ, купецъ Дмитрій хотълъ-было

тотчасъ отплыть и повернулъ на свой корабль, по когда пришель къ нему, то увидълъ, что тамъ уже стояла стража. Нечего было дълать, - надобно было явиться къ царю. Царя звали Несмъянъ Гордъевичъ. Донесли царю, что пришелъ купчишко изъ Русской Земли, принесъ дары и просить позволенія торговать въ его царствв. Царь ласково пригласилъ Дмитрія объдать; а послъ объда спросиль: күпче! которыя ты впры? Купецъ отвъчаль, что въруеть во имя Отца и Сына и Святаго Духа. —«А я чаяль, — сказаль царь, -- что у насъ въра общая; ты же сказываешься не нашей, а русской въры. Я же хотъль-было тебъ позволить торговать и отпустить въ твою Землю; по теперь отгадай; купче, три загадки, что азъ тебь загадаю: гадаешь, и азъ тебв велю торговати въ своемъ ствъ всякимъ товаромъ, и зъ дары и съ проводниками тя въ свою землю; аще ЛИ не ин единыя загадки и въ въръ моей не пребудени, въдомо жь буди тебъ, купче, велю тя смерти ти, а товары твоя взяти будутъ въ мою царскую казну.»

Купецъ испросилъ у царя срока на три дия, и пришедши на свой корабль, плакалъ, видя себъ немину емую смерть. Семилътній сынъ его игралъ на корабль и ъздилъ верхомъ на палочкъ: «на древцъ съдяще, рукою за древцы конецъ держаше, а другою рукою илеткою побиваше, и ъздяще, аки на конъ скакаше». Увидя плачъ отца, ребенокъ сталъ его сирашивать; отецъ сначала не сталъ-было и разсказывать ему, по когда сынъ умно ему объщалъ помочь въ напасти, отецъ разсказалъ. Сынъ сказалъ, что онъ за него отгадаетъ: «а ты, отче, не скорби и не тужи, яждь, пей, веселися и молися Богу,—вся печали возлагай на Бога». Сынъ продолжалъ играть на кораблъ. На четвертый день позвали ихъ къ царю. Мальчикъ объявилъ, что онъ отгадаетъ загадки за отца и потребовалъ иить. Царь налиль золотую чашу съ медомъ и подаль ее дитяти; отрокъ даль отцу, и когда отецъ хотѣль возвратить чашу отрокъ сказаль: отче! не отдавай чаши,—закрой во индра своя! Царь даль другую, и съ тою сдълалось то же: также царь требоваль возврата чаши; отрокъ сказаль: данное царево вспять не возвращается. Загадка царева была такова: «много ли того, или мало, отъ востока до запада?» Дитя на это отвъчало: «отъ востока и до запада день и нощь, весь кругъ небесный единымъ днемъ и единою нощію едино сопце прейдеть отъ съвера до юга; то твоей загадкъ мой отвътъ». Царь удивился, далъ третью чашу купцу и купецъ спряталь ее въ пазуху. Другая загадка отсрочена на другой день.

На другой день собрались «инаты, и тираны, и стратилаты, и воеводы, и князи, и бояри, и вси людіе, маліи и велицін, и вси граждане на предивное чудо отрока, якоже
всёмъ гражданамъ не вмъститися въ царевъ дворъ. Царь
спросилъ: «что десятая часть изъ моря днемъ убываетъ, а
нощію прибываетъ»? Отвътъ былъ: «то есть, царю, что десятая часть воды сонце выъдаетъ; нощію же прибываетъ'
зане же сонцу зашедшу и не сушащу, — то тебъ, государь'
моя отгадка».

Удивися царь и потребоваль третьей отгадки; отрокъ попросиль сроку на три дня, но съ тъмъ, чтобы созваны были всъ граждане, отъ мала до велика: пусть при этомъ имъ объявится, что имъ добро будето во впки. Это сдълано. Люди собрались по приказу царя. Отрокъ потребовалъ, чтобы царь сошелъ съ своего престола, далъ ему одъяніе царское и жезлъ, и что онъ тогда отгадаетъ загадку. Царь отдалъ ему свои регаліи и въ томъ числъ мечь. Тогда отрокъ, зная, что въ толпъ есть христіане, нелюбящіе певърнаго, царя закричалъ: хотите ли въровать во Святую Тропцу?.... Всъ отвъчали утвердительно. Отрокъ срубилъ

мечомъ голову царю, сказавши: вото тебл моя третья отгадка!

На следующій за темъ вопросъ отрока: кого они хотять поставить себъ царемъ? — всъ единодушно вручили ему власть, какъ своему избавителю. Послали за патріархомъ, который быль въ заключении. Онъ быль встрвченъ торжественно и отслужилъ литургію. «Постави патріархъ надъ главою отрока рогъ златъ съ масломъ надъ нимъ благослови его патріархъ на царство; людіе же вси кликнуша отъ мала до велика единогласно: много лѣтъ тебъ, государю нашему, Борзомыслу Дмитріевичу на царство! И возрадовашася ему вси людіе великою радостію; царь же сотвори въ тотъ день пировище великое». Потомъ оказалось, что у оставшейся прежней царицы была дочь осьми льть; Борзомысль сочетался съ нею бракомъ, окрестивши ее напередъ и обвънчавшись чрезъ сорокъ дней послъ ея крещенія (сороковицей). На сказкъ этой легло то понятіе о страдальномъ положеніп женщины, которое отражается въ русской, особенно великорусской поэзіи. Когда Борзомыслъ призываетъ царицу и узнаетъ, что у ней есть дочь, то не спрашиваетъ ее --- желаетъ ли она отдать за него дочь; не спрашиваетъ и невъсты, а просто приказываетъ ее крестить и потомъ беретъ въ жену, и только по просьбъ матери даетъ ей сроку на семь Семильтній царь приказаль привести всьхъ заключенныхъ купцовъ, «и удивися царь, на нихъ смотря; бысть лице ихъ аки земля, а власы ихъ отросли до пояса, и ризы ихъ изодрашася, лежаща отъ гаду и тъсноты, а голосы ихъ аки пчелиные». Царь «учреди имъ праздникъ», и возвративши имъ имънія, отпустиль каждаго въ свою Землю. По волъ царя, отецъ повхалъ домой, и привезъ свою жену, --- мать царя. Они жили вмёстё и царь Борзомыслъ похоронилъ стараго родителя своего, Дмитрія, купца кіевскаго.

Ткань этой повъсти показываеть древнее ея происхожденіс. Побъда посредствомъ загадокъ есть видоизмъненіе той первообразной канвы, по которой составились разнообразныя редакціи сказанія о віщей мудрой дівниць, происходящей изъ простаго званія и, посредствомъ отгадыванія мудреныхъ загадокъ, выходящей замужъ за знатнаго мужа, -- сказаніе, которое, въ южнорусской народной словесности, выразилось повъстью про діску семилітку. Замвчательно, что сынъ Дмитрія также семи леть отъ роду. Ничтожное дитя оказывается не только сильнъе взрослыхъ и славныхъ, но измъняетъ судьбу цълаго края своею смышленостію. Народъ какъ-будто себя тутъ выражаетъ: онъ анчтоженъ и юнъ, но въ немъ такія силы, которыя могутъ побъдить могущество силы и обмана. Онъ сознаетъ, что умственная силавыше всякой ручной; нужно только ума, -- и все преодольть, все побъдить можно. Умъ этотъ выражается, какъ и должно быть у молодаго народа, вступающаго въ жизнь, не теоріею, не логичною последовательностію понятій и процессомъ размышленій, а быстротою, сметливостію, находчивостью во-время. Отгадка мудреной загадки -форма, въ которой высказывается умъ. Нельзя при этомъ не обратить вниманія на различное значеніе двухъ загадокъ, предложенныхъ царемъ; одна изъ нихъ основывается на мудреномъ выраженіи того, что само въ себъ просто. Очевидно, здёсь какъ-бы насмёшка надъ затёйливостью выраженія, которое только для простака — мудрость, а сама-по-себъ вещь обыкновенная, и умная голова отгадываетъ ее безъ всякаго затрудненія. Другая загадка — предметъ знанія. Мальчикъ не только отгадываетъ то что кроется подъ таинственностію, но показываеть свое знапіе естественнаго феномена; такимъ-образомъ народъ сознаётъ, что знаніе природы есть также мудрость и достоинство мудраго человъка. Отрокъ обманулъ царя, -- понятіе народ-

ное таково, что обмануть злаго не составляетъ ничего правственно-неодобрительнаго, напротивъ, служитъ также доказательствомъ ума и способностей. Опъ убилъ царя, — но убилъ справедливо, спросивъ прежде народъ, и нотому нотребовалъ, чтобы всв сошлись отъ мала до велика; онъ ноступилъ именно потому справедливо, что воля всего народа считается мърнломъ справедливости. Народъ былъ склоненъ къ христіанству и даже исповедывалъ христіанство; власть имъла другое убъждение и насиловала къ нему народъ. Здёсь народный смыслъ высказываетъ сознаніе, что народная воля можетъ проявиться тогда только, когда ей придется дать отвётъ на вопросъ, и тоть есть истинный мудрець, кто найдеть возможность задать вопросъ. Власть неправеднаго царя нотому и держалась, что народъ не имълъ случая выразить свою волю отвътомъ. Воплощенная юная мудрость даетъ перевъсъ народной воль: новый царь избирается по воль народа. Дътскій образъ мудрости, посрамившей тъхъ, которые являлись въ ея обычномъ земномъ видъ, -- въ видъ стариковъ и сильныхъ властію, показываетъ въ пародномъ понятін сознаніе, что юное покольніе, несмотря на то, что играя скачетъ верхомъ на палочкъ, поситъ въ себъ зародыши того, къ чему уже неспособны взрослые...

## II.

Кіевскай Русь отъ Ярослава до раззоренія Татарами Кіева.

Назначеніе Ярославомъ особыхъкнязей въ Земляхъ Русскихъ удъльнаго міра, провело въ жизни Южнорусскаго народа повый видъ отдъльности и самобытности. Прежде другія Земли Русскія были подъ верховною властію кіевскаго жиязя, --- хотя и управлялись и жили сами собою, по составляли его область, отчину. Теперь, съ появленіемъ удъловъ, съ одной стороны уменьшилось значение старъйшинства Кіевской Земли въ ряду другихъ; съ другой, связь между Землями не только не прервалась, но украпилась крапче по мере разселенія одного княжескаго рода въ разныхъ Русскихъ областяхъ. Уменьшилось значение Киева въ смыслъ старъйшаго потому, что въ другихъ Земляхъ старъйшіе князья уже были не данники кіевскаго, но и сами дълалисъ старъйшими надъ младшими въ своей Землъ, а младшіе признавали ближайшее старъйшинство надъ собою въ князьяхъ не кіевскихъ, по главныхъ своей Земли; связь Земель уснпотому, что правители ихъ происходили отъ лпвалась одного рода, всъ помнили свое происхождение и должны были составлять единую семью; а вмаста съ тамъ и Русскія Земли смотрели на себя какъ на часть одной общей державы. Послъ смерти Ярослава мы видимъ такого рода строй: собственно коренное понятіе о власти князя надъ народомъ сохраняло, въ Русской Земль, свой характеръ; но его основныя черты подвергались измъненіямъ въ приложеніи къ жизни по мъръ сходившихся обстоятельствъ. Народное сознаніе о князв признавало его необходимымъ для поддержки порядка и для предводительства военною силою противъ враговъ. Сделалось обычаемъ то, что княжеское достоинство было преимущественно въ Рюриковомъ родъ; установилось понятіе о томъ, что князь кіевскій долженъ быть изъ этого рода, но еще не образовалось понятіе о правъ наслъдованія между князьями. Воля живаго народа, какъ и во всемъ, стояла выше всякаго права и даже обычая.

Во второй половинъ XI въка, явились новые чужеземные враги, съ которыми долго приходилось мфряться силами Кіеву и Земль Русской-Половцы. По льтописямъ нашимъ впервые пришли они на Русскую Землю воевать въ 1061 году, и первое дело съ ними было подъ Переяславлемъ (городъ этотъ стоялъ на страже Русской Земли); это дело разъпгралось неудачно. Должно-быть это событіе навело на народъ большой страхъ, ожидание худыхъ временъ, Это видно изъльтописнаго разсказа о знаменіяхъ, тревожившихъ тогда воображеніе, видно, что первая неудача или удача считалась предзнаменовательною, какъ вообще у восточныхъ народовъ. Тогда во всякомъ феноменъ, сколько-нибудь выходившемъ изъ обычной чреды явленій, видъли предвъстія. Старыя языческія суевърія невольно поддерживались и украплялись въ этомъ отношении, монахами и духовными, въ византійскихъ книгахъ, расходившихся тогда по Руси въ славянскихъ переводахъ; они находили оправданіе върованію, что дъйствительно необыкновенныя явленія служать предвъстіями бъдствій. Въ 1066 году явилась на западъ «звъзда космата»; въ ея лучахъ находили что-то кровецвътное; впродолжении семи дней она пугала Кіевлянъ послъ солнечнаго заката на западномъ небъ:проявляющи кровопролитье, -- говорили тогда. Потомъ — изъ реки Сътомли рыбаки вытащили неводомъ какоето дитя-урода, вфроятно брошенное матерью отъ страха, и мать ему не нашлась и не смела себя показать, когда нашли сго въ ръкъ. Съ нимъ не придумали ничего другаго сдёлать, какъ, посмотръвши, подъ вечеръ бросить опять въ воду. Наконецъ сдълалось солнечное затмъніе. «Это въдьмы съъдаютъ солнце», — говорили тогда по языческимъ понятіямъ. Какъ это върованіе было древнимъ и укорепеннымъ, видно изъ того, что и до сихъ поръ существуетъ такое же суевъріе въ пародъ: думаютъ, что чаровницы имъютъ силу управлять естественными явленіями и, уменьшивши въ объемъ небесныя свътила, скрывать ихъ на время.

Дъйствительно, общее предчувствіе оправдалось. Этоть пабъгъ Половцевъ былъ только пачаломъ другихъ безпрерывныхъ набъговъ того же народа. Этого одного бъдствія было мало: между киязьями Русской Земли начались распри и междоусобія. При недостаткі сознанія святости гражданскихъ отношеній въ понятіяхъ времени, недоразумьнія въ принципъ власти цълаго рода надъ цълою Землею, вызвали наружу пеобузданность личныхъ побужденій. Ръдко князья останавливались предъ средствами: эгоизмъ браль верхъ. Князья приглашали тъхъ же самыхъ Половцевъ, которые опустошали Русскую Землю, для проведенія своихъ видовъ. Нравственный принципъ боролся съ личнымъ увлеченіемъ. Съ одной стороны, попятіе о цъльности Русской державы, сознаніе народнаго единства, чувство долга проповъдуемаго Церковью, обращало князей и ихъ дружинниковъ къ желанію мира, единства, къ согласному дъйствію противъ общихъвраговъ; съ другой — пеумънье уладиться между собою и управлять страстями, свойственное юному народу, увлекало ихъ къ расторжению связей, которыя они сами же признавали священными. Народныя побужденія шли по той же колев, какъ и княжескія. Князья не могли найти въ народъ согласнаго противодъйствія своимъ эгонстическимъ стремленіямъ, потому-что въ народъ, точно также какъ и въ князьяхъ, не дозръло сознаніе средствъ къ поддержанію единства, болье чувствуемаго, чъмъ разумъемаго. Княжескія междоусобія сплетались съ непріязненными побужденіями Земель между собою, и князь легко могъ составить ополчение изъ народа и вести его на своихъ родственниковъ въдругую Русскую Землю, потому-что въ тъхъ кого онъ соберетъ подъ своимъ стягомо ощущались также своего рода непріязненныя побужденія противъ тъхъ, которые ополчались за противнаго князя. Какъ бы ни своеволенъ былъ князь въ своихъ намъреніяхъ, онъ всегда могъ найти въ народъ толпу удальцовъ, готовыхъ его поддерживать; всегда отъискивались люди, годные составить воинственную толиу, живущую на службъ у князя и работающую его личнымъ видамъ. Эти толпы были то, что пазывалось друживами; князья водили эти дружины съ собою н доставляли имъ средства къжизни, а дружины готовы были драться съ другими, себъ подобными, дружинами, держащими сторону другаго князя, чтобы удовлетворять честолюбію, алчности и вообще притязаніямъ своего князя. Такой родъ жизни поддерживался возникавшимъ изъ него же чувствомъ воинской славы и удали. Князь, считая себя обиженнымъ, защищалъ свою славу, и дружина его поставляла себъ честь въ томъ, что успъвала проводить его дъло и получала за то награду: такъ Русскіе сражались между собою, «ищучи себъ чти, а князю славы».

Храбрость, быстрота, ловкость, неутомимость — считались добродътелью. Молодецъ стыдился сидячей жизии. Стоитъ прочитать Мономахово поученіе, чтобы видъть, — какая дъятельность составляла тогда характеръ того, кто хотъль доброй славы и чести: слъдовало находиться безпрерывно въ дорогъ, въ трудахъ, опасностяхъ, въ борьбъ. Самое мирное время посвящалось такимъ занятіямъ какъ охота—подобіе войны, гдъ предстояли молодцу и труды, и лишенія, и опасности. Удальцы, составлявшіе дружины, часто сами же поднимали киязей своихъ другъ на друга, иногда ссорили

ихъ. переходили отъ одного къ другому и побуждали последняго къ вражде противъ перваго. Оттого нередко летописцы извиняютъ князя въ его несправедливыхъ поступкахъ, приписывая ихъ наущенію дружины. Дружинники толнились въ городахъ, и потому городское населеніе вообще возвышалось, составляло діятельную массу; народъ сельскій игралъ роль страдательную. Древція начала самобытности должны были болве-и-болве увядать отъ долгой невозможности себя высказать и отъ необходимости подлегать гнетущей силв. Не могла развиться оппозиція противъ такого порядка въ принцинъ пароднаго самоуправленія; потому-что Южная Русь окружена была чужеземцами, которыхъ всегда могли князья въ случав противодъйствія. Эго и сделалось при Изяславъ: въ 1067 году Половцы напали на восточные предълы Русской Земли. Изяславъ отправился противъ нихъ и былъ разбитъ. Половцы разсъялись по окрестностямъ и начали грабежи и разореніе. Кіевляне, собравшись на въчъ, требовали у князя дружины и коней. Изяславъ не далъ имъ. Изъ этого извъстія видно, что уже прежде существовала партія, опаспая для княжеской власти. Имъя вооруженную дружину, князь боялся, чтобы другіе носили оружіе, чтобъ не допустить до возстанія. Върно, это велось уже издавна; такимъ-образомъ открывается, что князья въ то время не всегда находились въ совершенно-согласномъ отношенін къ народу. Видно, что прежде не безъ усилій обходилось удержаніе народа въ подчиненности, пбо Изяславъ не далъ оружія народу даже и тогда, когда явная опасность угрожала со стороны чужеземцевъ, а это могло быть только при такомъ условіи, когда прежде того была испытана княжескою властью опасность позволить народу принимать вопиственный характеръ. Народная злоба обратилась на воеводу Коснячка, предводителя княжеского войска; онъ

спрятался. Тогда Кіевляне вспомнили, что въ погребъ сидитъ плънный полоцкій князь Всеславъ, взятый на сраженіи. Они бросились освобождать его и возвели въ княжеское достоинство. Въ порывъ недовольства властію Изяслава, все-таки Кіевляне не могли обойтись безъкнязя: уже утвердилось и усвоилось понятіе, что князь необходимъ, какъ предводитель, и никто замънить его не можетъ. Достаточно было уваженія къ лицу какъ къ князю, чей бы онъ ни былъ; бунтъ Кіевлянъ былъ опасенъ князю, и его приверженцы изъ дружины, сидъвшіе съ Изяславомъ въ теремъ предложили убить Всеслава. Это предложение показываетъ ту же неразборчивость въ средствахъ и слабость нравственнаго чувства, какъ и въ совътникахъ Святополка-Окаяннаго. Видно, что они понимали, что коль-скоро князя не будетъ, то бунтъ усмирится, ибо безъ князя Кіевляне не могутъ ни на что решиться. Дружина не успела исполнить намереція, Кісвляне освободили Всеслава. Изяславъ не въ силахъ быль бороться съ народомъ, не имъя достаточной у себя партін въ Руси. Дъйствительно, изгнанный, бъжавшій, онъ немогъ возбудить въ своихъ сочувствія, и бѣжалъ къ Ляхамъ и чужимъ. Его имущество было разграблено, ибо такъ следовало по понятіямъ того времени: кто виноватъ и осужденъ, того имъніе бралось «на потокъ». Черезъ семь мъсяцевъ явился изгнанный князь съ чужеплеменною силою. Всеславъ оробълъ и бъжалъ. Кіевляне, оставшись безъ князя, отвыкши отъ мысли, чтобъ могъ кто-нибудь въ Русской Земль, кромь природнаго князя, предводительствовать войскомъ, потеряли духъ. Имъ угрожало чужеплеменное панство; они послали къ Святославу и Всеволоду, просили ихъ примирить съ Изяславомъ, — иначе они зажгутъ городъ и уйдутъ въ Грецію. Это, въроятно, сказали не всь Кіевляне, не цълый пародъ, но извъстная партія: невозможно предположить, чтобы въ большомъ городъ, каковъ былъ Кіевъ, вст единомысленно рашились на такое переселеніе. Князья призванные помирили Кіевлянъ съ Пзяславомъ на томъ условіи, что Изяславъ придетъ «въ малъ дружинъ» и не будетъ вводить съ собою Ляховъ. Но Пзяславъ послалъ впередъ сына своего Мстислава съ отрядомъ Ляховъ; этотъ княжичъ убилъ до 70-ть человъкъ, которыхъ считалъ виновными (они-то, върно, прежде освободили Всеслава), другихъ ослъпилъ, и многіе, — по сказанію льтописца, — пострадали невинио.

Тогда Русскіе въ селахъ, въ окрестностяхъ Кіева, втайнъ оказывали мщеніе надъ Ляхами, которыхъ Изяславъ раснустилъ «на покормъ»: они тайно избивали ихъ и тъмъ принудили возвратиться домой. Другіе не такъ были ожесточены противъ иноземцевъ, — по-крайней-мъръ Ляхамъ было въ самомъ городъ очень весело. Развращеніе нравовъ было довольно велико, чтобъ всякое насильственное дъло не нанило себъ опоры и подкръпленія.

Съ 1068 по 1073 годъ пробылъ Изяславъ въ Кіевъ, сначала подъ прикрытіемъ Ляховъ; нелюбовь къ нему Кіевлянъ не могла охладъть послъ варварскихъ поступковъ сына. Впрочемъ, что касается до него лично, то его не считали виноватымъ: опъ былъ простоумнымо. Этимъ неуваженіемъ къ князю воспользовался князь Святославъ черинговскій, и Изяславъ долженъ былъ бъжать въ другон разъ. Четыре года онъ странствовалъ по Европъ. Въ Майнцъ онъ просилъ защиты у императора, котораго признаваль верховнымъ главою государей; сыпъ его потомъ въ Римъ ходатайствовалъ предъ папою о возвращении отцу его права. Между Русью и Западною Европою въ тв времена еще не существовало той ствны, которая возникла позже; Русь и Западная Европа припадлежали еще къ одной политической семьт; сношенія были частыя и близкія. Когда императоръ, по просъбъ изгнаннаго кіевскаго князя, послаль къ Святославу посольство, то для того избрано было лицо, которое оказалось шуриномъ Святослава (Святославъ женатъ былъ на принцессъ Одъ; братъ ея, посолъ въ Кіевъ, назывался Бурхардъ и былъ тревскій духовный сановникъ). Это извъстіе о родствъ Святослава съ нъмецкою княжною особенно замъчательно тъмъ, что оно упоминается при случаъ, а не какъ фактъ, на который обращено было бы вниманіе по его ръдкости. Этотъ фактъ совершенно остался бы намъ неизвъстнымъ, еслибъ не пришлось кстати по другому, не касавшемуся его самого, поводу упомянуть о пемъ, и, копечно, много подобныхъ проскользнуло у лътописцевъ; потому-что пе было повода упоминать о нихъ.

По смерти Святослава, Всеволодъ переяславскій, овладъвшій Кіевомъ, не могъ сладить съ Изяславомъ и не ръшался вступить съ нимъ въ борьбу. Онъ ожидалъ непріязненности со стороны племянниковъ. Всеволодъ уступилъ Кіевъ Изяславу и получилъ себъ Черниговъ — прежиій удълъ Святослава. Но тогда явился съ Половцами Олегъ добывать Землю, принадлежавшую его отцу. Изяславъ былъ убитъ. Лътописецъ говорить, что Кіевляне очень плакали по немъ. Какъ кажется, не было причины сожальть о немъ изъ любви, и лътописсцъ былъ принужденъ пояснить, что Изяславъ былъ человъкъ добрый, а злодъянія, совершенпыя надъ Кіевлянами, принадлежатъ не ему, а его сыну. Для насъ важно то, что этотъ плачъ но князъ, который былъ или не былъ лично виноватъ въ варварствахъ сына, но всетаки, какъ видно, потакалъ имъ (ибо того же сына сдълалъ княземъ въ Полоцкъ, и притомъ самъ инчего добраго не сделаль для Кіевлянь), -- этоть плачь есть та черта добродушнаго уваженія къ властителямъ, которое мы неръдко встръчаемъ во всъ періоды исторіи Славянскихъ народовъ. Это -- отсутствіе злопамятности, но вмъсть съ тъмъ и силы народной памяти. Можно легко поднять на ноги Славянскую массу, но жаръ ея скоро остываетъ; власть, надълавшая народу множество огорченій, легко примиряется съ нимъ, коль-скоро погладитъ его по головъ. Мы увидимъ,—еще въ болъе ръзкихъ чертахъ покажется это племенное свойство въ исторіи Новгорода.

Въ первые годы послъ Ярослава совершилось измъненіе въ юридическомъ бытъ Руси, — какъ это видно изъ «Русской Правды»; тогда князья Изяславъ, Всеволодъ и Святославъ съ мужами своими, Коснячкомъ, Перенъгомъ и Никифоромъ, сошедшись, отложили убіеніе за голову, то-есть, месть существовавшую до того времени, но положили выкупаться кунами (но кунами ея выкупати), а прочее все оставили по прежнему: яко же Ярославъ судиль, такоже и сынове его уставища.

Но такъ-какъ мы не знаемъ точно и достовфрио, что именно въ «Русской Правдъ» принадлежитъ времени Ярослава, а что позднъйшему, то не можемъ потому и определить, какія изъ последующихъ статей были Ярославовы, и какія явились позже, при Изяславъ и братьяхъ его, псключая вышеприведеннаго отложенія мести, о чемъ прямо говорится. Замьтимъ здась, что платежъ виры за убійство не должно разсматривать такъ, какъ-будто бы за преступленіе отвъчали только платою. Напротивъ, самая вира относилась только къ извъстнымъ случаямъ. Напримъръ: «будеть ли стоялъ на разбов безъ всякія свады, то за разбойника люди не платять и выдадуть его самаго всего и съ женою и съ дътьми на потокъ и разграбленіе». Вира собственно была не наказаніе, а только доходъ князю за уголовныя преступленія. Вирою отдълывался убійца тогда только, когда убійство происходило по ссоръ или въ пиру: если же убысть во свади или во пиру явлено, то тако ему платити по вервини, еже ся прикладивають вирою. Такое убійство падало вмъстъ на всю общину или вервь (вервь - отъ веревки, какъ должио думать, обводились края); потому, въроятно, что при ссоръ были свидътели, которые могли остановить убійство. Убійца платиль только часть всей виры; вервь и тогда должна платить, «когда мужъ убьетъ мужа въ разбои, но не ищуть имени», слъдовательно, когда нътъ преслъдователя убійцы, равнымъ-образомъ, вервь платила и тогда, когда находила на своей землъ тъло убитаго, а убійцы не оказывалось, что называлось дикою вирою, но когда убійцу преслъдовали, тогда — иное дъло: а головичество самому головичку. Тутъ уже понятіе объ убійствъ принимаетъ значеніе преступленія. Вообще, статьи «Русской Правды», сложенныя въ то время, не должно разсматривать какъ кодексъ законоположенія, а только какъ правила собиранія княжескихъ доходовъ. Самый судъ производился на основаніи старыхъ славянскихъ обычаевъ.

Обстоятельства, сопровождавшія исторію Изяслава Ярославича, показываютъ достаточно несостоятельность Кіева для будущаго, невозможность въ Руси развиться народному своебытному строю. Русь была окружена чужеземцами, готовыми вмѣшиваться въ ея дѣла. Съ востока, какъ тучи одна другой мрачнъе, выходили полчища степныхъ кочующихъ народовъ Азіи, жадныхъ къ грабежу и пстребленію: они бросались на западъ, толкая и истребляя одинъ другаго, и всъ ударялись объ Русь. Племя за племенемъ выступало; заднее всегда почти было грознее, многочисленнъе и страшнъе для Южной Руси, чъмъ переднее. Въ Х и XI въкахъ некръпкая, юнощеская цивилизація русская терпъла отъ Печенъговъ: эти враги еще не такъ были страшны, какъ другіе, Половцы, которые явились имъ на смѣну. Въ борьбъ съ Печенъгами перевъсъ остался на сторонъ Русскихъ; это ободряло последнихъ и поддерживало въ нихъ удалой духъ, дъятельность котораго могла бы ослабнуть при совершенномъ спокойствіи. Одноплеменники и близкіе

сродники Печенъговъ, Торки и Берендъи, еще менъе представляли изъ себя громящую силу. Если почему-нибудь они могли быть опасны для Руси, то развъ потому, что поселившись на берегу Роси и смъшавшись съ Русскими, они впосили въ жизнь последнихъ новый, дикій элементъ и задерживали развитіе цивилизаціи. Могучими явились лицомъ къ лицу съ Русскими Половцы, — народъ многочисленный, развътвленный на орды, кочевой, непривязанный къ масту жительства, и потому готовый нападать большими массами, пезнавшій земледълія и потому жадный къ грабежу и разоренію чужаго. Съ нимъ Русскимъ справиться было трудиве, чемъ съ Печенегами. Князья, какъ это показалъ Олегъ, не стъсняли своей совъсти, когда представлялся случай вмішивать ихъ въ діла Руси для своихъ личныхъ целей. Съ другой стороны, Поляки начали вступать въ Русскій міръ. Святополкъ проложилъ Полякамъ дорогу въ Кіевъ; по его следамъ пошелъ Изяславъ, изгнанный Кіевлянами. Возникла у Поляковъ мысль, что Южная Русь есть ихъ подначальная Земля; князья надълали имъ слишкомъ щедрыхъ объщаній. За Поляками выступили на сцену Угры. Князья породнились съ угорскими королями, и последніе стали присылать помощь своимъ родственникамъ и вмъстъ сътъмъ думать и о подчиненій себъ Русскихъ Земель, пользуясь тымъ, что Русь сама, такъ сказать, идетъ въ чужія руки.

При такомъ стеченіи обстоятельствъ, народиая самодъятельность уже не могла найти себъ простора. Старинная славянская свобода, подавленная князьями и дружинами, пыталась-было прорваться на свътъ, и не успъла. Изяслава изгнало въче, въче избрало другаго князя; въче дълалось ръшителемъ судьбы края, но не надолго. Явилась чуженародная сила въ помощь изгнанному князю: въче должно было умолкнуть. Святославъ изгналъ брата и овла-

дълъ Кіевскою Землею, въроятно съ согласія Кіевлянъ, которые не могли же такъ скоро забыть поступка Изяславова и, верио, теперь воспользовались случаемъ отомстить ему снова, когда представилась возможность, когда нашелся князь, на котораго они могли опереться. Но этого князя не стало: Изяславъ шелъ опять съ чужеземною ратью. По извъстіямъ польскимъ, Болеславъ и на этотъ разъ самъ быль въ Кіевъ, и въ этотъ-то разъ послъдовало знаменитое развращение правовъ, стопвшее польскому князю короны. Извъстіе справедливое и непротиворъчащее собственнымъ нашимъ лътописямъ: въ последнихъ исть ничего о вторичномъ пришествіи Болеслава, по не видно изъ нихъ также, чтобы опъ не входиль въ Кіевъ. Зная, какъ переставлялись, переображались наши лътописи, легко можно предположить, что извъстіе о вторичномъ пребываніи въ Кіевъ ускользиуло изъ нашихъ лътописей. Впослъдствін Изяславъ долженъ быль уступить Польшв Червенскіе города за помощь ему оказанную, и только этой цьною удержался на своемъ столь. Очевидно, когда у киязей была возможность призвать противъ народа чужеземную помощь, трудио было народу отстоять свои права противъ княжеского произвола и поставить выше княжескаго произвола свою общественную волю.

Съ другой сгороны, однако, невозможно было развиться и укрѣпиться прочному властительному деспотизму. Князей было не мало. Изъ нихъ находились охотники застесть въ Кіевъ, какъ и въ другомъ городъ; одинъ другаго выгоняли и сами были выгоняемы. Прочнаго права преемничества не было. Такъ называемая удъльная система, сколько ее ни старались уяснить, опредълить, до-сихъноръ не выяснилась для насъ. Мы придавали слишкомъмного значенія еще такъ сказать рудиментарнымъ правиламъ о столонаслъдіи въ XI въкъ, а онъ у самихъ князей

были тогда еще неопредълены, невыработаны, а народъ, по всему видно, вовсе ихъ не сознавалъ; народъ зналъ одно собственное право — право выбора, и признавалъ одинъ родъ, изъ котораго, по своему усмотрънію, считалъ лица достойными къ этому выбору, но выборное право безпрестанно задушалось правомъ силы и оружія.

Случаи, повторяемые одинъ за другимъ въ томъ же родъ, становились на иткоторое время обычаями, но они, однако, въ свою очередь уступали случаямъ инаго рода. Единственное право князя, княжить въ Кіевъ, было все-таки -избраніе народа; но какъ противъ народной воли можно было найти противодъйствіе въ свою пользу, какъ это показаль два раза Изяславь, то народная воля заменилась волею, то воинственной толпы, которая пристанетъ къ князю и приметъ его сторону; то, -- вслучав слабости такой толпы, -- волею Половцевъ, Поляковъ, Угровъ или Русскихъ чужихъ Земель, -- однимъ словомъ -- правомъ силы-Та масса, которая составляла народъ дъйствующій, народъвъ смысле гражданскомъ, политическомъ, была воинственная толпа изъ людей всякаго рода, всякаго состоянія, силою случая вырвавшаяся наверхъ и управлявшая дълами края и его судьбою.

Какъ ни скудны вообще лѣтописи въ изложении судьбы народной, но достаточно видѣть, что по смерти Ярослава, до Татаръ, Южная Русь безпрестанно наполнялась чуждымъ народонаселеніемъ. Бояре кіевскіе и дружинники князей не составляли преемственныхъ сословій туземныхъ: новые пришельцы безпрестанно являлись, одни приходили, а другіе уходили, переходили отъ одного князя къ другому,—сегодня въ Черниговъ, завтра въ Кіевъ, потомъ въ Галичъ, и такъ далѣе. Отъ этого, занимая видное мѣсто при князьяхъ, они мало были связаны съ народомъ нравственными узами, и думали о своихъ личныхъ выго-

дахъ на счетъ народа. Жалобы на такія злоупотребленія прорываются вчастую. Новопришельцы, поддёлываясь къ князьямъ, получали отънихъ должности и называемы были въ отличіе отъ старыхъ обжившихся въ VI-мъ в. молодшими или уными. Всеволода укоряють за то, что онъ слушаль уныхо. При всякой войнь, болье или менье удачной, князья возвращались съ полономъ; илфиниковъ селили въ Землф Южнорусской. Эти плънники были и Русскіе, и инородцы. Вотъ, напримъръ, въ знаменитые походы противъ Половцевъ, въ 1103 и въ 1111 годахъ, князья возвращались съ полономъ, и тогда половецкіе плънники умножали народопаселеніе Русской Земли. Въ 1116 году народонаселеніе Южной Руси увеличилось изъ разныхъ концовъ стороннимъ приливомъ. Володимиръ воевалъ съ кривичскимъ княземъ Глъбомъ. Сынъ его Ярополкъ съ двоюроднымъ братомъ своимъ Давыдомъ Святославичемъ взяли Дрютескъ; жители его, приведенные въ Южную Русь плиниками. носелены въ новопостроенномъ городъ Жельни. Въ тотъ же годъ, князья, по приказанію Мопомаха, ходили на Донъ и плъпили три города. Жители ихъ, въроятно Половецкаго или вообще Тюркскаго племени, сдълались военноплънниками и поселены въ Южной Руси. Тогда же Ярополкъ взяль въ плънъ себъ жену, дочь ясскаго князя; безъ сомивнія, не одну ее взяль онь, но и другихь сь нею, и воть часть Ясскаго племени вошла въ составъ Русскаго народа. Въ 1128 г. Мстиславъ воевалъ Белорусскую Землю и тогда князья привели значительную часть плённиковъ; изворотишась со многих в полоном (Ипат. Л., 11). Съ другой стороны, когда Мстиславъ, въ 1130 году заточалъ кривиченихъ князей въ Греціи, то по ихъ городамъ понасадилъ своихъ мужей, следовательно сделался приливъ населенія изъ Южной Руси въ Кривичскую Землю. Владимиръ Мономахъ, въ 1116 году, посадилъ посадниковъ

въ Душъ, — любопытный этотъ фактъ остается темнымъ; безъ сомнѣнія отправился посадникъ въ далекую страну не одинъ: съ нимъ отправлено было извѣстное населеніе, долженствовавшее поддерживать кіевскую власть въ этой странъ. Такимъ-образомъ, когда Южная Русь наполнялась инороднымъ населеніемъ, Южноруссы поселялись въ другихъ странахъ Руси и, слѣдовательно, ослабляли свой элементъ въ отечествѣ.

Съ конца XI въка Торки, Берендън и Печенъги начали входить въ жизнь русскую и составили часть Южнорусскаго народа. Въ 1054 и 1060 г. г., они являются во враждебномъ отношени къ Русскимъ. Подъ последнимъ изъ годовъ говорится о ихъ изгнаніи, по черезъ 20 льтъ видно, что-они жили около Переяславля; нозже являются они на правой сторонъ въ городъ, называемомъ ихъ именемъ, Торческъ, стоявшій на устьт Роси. Новый приливъ этогопоселенія въ Русь совершился при Владимир'в Мономах'в въ 1116 году, когда жившіе на Дону соплеменники прежде пришедшихъ въ Русь были разбиты и изгнаны Половцами. Торки вмъсть съ Печенъгами явились тогда въ Русь. Съ твхъ поръ эти пароды, раздвленные на три отрасли-Торки, Берендъи и Исченъги, составляли народонаселене береговъ Роси (Поросье) и участвовали въ междоусобіяхъ. киязей. Имя Черные Клобуки было для всъхъ общее и давалось имъ Русскими по вившиему признаку (Изсл. Пог. У, 194). Кром'т этихъ трехъ отраслей, встричаются другія названія, какъ напримъръ Коуи, Касничи, Туриви и другіе; иные назывались по родоначальникамъ, напримъръ Бастъева чадь; о другихъ, какъ о Каепичахъ и о Коуяхъ, можнозаключать отчасти то же. Часть ихъ обитала на лъвой стороит около Переяславля, въ Черинговской области, подъ разпыми племенными и мъстными именами. Нельзя думать, чтобъ они были совершение кочевой на-

родъ: когда они установились въ Южной Руси, то кромъ городовъ, служившихъ имъ пріютами, они жили и деревнями, слѣдовательно должны были заниматься обработкою земли. Такъ въ 1128 году, когда разнесся слухъ, что Половцы, заклятые враги Торковъ, бросились на нихъ, велъно загонять ихъ въ Баручь и другіе города на лівой сторонів Дивира. Народъ полукочевой и воинственный, они составляли войско князей, и не имъя прочной симпатіи въ краю, переходили то къ той, то къ другой сторонъ. Въ половинъ XII-го въка, когда наступалъ разгаръ междоусобій, они и тогда ръшили судьбу края. Ихъ важное значение видимо особенно во время распрь Изяслава Мстиславича съ Юріемъ. Такъ, при самомъ водвореніи Изяслава и перевъса его надъ Ольговичами, въ 1149 году, ихъ голосъ ръшаетъ избраніе Изяслава (ты нашъ князь, и Ольговича не хотимъ). Какъ важны были они для Изяслава Мстиславича, видно изъ сладующаго маста: въ 1150 году говорится: аще уже въ Черныа Клобукы въвдемо, и со ними ся скупимо, то надъемся на Бога, то не боимся Гюргія, ни Володимера. Князья искали возможности привлечь ихъ на свою сторону, надъясь торжествовать. Подъ 1154 годомъ говорится, что объ Изяславъ плакали Кіяпе Черные Клобуки: здёсь упоминаніе о Черныхъ Клобукахъ показываетъ, что они пгради важную роль въ исторіи края. Они пользовались уваженіемъ по своей воинственности. Изяславъ Мстиславичъ, посылая къ угорскому королю и обнадеживая его въ томъ, что самъ онъ силенъ, даетъ знать, что его стороны держатся Черные Клобуки. Въ 1161 году, киязь Ростиславъ посылаетъ къ Святославу просить прислать своего сына въ Кіевъ, чтобъ этотъ сынъ узналъ людей лучших з Торковъ и Берепдвевъ. Въ 1159 году, измъна ихъ Изяславу Давидовичу и переходъ на сторону князя Мстислава Изяславича решили судьбу кияженія. Изяславъ, видя себя

оставленнымъ Берендъями и Торками, долженъ былъ отказаться отъ искупенія княжить въ Кіевф. Точно также въ 1172 году, Мстиславъ и союзные ему князья должны были уступить силъ Андрея Боголюбскаго, когда увидали, что Черный Клобуко подо нами льстить, то-есть, не держатся прямо ихъ стороны. Въ 1192 году, Святославъ долженъ былъ воротиться изъ-за Днапра изъ предпринятаго похода противъ Половцевъ, потому-что Черніи Клобуци не восхотьша вхати за Дивпро. Ихъ было значительное число (иначе они бы не имъли такого важнаго значенія), и потому, что упомипается о многихъ городахъ, имъ принадлежащихъ. Въ 1156-мъ году, Берендън, имъя у себя города по Роси, просили у князя Мстислава Изяславича; еще по городу за то, чтобъ оставить сторону Изяслава Давидовича. Въ 1177 году упоминается о шести городахъ ихъ, взятыхъ Половцами. Ведя сначала жизнь кочевую, они мало-по-малу пріучались къ освалости; получая отъ киязей, въ награду за помощь, города, служившіе имъ для убъжищъ, куда они номъщали свои семейства и пожитки, вмъстъ съ тъмъ они получали и земли, къ этимъ городамъ принадлежавшія. О многочисленности ихъ можно тоже судить по величинь отрядовъ, которые они могли выставлять. Въ 1172 году Глебъ посылаль для нодъезда отрядъ въ 1500 человъкъ. Нъсколько разъ упоминается о большпхъ отрядахъ бхъ, отправленныхъ въ походъ, напримфръвъ походахъ противъ Половцевъ. Въ 1183 году Святославъ кіевскій отряди молождшет князт передо своими полки... и Метиславо Володимировиче и Берендте вст со ниме, было 2100. Въ 1185 году, усъдъвше Кончака, бъжавша, посласта по Кунтувдия, въ 6000.

Кажется, будетъ совершенно справедливо — въ этомъ чужомъ племени, поселившемся среди Русскаго населенія и слившемся съ нимъ впослъдствін — пскать корня козац-

каго общества. Въ XII въкъ, въ Южнорусскомъ Кіевскомъ краћ, воинская толпа, ръшавшая судьбу князей и края, состояла уже не изъ однихъ Русскихъ (Славянъ), но и изъ инородцевъ, вошедшихъ въ русскую жизнь. Князь совериненно зависълъ отъ расположенія къ нему дружинъ и полка сбродной военной толпы; оттого князь долженъ быль дълиться съ дружиною и своими выгодами, и оттого въ числѣ похвалъ, расточаемыхъ князьямъ, постоянно приводится и то качество, что добрый князь не собираль себъ имьнія, но раздаваль дружинь: бъ бо любя дружину и злата не собирашеть, импнія не щадяшеть, но даяшеть дружинь (Л. 139). Когда Кіевомъ овладывали князья, прежде устаповившеся въ другихъ Землях в, то привозили съ собою изъ тыхь земель и мужей своихъ, которымъ и раздавали должности; эти мужи смотръли на новое свое назначеніе, какъ на средство къ личнымъ выгодамъ, и пріобратали ненависть народа, поддерживаемую и тёми знатными туземцами, которые по причинъ появленія новыхъ гостей лишались сами того, что давалось пришельцамъ. Коль-скоро князь умиралъ или былъ изгоняемъ, его мужи подвергались злобъ народной: ихъ грабили, а иногда и убивали. Такъ было при Святополкъ Изяславичъ. Такъ со Всеволодомъ Ольговичемъ явились его приверженцы, въроятно изъ Чернигова, и когда Ольговичи должны были, въ лицъ Игоря, уступить Изяславу Мстиславичу, Кіевляне ограбили и мужей Игоря. То же дълали съ Суздальцами послъ смерти Юрія Долгорукаго.

Всъ эти случаи показываютъ, какъ подвижно было населеніе Кіева и Земли его. Мужи, бояре и дружина, располагавшіе судьбою края, то появлялись, то исчезали, то возвышались, то падали; въ Руси не могло образоваться ни прочной княжеской власти, ни родовой аристократіи, ни еще менъе— народоправленія.

Несмотря на такой порядокъ, неблагопріятствовавшій гражданственности, начала образованной жизни въ матеріальномъ и духовномъ отношенін, развиваемыя христіанствомъ, не давали народу впасть въ кочевую дикость. Сношенія съ Византіею и Занадомъ и давнія торговыя связи, продолжали поддерживать стремленія къ гражданственности. Христіанство распространило въ народъ понятіе о духовной жизни и знакомило народъ съ книжнымъ ученіемъ. Въ періодъ удъльный, до Татаръ, въ Южной Руси переводились и чигались византійскія книги, большею частію религіознаго содержанія; были и свои оригинальные писатели, не только духовные, но и свътскіе, какъ это показываетъ пъснь Игорева; упоминаемый въ ней Баянъ и нъкоторыя черты изъ памятниковъ тогдашняго времени указывають на то, что самобытная поэзія достигала уже литературнаго смысла. Такъ образовалось въ Южной Руси сліяніе гражданственности и духовнаго просв'єщенія съ дикостію и кочеваньемъ, началъ свободы общественной съ деспотическимъ произволомъ. Князья выбирались и признавались народнымъ голосомъ, но народное значение сосредоточилось только въ случайной толпъ удальцовъ; утъсненія и противонародные поступки власти наказывались судомъ массы, но масса эта была неправильно организована; отсутствіе сословности, родовой аристократіи, привилегін сословій, вмѣстѣ съ тѣмъ произволь случайно-сильнаго и унижение слабаго и незначительнаго, -- во всъхъ этихъ чертахъ народной жизни видъпъ зародышъ будущаго казачества.

Въ концъ XI-го въка, Южноруская Земля обозначается уже по отдъламъ своей народности: въ Черниговъ образовалась своебытная Земля, въ Волыни также, и въ Червоной Руси. Судьба народа въ этихъ отдълахъ Южной Руси ускользаетъ изъ исторіи, ибо лътописи гораздо болъе заня-

ты Кіевомъ, а по отношенію къ другимъ областямъ говорятъ только о князьяхъ. На Волыни центромъ сдълался Владимиръ. Князь Ярополкъ Изяславичъ, посаженный Всеволодомъ, былъ изгнанъ сыновьями Ростислава, внука Ярославова; а потомъ выгналъ Ростиславичей великій князь Всеволодъ и посадилъ тамъ сына своего, Владимира. Ярополкъ привелъ Поляковъ, чтобъ возвратить свое прежнее владъніе. Владимиръ уступилъ Владимиръ съ Волынью Давиду и удержалъ Луцкъ, котораго жители сами сдались; но потомъ Ярополкъ изгналъ, съ помощію Поляковъ, Давида Пгоревича и помирился съ Владимиромъ Всеволодовичемъ; по продолжая воевать съ Ростиславичами, въ 1086 году, былъ убитъ подъ Звенигородомъ.

Во всѣхъ этихъ сказаніяхъ, участія парода не видно: яспо только, что судьба этого края не имѣла ничего прочнаго и власть надъ пей пе опредѣлена п находилась въ распоряженін случайно-сильнѣйшаго Князья, съ помощію Ляховъ-сосѣдей, могли утверждаться, не спрашиваясь жителей. Но постоянное стремленіе утвердиться въ извѣстномъ
городѣ показываетъ, что существовало въ народѣ понятіе
о старѣйшинствѣ нѣкоторыхъ городовъ въ своей Землѣ.
Эти города были: Владимиръ и Луцкъ. Въ 1089 году явилось самобытное княженіе Святополка въ Землѣ Дреговичей, въ Туровъ.

Время, когда Кіевъ и вся Русская Земля состояла подъ управленіемъ князя Всеволода, льтописцемъ-современни-комъ обозначено особенно ярко: его набожность, уваженіе къ монахамъ и священникамъ, и христіанское благочестіе, пріобръли ему похвалы (любя правду, набдя убогыя, въздая честь епископомъ и пресвуторомъ, излиха же любяше черноризци, подая ниже требованье ихъ, бъже и самъ въздержася отъ пьянства и отъ похоти). Но управленіе его риссуется тъмъ же льтописцемъ не въ привлекательномъ видъ:

нача любити смысло уныхо, совыто створя со ними; си же начаша заводити и негодовати дружины своея первыя и людемо не доходити княжея правды, начаша тіуны грабити, людей продавати, сему не выдущю во бользнехо своихо \*).

Здёсь подъ уными разуменотся новопришлые, люди недавно возвысившіеся и не связанные родовыми отношеніями старины съ пародомъ: они, естественно, болъе думали о собственной выгодъ, чъмъ о правдъ. Къ умноженію народнаго неблагополучія явились бользпи, --- люди умирали различными недугами; осень и зима 1092 года были дотого обильны смертностью, что втеченіи времени оть загованья на постъ передъ Рождествомъ Христовымъ до мясопуста продано въ Кіевт 7,000 гробовъ. Половцы делали набъги на села и города Южной Руси, преимущественно на лавой сторонъ Днъпра, по иногда прорывались на правую. Народъ пугали разныя явленія, считаемыя предзнаменательными, какъ, напримъръ, разсказывали, что когда Всеволодъ былъ на охотъ за Вышгородомъ, то упалъ съ неба превеликій змий; было землетрясеніе; думали видать указаніе чегото страшнаго для будущаго, въ кругъ, явившемся посреди неба; отъ засухи земля казалась сгоръвшею, восиламеня-

<sup>\*)</sup> Быть-можеть, о такой безпечности князя, какая выставляется во Всеволодь и которая была перъдка въ князьяхъ южнорусскихъ, — говорять старыя пъсни, папримъръ въ изснъ о Чурилъ Пленковичъ, гдъ къ князю кіевскому приходятъ сначала молодцы-звъроловы жаловаться на пришельцевъ, чужихъ охотниковъ, выловившихъ звърей; потомъ являются другіе, рыболовы, жалуются, что пришельцы выловили рыбу; накопецъ явились сокольники и кречетники изъ поръчныхъ острововъ подъ Кіевомъ и говорять, что набъжали пришлецы и похватали ясныхъ соколовъ и бълыхъ кречетовъ... На первыя жалобы князь стольный кіевскій пьеть, пста, прохлаждается, ихъ челобитья не слушаеть. Онъ спохватился тогда только, когда ему принесли въсть о его соколахъ, потому-что это ближе къ пему, какъ его собственность личная, а не народная. Какъ живо эта пъсия очерчиваетъ поведеніе князей и духъ тогдашияго управленія!

лись боры и болота отъ неизвъстныхъ причинъ. Отовсюду приносились въ Кіевъ разсказы о разныхъ чудесахъ и
знаменіяхъ; но ничто до такой степени не казалось страннымъ и непостнжимымъ, какъ въсти, приносимыя изъ Земли Кривичей, изъ Полъсья: говорили, что тамъ бъсы разъъзжаютъ по улицамъ на коняхъ, и кто только выйдетъ на
улицу, того сейчасъ поразятъ, и тотъ умретъ; начали и
днемъ являться они на коняхъ—только никто ихъ не видълъ,—говоритъ лътописецъ,—но конь ихъ видъти копыта
(суевъріе литовское: въ литовской демонологіи—духи въ
видъ всадниковъ— обыкновенное страшное явленіе).

Ожидаемыя народомъ бъдствія разразились дъйствительно только при Святополкъ Изяславичъ, сдълавшемся княземъ кіевскимъ. Пришедши изъ Турова, онъ раздавалъ должности тъмъ, которые сопровождали его оттуда. Они держали съ нимъ совътъ; къ Кіевлянамъ не было довърія. Половцы отправили пословъ къ Святополку просить мира. Одни совътовали примириться, но пришедшіе съ Святополкомъ Туровцы, соперники партіп Кіевлянъ, настанвали на войну. Святополкъ пригласилъ Владимира Всеволодовича изъ Чернигова; отправились воевать, но въ войскъ ихъ не было согласія. Дружина каждаго князя расположилась посвоему на перекоръ другимъ. Князья были разбиты у Триполя, и Половцы страшнымъ полчищемъ разсъялись по Русской Земль, грабили, брали въ плънъ. Такъ былъ взятъ городъ Торчскій, населенный Торками; его сожгли и новели жителей въ ильнъ: то быль обычай Половцевъ. «Тогда много страдали христіане (много роду христіанска стражюще) -- говоритъ лътописецъ: печальни, мучими, зимою оцппляеми, вт ами и вт жажи и вт бъдь, опустивеще лицы, почернъвше тълесы, незнаемою страною, языкомъ испаленымь, нази ходяще и боси, ноги имуще сбодены тернісмь, со слезами отвыщаваху другь ко другу, глаголюще: азъ бъхъ сею города; а друзіи: азъ сея веси; тако съпрашаются со слезами, родъ свой повъдающе и аздышюще, очи возводяще на небо къ Вышнему» (Лавр. Сп., 96). Вдобавокъ ко всеобщему горю, въ 1094 г. явилась саранча (прузн) и поъла весь хлъбъ на корню. Сверхъ-того, сынъ Святослава, Олегъ, сдружился съ Половцами, и при помощи ихъ выгналъ. Владимира Всеволодовича изъ Чернигова, гдъ княжилъ нъкогда отепъ его.

Тогда явился одинъ энергическій человъкъ среди всеобщаго разложенія: Владимиръ Всеволодовичъ, прежде княжившій въ Черниговъ, а по изгнаніи оттуда Олегомъ — въ Переяславлъ. Онъ умъль по-крайней-мъръ дать отпоръ Половцамъ, подвинулъ на ополчение и разбилъ враговъ, и тъмъ поколебаль ихъ увъренность въ своемъ превосходствъ. Владимиръ былъ единственный человъкъ въ удъльномъ періодъ, задумавшій установить прочную связь между княжествами. Вь 1094 году, Олегъ изъ Тмутаракани, съ толпою Половцевъ, явился въ Съверской Землъ и выгналъ Владимира, который перешелъ въ Переяславль. Отсюда возникла между ними вражда. Когда Владимиръ старался подвинуть всё силы Русскаго міра для противодействія Половцамъ, Олегъ мъшалъ этой цъли и держался съ Половцами, такъ-какъ они ему доставили Черниговъ. Въ Переяславлъ убили двухъ половецкихъ князей, пришедшихъ туда для заключенія союза. Владимиръ не хотълъ - было рвшаться на такое предательское двло, но дружина Ратибора, кіевскаго тысячскаго, приговорила убить ихъ, ибо они насколько разъ преступали клятву. Дружина кіевскаго тысячского быть-можетъ здёсь имела значение веча кіевскаго, и Владимиръ долженъ былъ ихъ послушать. Отъ Олега требовали выдачи одного изъкняжичей половецкихъ, но онъ отказалъ. Тогда Владимиръ приглашалъ Олега вмъстъ съ князьми собраться въ Кіевъ и тамъ положить рядъ предъ епископами и игуменами, и мужами и людьми градскими, какъ оборонять Землю Русскую отъ поганыхъ. Это было начто въ рода сейма всахъ Земель, ибо мужи должны были находиться изъ другихъ княженій и люди градскіе въроятно были не одни Кіевляне. Олегъ отвъчалъ, что ему непристойно отдавать себя на судъ епископамъ, игуменамъ и смердамъ. Неизвъстно, въ какомъ смыслъ сказалъ онъ последнее слово: назвалъ ли онъ презрительно смердами мужей, дружинииковъ и людей градскихъ, или въсамомъ-дълъ это должны были быть смерды. Послъэтого вспыхнула война и разыгрывалась въ Ростовской области, захваченной Олегомъ. Между-тъмъ Половцы ворвались въ Кіевъ, ограбили и зажгли предмъстье и Печерскій монастырь. Въ 1097 году война кончилась темъ, что Олегъ долженъ былъ смириться. Назначенный съвздъ въ Любечт постановиль, чтобы вст князья довольствовались своими отчинами. Это постановление не было общимъ правиломъ навсегда, чтобъ всякій князь, коль-скоро онъ князь, непремъпно владълъ волостью: оно относилось только къ существовавшимъ тогда княжескимъ отпошеніямъ. Главная цъль этого съезда была-ополчение противъ Половцевъ и взаимное дъйствіе противъ пихъ; уложеніе владіній княжескихъ было только средствомъ къ удобнъйшему веденію войны съ визшиними врагами, а не цълію (чи сияшася Любичи на устроенье мира и глаголаша въ себъ рекуще: почто губимъ руськую землю, сами на ся котору дъюще? а Половци землю нашу несуть розно и ради суть, оже межи нами рати? Да поне отселе имемъся во едино серъце и блюдемъ русскый земли, кождо да держить отчизну свою» Лавр. Сп., стр. 109); и притомъ не всъ князья получили волости: дети Святополка и Володимира не получили, а о полоциихъ и вообще кривскихъ князьяхъ, и о Новъгородъ, нътъ помину. Вслъдъ за тъмъ, Святополкъ и Давидъ Игоревичъ, князь Володимера волынскаго, привлекли къ Кіеву червоно-русского князя, Василька, предательски взяли его, и онъ былъ ослъпленъ Давидомъ. Владимиръ поднялъ войну за такое беззаконіе и подошель къ Кіеву. Кіевляне могли испытать на себт наказаніе, ибо когда Святополкъ взялъ Василька, то спрашивалъ объ этомъ въче кіевское, и Кіевляне предоставляли своему великому князю на волю, какъ поступить съ задержаннымъ княземъ. Поэтому Владимиръ, идя карать за злодъяніе, имълъ право мстить Кіевлянамъ. Дъйствительно, въ Кіевъ были люди, которые. въ угодность своему князю, совътовали ему поступить предательски съ Василькомъ. Святополкъ хотелъ бъжать. Кіевляне его остановили, отправили къ Владимиру посольство и помирили киязей, сътъмъ, чтобы они отправились наказывать Давида. Выгнали Давида, и Святополкъ посадиль детей своихъ на его место. Вследъ затемъ, Святополкъ хотъль отнять Червоную Русь у Ростиславичей. Тогда Волынь сдалалась сценою войны, безъ сомнанія разорительной для жителей. Вмвшались въ дело Угры, которыхъ призвалъ Святополкъ, вмъшались Половцы, призванные Давидомъ, Половцы одолъли. Но Волынцы стали противъ Давида и передавались кіевскому князю. Наконепъ, при посредствъ Владимира, эта усобица прекратилась тъмъ, что Давиду данъ Дорогобужъ, -- оставили его такимъобразомъ безъ наказанія за злодъяніе надъ Василькомъ и только предали смерти мужей — его совътниковъ.

Послъ прекращенія распрей, Владимиръ Всеволодовичь, сдѣлавшійся главнымъ двигателемъ событій, душою вѣка, соединилъ князей и дружины ихъ въ походъ противъ Половцевъ въ 1103 и въ 1110 годахъ. Оба похода были очень удачны. Не ограничивались только охраненіемъ предѣловъ Русской Земли отъ набѣговъ, а сговорились войти въ степь, гдѣ Половцы кочевали на востокѣ отъ Русскихъ

предъловъ, между Ворсклою и Дономъ, хотъли навести имъ страхъ и охладить надолго, если не навсегда, отвагу, съ какой они нападали на Русь. Ополчение состояло не только изъ княжескихъ дружинъ, но и изъ простаго народа, смердовъ, взятыхъ съ «рольи», ибо дъло было народное. Когда дружинники возражали на совътъ, что не слъдуетъ отрывать весною смердовъ отъ рольи, Владимиръ отвъчалъ имъ: «удивительно, какъ это жалъете смердовъ и лошадей ихъ, а того не помышляете, что Половчинъ навдетъ весною, отниметъ у смерда коня, и самого съ женою и детьми повлечеть въ неволю, и гумно зажжетъ». Чтобъ придать ополчению этому религиозное значение, Владимиръ пригласилъ священниковъ съ образами: они шествовали предъ полкомъ и пъли кондаки честному кресту и канонъ пресвятой Богородицъ. Это имъло правственное вліяніе: Русскіе одержали побъду надъ Половцами; городъ половецкій Шарукань сдался, а городъ Сугровъ сожженъ. На ръкъ Сальницъ, Половцы претерпъли сильное поражение. Разсказывали, что русскимъ князьямъ помогали ангелы и срубливали невърнымъ головы невидимо! Когда привели въ Кіевъ пленииковъ, то они говорили: «какъ можемъ мы съ вами биться, когда другіе вздять поверху вась въ свътломъ оружіи, страшные, и вамъ помогаютъ!» Говорили, что самый походъ противъ Половцевъ внушенъ былъ свыше: Владимиръ ночью виделъ при Радосынъ видъніе въ Печерскомъ монастырт: огненный столпъ, стоявшій на транезницт; онъ переступилъ надъ церковь и потомъ полетѣлъ по воздуху за Днъпрь, по направленію къ Городцу: этимъ указывался воинственный путь Русскимъ противъ враговъ креста Христова. Этотъ походъ произвелъ сильное впечатление на народное чувство. Его-то, какъ видно, воспълъ въщій Баянъ; его слава, - говоритъ лътописецъ, - разнеслась по странамъ дальнимъ, «ко Грекомъ и Угромъ, и Лехомъ и Чехомъ, донде же и до Рима пройде!» Римъ представлялся въ народномъ воображени предъломъ извъстнаго, особенню славнымъ и почтеннымъ мъстомъ, далъе котораго не восходятъ уже географическія знанія. Уваженіе къ Риму поддерживалось въ пародъ жившими въ Кіевъ, въ значительномъ числъ, католиками.

Блестящіе подвиги противъ Половцевъ, энергическая защита Русской Земли, сочувствие къ пароду, неутомимая дъятельность и быстрота, которая проявляется въ характеръ Владимира, рисующемся въ его поученія дътямъ, попытка установить что-то новое, общее для Русской Земли — все обличаетъ въ Мономахъ человъка выше остальныхъ, и неудивительно, что народъ любилъ его и долгое время сохраняль его память. Вражду его съ Олегомъ и междоусобія по поводу ея, намъ теперь трудно оцінить. Нъкогда быль въ нашей литературъ споръ по этому предмету. Но такой споръ основывался единственно на соображеніи правъ родовыхъ между князьями, которыя вообще были неопредъленны и остаются до-сихъ-поръ темными. Народъ не всегда соображался съ ними; еще тогда не угасла самодъятельность народной жизни, а потому выше правъ родовыхъ стояло право призванія. Если Ярославъ и подълилъ удълы между сыновьями, то этимъ еще онъ не установилъ какого - нибудь твердаго порядка для дележа потомкамъ, чтобы каждый князь, по какому-нибудь родовому праву, необходимо долженъ былъ получить такую или другую Землю. Наслъдственный принципъ развивался и усиливался втеченіи въковъ. Нельзя признавать исключительнаго права Олега на Черниговъ, когда отецъ его хотя и получилъ отъ Ярослава Черниговъ, но после того, овладевъ Кіевомъ, изгналъ оттуда Изяслава и сделался самъ кіевскимъ, а не черниговскимъ княземъ; столько же права имълъ на Черниговъ и Всеволодъ, бывшій посль Святослава, а потомъ Мономахъ, княжившій въ Черниговъ послъ Всеволода (Лавр. Сп., стр. 85-87). Ученые наши искали порядка и системы въ преемничествъ удъльныхъ князей, но вопросъ проще объясняется — участіемъ народа, иногда изображаемаго шайкою дружины, пногда кружкомъ богатыхъ, иногда случайною толпою всякаго рода удальцовъ; пользуясь случайною силою, они признавали, чтобъ былъ княземъ тотъ-то, а не другой-вотъ и право! При такого рода правъ, конечно, претенденты достигали своихъ цёлей тёмъ, что подбирали себё толпу приверженцевъ и старались, посредствомъ этой толпы, получить власть: сила и удача решали вопросъ. Преемничество по праву было еще, такъ-сказать, въ зародышъ; образовалось сознаніе, что княжескій родъ долженъ править Русскою Землею, по въ какомъ порядкъ-это еще не установилось и не обозначилось. Самая ближайшая форма, входившая въ сознаніе, была, конечно, преемничество сыновей по отцу: правилъ отецъ-правилъ сынъ; возникло понятное выраженіе: «спде на столп отца и дпда свосго...» Но такъ-какъ было много такпхъ, которыхъ отцы и дъды сидъли на столахъ, то выбрать изъ нихъ и уладить ихъ между собою предоставлялось воль народа, которая не могла, какъмы уже выразились, быть чемъ другимъ, какъ только волею случайной толпы. Мономахъ первый бросиль мысль о болье ощутительномъ, правильномъ, способъ ея проявленія; но, какъ видно, и онъ самъ неясно еще представляль образь, въ какомъ этотъ способъ долженъ былъ проявиться.

Правленіе Святополка было во всёхъ отношеніяхъ тягостно для народа: кромѣ безпрестанныхъ пораженій отъ Половцевъ, народъ терпѣлъ отъ корыстолюбія князя и его подначальныхъ должностныхъ лицъ. Сначала онъ окружилъ себя пришедшими съ нимъ Туровцами, которые были чужды Кіевлянамъ и думали о своей выгодъ; въ чужомъ городъ они привязаны были къ одному князю, а не къ Землъ; когда князь обжился въ Кіевъ, около него группировались и Кіевляне, дълаясь боярами, то есть людьми знатными и богатыми. Какъ пришельцы, такъ и бояре-Кіевляне, налегали тягостію на народъ; извлекая изъ него выгоды и себъ, и князю, -- отдали торговлю въ руки жидовъ. Какой необузданный произволъ допускалъ себъ князь, его дъти и бояре, - видно изъ разсказа о нечерскомъ инокъ, котораго истязали по доносу, будто бы онъ нашелъ сокровище. Народъ долженъ былъ поневолъ терпъть, и въ противномъ случать бояться худшаго. Половцы терзали страну; если бы князя прогнали, то онъ ушелъ бы, конечно, къ Половцамъ: на дочери хана половецкаго онъ былъ женатъ; и тогда было бы еще хуже; тъ которые ръшились бы надъяться на князя, сами подверглись бы гибели, и край подвергся бы нущему раззоренію, какъ это уже было тогда, какъ прогнали отца Святополкова.

Но когда умеръ Святополкъ, негодованіе, при его жизни таившееся, вспыхнуло. Жадный и жестокій князь уснья составить партію. Это были боляре и дружина, живные подъ крыломъ его на счетъ народа, Іудеи — торгаши и ростовщики, а также и между духовными и монахами быля сторопники его: онъ строилъ церкви, основывалъ монастыри, построилъ одинъ изъ важнъйшихъ монастырей — Михаила, названный потомъ Златоверхимъ. Тогда, по духу времени, растолковано и затмъніе бывшее за мъсяцъ до его смерти, предзнаменованіемъ великаго несчастія — кончины князя: говорили, что это знаменіе не на добро. На погребеніи его плакали бояре и дружина; было чего имъ плакать, когда они лишились своего благодътеля и покровителя, и видъли мрачныя лица народа, чувствовавшаго, что пришла пора расплаты. Вдова князя дуствовавшаго, что пришла пора расплаты. Вдова князя дуствовавшаго, что пришла пора расплаты.

мала умилостивить Господа-Бога о душъ гръшнаго супруга, раздавая милостыню монастырямъ, попамъ и убогимъ. Была до такой степени эта милость щедра и обпльна, яко дивипшся всьм вчеловьком, яко такои милости никтоже можеть створити. Въ порыва благочестія, княгиня хотьла зли собранное добри расточить, облегчая между прочимъ и судьбу тъхъ нищихъ, которые повергнуты были въ нищету корыстолюбіемъ правителя, которому, на награбленныя у нихъ деньги, думала купить теперь спасеніе души. На другой день 17-го апръля 1113 года, собрались Кіевляне на въче и приговорили звать Владимира на княжение. Желаніе имъть его кияземъ оправдывалось тъмъ, что онъ имълъ родовое право на столъ отенъ и дъденъ, нбо его отецт, былъ княземъ кіевскимъ. Но Святополкъ имълъ сына, и его сынъ могъ также придти на столъ отенъ и дъденъ. Такимъ-образомъ, здёсь наслёдственное достоинство служило только освящениемъ народному праву, и последнее употребляло его различно. Владимиръ сначала отказывался. Тутъ, кажется, была та причина, что Владимиръ хотълъ уклониться отъ суда надъ тъми, которые были обречены уже на кару народомъ: какъ князь, онъ долженъ быль судить ихъ; онъ разсчелъ, что онъ или наживеть тогда себъ враговъ, или неугодитъ народу, если станетъ охранять тъхъ, которыхъ народъ невзлюбилъ, и лучше предоставиль народу расправиться съ пелюбыми себъ по своему желанію, прежде чъмъ онъ, Владимиръ, прибудетъ. По русскому обычаю, тъ, которые были впновны противъ народа, отдавались на потокъ, то есть на разграбленіе: такимъ - образомъ ограбили жидовъ, ограбили дворъ Путяты, тысячскаго и сотскихъ. Тутъ, чтобъ предотвратить дальифинія сцены народной мести, некоторые Кіевляне послали снова просить Владимира прибыть поскоръе, потому-что иначе, - писали къ нему простодушно, — пойдуть на ятровь твою и на боярь и на манастырт, и будеши отвъто имъло, кияже, — оже ти манастырт розграбять.

Христіанство, какъ мы говорили уже, въ числъ коренныхъ попятій гражданскихъ, вносило къ намъ неприкосповенность монастырей, неподлегаціе ихъ свътскому суду. Хотя народъ и ощущаль страхъ предъ святостію обителей, но не до такой степени, чтобъ этотъ страхъ могъ остановить разгаръ народнаго суда. Святонолкъ грабилъ народъ и раздавалъ монастырямъ. Ограбили жидовъ, ограбили тысячскаго и сотскихъ-это значитъ воротили то, что несправедливо было захвачено; надобно было и монастыри грабить: и у пихъ было пеправедно собранное имъніе. Но духовные говорили, что всякое посягновение на святыя обители повлечетъ наказаніе Божіе падъ народомъ и всею страною. Людямъ разсудительнымъ следовало предохращить монастыри и спасать темъ самымъ страну и народъ отъ Божія гитва за святыя обители, еслибъ онт пострадали. Такъ въ то время слагались попятія.

Когда Мономахъ вступилъ въ Кієвъ, это былъ день искренней радости. Народное возстаніе улеглось. Любимый народомъ князь собралъ Кієвлянъ, составленъ былъ охранительный для народа законъ о рпзахъ: постановлено было, что ростовщикъ можетъ брать только три раза проценты, а когда уже возьметъ столько, сколько стоитъ самый капиталъ, то не можетъ брать болъе процентовъ.

Володимпръ Всеволодовичь по Святополит созва дружину свою на Берестовимь, Ратибора Кіевского тысячьского, Прокопью Билогородьского тысячьского, Станислава Переяславьского тысячьского, Нажира, Мирослава, Іванка Чюдиновича Олюва мужа, и оу ставили до третьяю риза, оже емлеть вы треть куны: аже кто возметь два риза, тъ то взяти емоу исто, паки ли возметь

три разы, то иста ему не взяти. Позволительный проценть быль 10 кунт на гривну. Въ этомъ дѣлѣ заинтересованы были жители Переяслава и Чернигова, ибо изъ Переяслава былъ тысячскій и ото Олта, слѣдовательно изъ Чернигова. Это понятно, ибо Черниговъ долженъ былъ находиться въ непосредственномъ коммерческомъ отношени съ Кіевомъ, и, слѣдовательно, тамъ должны были отзываться плоды сильной лихвы. Должно думать, что этому же времени принадлежитъ составленіе и другихъ статей, слѣдующихъ за этой въ Русской Правдѣ», именно о купцахъ, о долгахъ и закупахъ.

Стеченіе обстоятельствъ усложняло вопросы. Частыя войны и нашествіе Половцевъ разоряли капиталы; являлись неоплатные должники, являлись, подъ видомъ неоплатныхъ должниковъ и плуты. Откуда процентщина развилась въ Кіевъ, поясняетъ слъдующая за тъмъ статья: Аже которій купець кдп любо шедо съ чужими кунами истопиться, любо рать возметь или оннь, то ненасилити сму, ни предати его. Такимъ-образомъ открывается, что когда они рисковали, подвергали опасностямъ домъ, жизнь и имъніе, другіе давали имъ деньги на проценты. У кого были деньги, тъ не отваживались ими рисковать и предпочитали брать проценты, оставаясь въ Кіевъ; находились предпріимчивые, которые запимали деньги у другихъ и подвергали себя труду и риску, копечно надъясь пріобръсть себъ значительныя выгоды; другіе же служили въ родъ коммисіонеровъ у купцовъ, бради у нихъ товаръ и, не платя за него денегъ, торговали имъ, и выплачивали послъ. Проценты болъе-и-болъе возвышались; пускать деньги въ торговый обороть капиталистамъ становилось болъе-и-болъе опасно; бравшіе у нихъ взаймы деньги подвергались несчастіямъ и потерямъ, не получали выгоды, а проценты считались за ними и наростали, возвышались

вмъсть съ тъмъ и цены на товары, и народъ терпълъ отъ дороговизны. При множествъ неоплатныхъ должниковъ, юридическія понятія должны были спутаться, возникали частые обманы. И вотъ при Владимиръ разръщили этотъ вопросъ. Положили различіе между тъмъ купцомъ, который дъйствительно потеряетъ отъ рати или отъ непредвидънныхъ бъдствій, какъ то: отъ воды или отъ огия, и между тъмъ, который пропіется оли пробіется и во безуміи, чинсь товарь испорытить. Въ словъ «пропіется» встръчаемъ обычное качество Русскаго народа, а въ словъ «пробіется» оказывается, по видимому, то обстоятельство, что пьяницы-гуляки затъвали ссоры, драки и потомъ принуждаемы были платить виру. Тутъ, въроятно, нельзя было отговариваться чужимъ имуществомъ: требовали сейчасъ же виры и брали у виновнаго что ни находили. До этого времени, видно, смотръли прямо: кто задолжалъ, тотъ зацлати тъмъ, что есть; но частыя несчастія должны были измънить взглядъ. И вотъ установили, чтобы при несостоятельности купца принимать во вииманіе, отъ какой причины опъ несостоятеленъ; вслучав причинъ уважительныхъ, онъ однако не избавлялся при всемъ томъ отъ платежа процентовъ по условію. Вмъсть съ этимъ, нъкоторые брали капиталъ по частямъ у разныхъ лицъ, и неръдко киязья участвовали въ долъ и отдавали свои капиталы въ торговлю: это было изчто въ родъ компаніи, которая препоручала одному торговую дъятельность за всъхъ. Такъ представляется дъло. Вслучав несостоятельности торговца, набравшаго у другихъ капиталы, судъ надъ нимъ производился публичный: его вели на торгъ или продавали имущество его. До Владимира Мономаха было въ обычав, что тв, которые прежде другихъ давали банкроту свой капиталъ, имъли право на преимущественный предъ другими возвратъ своего достоянія; но теперь постановили, что уже не

первый по времени имъетъ преимущество, а во-первыхъгость, во-вторыхъ-князь. Вотъ въ этомъ изменени можно замътить, какъ прежнія понятія равенства личныхъ правъ уступають составлявшемуся понятію о первенствв. Личность князя начала выступать уже въ томъ образъ, въ какомъ впоследствіи явился у насъ казенный интересъ, хотя еще княжеское достоинство не успъло стать на царственную ногу. Есть еще лицо, имъвшее въ этомъ случав первенство предъ самимъ кияземъ: это гость, изб иного города или чожеземець: онъ даетъ товары не зная, что покупатель уже задолжалъ многимъ. Это, конечно, установлено какъ въ техъ видахъ, чтобъ не отогнать, но привлекать въ Кіевъ ипоземныхъ торговцевъ, такъ и по чувству справедливости ибо дъйствительно тотъ, кто прівзжаль въ Кіевъ изъ другихъ странъ, могъ не знать обстоятельствъ того, кому довърялъ. Въ статьт касающейся этого предмета, кажется, следуетъ понимать дело такъ, что гость имъетъ преимущество предъ самимъ княземъ (см. текстъ «Русской Правды», Калачова, стр. 32). Вмъстъ съ развитіемь вопросовъ о долговомъ обязательствъ, возникли вопросы о наемныхъ людяхъ, закупахъ, которыхъ рѣшеніе, въ «Русской Правдь», очевидно, принадлежитъ временамъ Владимира-Мономаха. Набъги Половцевъ, дороговизна, процентщина, корыстолюбіе князей и ихъ чиновниковъ, все способствовало тому, чтобы масса нищала, а немногіе частные люди обогащались. Объднъвшія не въсилахъ были прокормить себя по причинъ дороговизны; раззоренные отъ Половцевъ, оплакивая томящихся въплъну домашнихъ, шли въ наемники къ богатымъ. Но тутъ, какъ и следовало, должны были возникнуть недоразуменія. Въроятно много было взаимныхъ жалобъ, и онъ-то привели къ составленію статей и законоположенію для охраненія тъхъ и другихъ. Видно, что съ одной стороны эти

закупы, взявъ деньги отъ господина, давали иногда тягу; а съ другой стороны, господа взваливали на нихъ разныя траты по хозяйству и на этомъ основаніи утъсняли. конъ позволяетъ закупу идти жаловаться на господина ко князю или къ судьямъ, опредъляетъ возрастающую, по степени важности, за обиды и утъсненія закупу пеню въ его господина, охраняетъ его господина вслучав пропажи какой-нибудь когда въ-самомъ-дълъ закупъ невиповатъ; но, съ другой стороны, предоставляеть его телесному наказанію по воль господина, если закупъ дъйствительно виноватъ: оже господинг быть закупа про дпло его — безг вины есть и въ случав побы угрожаетъ ему полнымъ рабствомъ: оже закупо блжито от господина — то обель. Кромъ закуповъ, служившихъ въ дворахъ у господъ, были закупы ролейные, поселенные на земляхъ и обязанные работою владъльцу; иные получали плуги и бороны отъ владъльцевъ, -- это также показываетъ объдивние парода, ибо не было ни въ правъ, ни въ обычаъ, чтобы такой закупъ, или заемный полевой работникъ, непремънно получалъ орудія отъ владъльцевъ.

Изъ этого видно, что тогда земледъльцы, объдивыши, лишенные всякихъ средствъ къ свободному труду, принуждены были напиматься въ работники, и такіе работники и закупы попадали въ чрезмърный произволь владъльцевъ. Владъльцы посылали ихъ на работы и придирались къ тому, что они не берутъ орудій; обвиняли ихъ, когда у нихъ случались покражи, и клали имъ это въ счетъ платы; такимъ-образомъ бъдняки находились въ неисходномъ положеніи—вынужденные быть всегдашними рабами, зависящими отъ произвола сильныхъ; наконецъ владъльцы даже продавали ихъ въ рабство, пользуясь своею силой. Все это при Владимиръ-Мономахъ предотвра-

щается. Къ этому періоду нашего законодательства должны, какъ кажется, относиться и миогія постановленія, опредъляющія положеніе рабовъ (холоповъ); потому-что, во встхъ спискахъ, статьи, опредъляющія значеніе холоповъ, поставлены послъ статей, опредъленныхъ Владимиромъ: очевидно, что такъ-какъ многіе тогда, пользуясь бъдностью народа, обращали въ рабство служившихъ у нихъ закуповъ или свободныхъ людей, то и возникла необходимость опредвлить: что такое холопство, и кто долженъ быль считаться вольнымъ. Конечно, по юридическому понятію извъстный взглядъ существоваль и до того времени, и теперь вошелъ въ закоподательство съ прежнихъ обычаевъ. Холопство обельное признано трехъ видовъ: первый видъ былъ покупка, --- иному продавался чело-въкъ самъ въ холоны добровольно: въ такомъ случат согласіе покупаемаго объявлялось предъ свидътелями -- послухы поставить; другой покупаль рабовь у господь, но пепременно при свидетеляхъ, и даваль задатокъ, хотя малый (ногату), въ присутствіи самого получаемаго холопа. Второй родъ холопства сообщался принятіемъ женщины рабскаго происхожденія въ супружество безъ всякаго условія — фактъ замъчательный, показывающій что были случан, когда женщины избъгали рабства выходомъ възамужство; безъ сомибнія, это были частые случан и потому-то оказалось нужнымъ установить правило. Наконецъ третій родъ холопства — если свободный человъкъ безъ всякаго договора сдълается должностнымъ лицомъ у частнаго человъка: тисунство безо ряду, или привяжето ключь ко собть безо ряду.. Такимъ-образомъ, служба лицу сама по себъ уподоблялась рабству: иначе непремънно нужно было условіе; это, въроятно, произошло отъ того, что во-первыхъ, многіе холоны избъгали рабства, коль скоро брали на себя должность; во-вторыхъ, что свободные люди, принявъ должность, позволяли себъ разные безпорядки и обманы, и за неимъніемъ условій, господа не могли искать на пихъ управы. Отношенія усложнялись и требовали условій и договоровъ. Только исчисленные здѣсь люди могли быть холопами, прочіе — не холопи: въ дачѣ не холопъ (т.-е. если дали ему въ долгъ), ни по хлѣбъ роботятъ (если и за хлѣбъ работаетъ), ни по придатьцѣ (?); но всякій, кто взялъ въ долгъ, можетъ отработать то что получилъ, и отойти. Замѣчательно, что по всѣмъ статьямъ «Русской Правды» не дѣлаются болѣе холопами военноплѣпные, — объ этомъ уже нѣтъ рѣчи.

Бъгство холоповъ было обыкновеннымъ явленіемъ, какъ н въ последующія времена, а потому и въ этотъ періодъ возникли также постановленія относительно ихъ поимки. Бъглые холопы обыкновенно находили себъ убъжище у другихъ господъ, которымъ служили, будучи обязаны имъ пріютомъ, а когда эти новые господа начинали съ ними обращаться строго, — убъгали отъ нихъ и искали иныхъ. Для предотвращенія этого постановлено: тотъ платилъ, кто, зная бъглаго холопа, дастъ ему хлъбъ или укажетъ путь, и напротивъ - устанавливалась плата въ награду за поимку и задержание бъглаго холопа. Были случан, когда господа довъряли своимъ холопамъ разныя дъла и посылали ихъ торговать. Такимъ-образомъ холопъ былъ тъсно, юридически, связанъ съ господиномъ и былъ членомъ его дома, такъ-что за него господинъ отвъчалъ. Вслучав, если бы холопъ занялъ денегъ и заимодавецъ зналъ, что занимаетъ холопъ, то онъ давалъ не холопу, а господину, и господинъ обязанъ былъ или заплатить то, что взялъ холопъ, или лишиться холопа; точно такое же правило наблюдалось и тогда, когда холопъ быль пойманъ въ воровствъ: господинъ отдаетъ холопа тому, у кого онъ укралъ, или выкупаетъ его, платя цвну украденнаго.

Холопъ былъ поставленъ ниже всякаго свободнаго. Но положение его, въ это время, по правамъ состояния кажется было выше, чъмъ при Ярославъ. Прежде за побои, нанесенные холопомъ свободному человъку, слъдовало убить холопа, а при дътяхъ Ярослава положено только брать куны; холопъ вообще лишенъ былъ права быть свидътелемъ, но въ крайней необходимости можно было ссылаться на такого холопа, который занималъ у своего господина должность....

Во времена Владимира и сына его Мстислава (1113—1125 г.) мало представляется живыхъ сторонъ народной жизни въ Южной Руси; по-крайней-мъръ въ нашихъ лътописяхъ онъ какъ-бы скрадываются подъ иными событіями. Вообще, въроятно, народъ, нъсколько успокоенный рукою Мономаха, менъе испытывалъ страданій и внъшнихъ и внутреннихъ. Впрочемъ, въ 1124 году было бездождіе, которое естественно должно было повлечь скудость; былъ и спльный пожаръ въ Кіевъ. Въ эти два княженія совершалось заселеніе Южной Русп переселенцами.

Намъ неизвъстны обстоятельства вступленія на великокняжескій столъ сыновей Мономаха, одного за другимъ,
но здъсь не руководило право наслъдства послъ отца. По
смерти Мстислава сдълался княземъ не сынъ его, а братъ
— върно по желанію Кіевлянъ; но тутъ въ Южной Руси начались сумятицы, имъвшія печальное вліяніе на судьбу народа. Началъ дъло черниговскій князь Всеволодъ. Дикій,
необузданный, онъ еще прежде, въ Черниговъ, напалъ на
своего дядю Ярослава, дружину его истребилъ и выгналъ
его, Мстиславъ, хотъвшій помочь изгнанному Ярославу и
наказать Всеволода, оставилъ это намъреніе по просьбъ
андреевскаго игумена Григорія, уважаемаго по своей святой жизни: онъ убъдилъ его не поднимать войны. Конечно,
у Всеволода черниговскаго была сильная партія въ Черни-

говской Земль, когда надобно было опасаться войны. Мстиславъ жальль потомъ, что послушаль игумена.

Съ его преемникомъ, Ярополкомъ, который какъ кажется быль человъкъ слабый, Всеволодъ вступиль въ борьбу. Поводомъ было то, что братъ Ярополка, ростовско-суздальскій князь, требоваль себъ Переяславля и отдаваль Ярополку Ростовъ и Суздаль. Народу эта борьба князей. причинила разоренія. Сначала Ярополкъ съ Кіевлянами плънилъ около Чернигова села и загналъ людей въ Русскую-Землю. Потомъ въ отместку, Всеволодъ, видя что приходится ему бороться не съ однимъ русскимъ кияземъ, но и съ другими дътьми Мономаха, призвалъ Половцевъ. Вопросъ такъ запутался, что дъти Мстислава, племянники Ярополка, недовольные дядей, пристали къ Всеволоду. Половцы напали па Переяславскую страну, избивали людей попути, жгли селенія, дошли до Кіева, - въ виду Кіева на львой сторонъ зажгли городокъ, хватали людей въ плънъ, другихъ убивали; люди бросались спасаться на другой берегъ и не успъвали, потому-что тогда таялъ ледъ на Днъпръ. На другой, 1136 годъ, опять Всеволодъ съ братьею своею осадиль Переяславль, вступиль въ битву на ръкъ Супоъ; потомъ подходилъ къ Кіеву. Эти походы сопровождались разореніемъ селеній и плъномъ людей. Киязья мирились и опять начинали междоусобіе. Ярополкъ вошель съвоискомъ кіевскимъ въ Черниговскую область и началъ опустошать ее. Но въ 1139 году, Черинговцы потребовали, чтобъ Всеволодъ помирился и не объжалъ къ Половцамъ. Своихъ силъ ему было педостаточно, - Всеволодъ долженъ былъ примириться. Этоть фактъ показываль, какъ междоусобія вообще поддерживались охотниками и истекали столько же изъ нравовъ парода, сколько и киязей. Народъ могъ бы прекратить ихъ, если бы въ то же время, когда князья воевали между собою, не возбуждались и народныя страсти и удаль не тянула бы охотниковъ на бранное полеКакъ-только умеръ Ярополкъ и вошелъ въ Кіевъ братъ его, Вячеславъ, то Всеволодъ опять очутился подъ Кіевомъ и началъ зажигать дворы передъ городомъ въ Копыревомъ концъ. Такими-то средствами опъ заставилъ себя признать княземъ. Вячеславъ добровольно уступилъ. Кіевляне признали Всеволода....

Новый князь привелъ съ собою своихъ Черпиговцевъ и роздалъ имъ должности и городское управленіе. Сила его, очевидно, заключалась въ Черниговцахъ, которымъ льстило то, что они съ своимъ княземъ делались решителями судьбы Русскаго міра. Опираясь на эту силу, онъ деспотически требовалъ перемъщенія князей съмъста на мъсто. Когда, въ 1146 году, почувствовалъ онъ близость смерти, то хотълъ утвердить вмъсто себя Игоря. Онъ началъ просить Кіевлянъ признать его своимъ кияземъ. Кіевляне нетерпъли ии Всеволода, ни его рода, но притворились, что желаютъ имъть его брата. Собралось въче подъ Угорскимъ; целовали крестъ Игорю. Чтобы власть его была тверже, ему цъловали особо крестъ Вышгородцы. Вышгородъ, какъ кажется, тогда только получилъ значение свободнаго города, а прежде былъ пригородомъ Кіева, и киязь кіевскій само собою быль и вышгородскимь; теперь напротивь, Вышгородъ также присягаетъ особо. Это показываетъ, что Вышгородъ достигъ большей самобытности. Пока Всеволодъ былъ живъ, Кіевляне хитрили, и должны были прибъгать къ обыкновенной рабской уловкъ-притворству; но когда Всеволодъ умеръ, тотчасъ же собрали въче и потребовали на него Игоря. Игорь послалъ брата Святослава. Кіевляне выговорили ему, что у нихъ тіупы кияжескіе, что собираютъ княжескіе доходы, люди корыстолюбивые и дурные. Ратша пыпогуби Кіево, а Тудоро - Вышгородо, говорили они; теперь целуй кресть, князь Святославь, съ братомъ своимъ: кому будетъ обида, то ты оправляй. Свя-

тославъ сошелъ съ коня и поцеловалъ крестъ въ томъ, чтобудутъ у нихъ тивуны выборные по ихо воли. Тогда Кіевляне подняли на потокъ и Ратшу и Тудора, и ограбили Всеволодовыхъ мечниковъ. Игорь послалъ-было утишать возстаніе; Кіевляне за то пригласили, вмѣсто Игоря, княземъ къ себъ сына Мстислава Мономаховича, Изяслава, бывшаго тогда въ Переяславлъ. Этого князя избрали нетолько Кіевляне и Вышгородцы, но и изъ другихъ городовъ-изъ Бългорода и Василева, отъ всего Поросья и отъ Черныхъ Клобуковъ было кънему призваніе сдълаться княземъ Кіева и Русской Земли. Здёсь, сколько извёстно, встръчаемъ въ первый разъ избраніе князя всей Русской Землей (Землей Полянъ) правой стороны Днъпра. Видно народъпочувствовалъ, что можетъ распоряжаться своею судьбою вопреки вижшией силь, столь долго его подавлявшей. Пока Изяславъ не подступилъ къ Кіеву, Кіевляне держали свое избраніе въ тайнъ отъ Игоря: доказательство, что у Игоря кромъ Кіевлянъ была тогда чуждая черниговская дружина: какъ Всеволодъ держался приходомъ Черниговцевъ въ Кіевъ, такъ и Игорь еще не ръшался довъриться Кіевлянамъ вполнъ: ладилъ съ ними и уступалъ имъ, но въ то же время держался за чужую Кіевлянамъсилу. Эта-то нервшительность и погубила его дело. Кіевляне уговорились изменить Игорю тогда, когда уже Изяславъ вступить въ сражение. Такъ и сдълалось. Полки Игоря и сто брата были разбиты. Самъ Игорь схваченъ въ болотъ п посаженъ въ порубъ, въ подземную тюрьму. Такого понятія не было, чтобы князь, по важности своего происхожденія, быль изъять отъ грубаго обращенія: и съ князьями въ подобномъ случав обращались какъ съ простыми. Порубы были такъ неудобны и такъ дурно было сидъть тамъ, что Игорь заболълъ и захотълъ въ монахи. Междутъмъ братъ Игоря, Святославъ черниговскій, пытался

освободить брата изъ неволи. Открылась война въ Сфверской области, --- война довольно разорительная для жителей, особенно въ Новгородъ-Съверскомъ. Враги больше. однако, разоряли села князей, съ которыми воевали, сожитали гумна и стоги, забирали стада, составлявшія хозяйственное богатство, побрали въ погребахъ медъ въ бретьлищахо, жельзо и мьдь. Церкви кияжескія считались тоже достояніемо киязей, шихь грабили; а рабовъ княжескихъ дълили какъ скотъ. У Святослава взяли такимъобразомъ до 700 рабовъ. Между-тъмъ киязья, двоюродные братья Святослава и Игоря, державшіеся стороны Изяслава Мстиславича, въ надеждъ пріобръсть себъ всю Черниговскую волость, -- потомъ измъшили ему. Кіевляне, любя своето князя, какъ только услышали объ этомъ, бросились съ неистовствомъ въ монастырь, гдв былъ Игорь, выволокли его на въче и убили варварскимъ образомъ: полуживаго его тащили черезъ торгъ ужемъ за ноги. Такъ-какъ онъ былъ уже монахъ, то духовенство стало смотреть на это дело какъ на нарушение духовной неприкосновенности, и распространился слухъ, что надъ тъломъ убитаго зажигались свъчи: впослъдствіи его причислили къ святымъ.

Кіевляне такъ глубоко уважали память Мономаха, что несмотря на привязанность къ избраниому ими князю, не энергически воевали противъ дяди его, Юрія Долгорукаго, князя суздальскаго, когда тотъ, соединившись съ Ольговичемъ, сталъ добывать Кіевъ себъ. Кіевъ нѣсколько разъ переходилъ то къ Изяславу, то къ Юрію. Изяславъ бѣгаль на Волынь и опять возвращался въ Кіевъ. Такъ продолжалось до 1154 года. Въ этой сумятицѣ рушился порядокъ управленія въ Руси. Черные Клобуки, Торки, Берендѣи, инородные поселенцы, своимъ участіемъ рѣшаютъ судьбу края; съ одной стороны Угры, съ другой Поляки, съ третьей Половцы, приглашаемые претендентами, также вмѣшивают-

ся въ дела Руси; право сильнаго решаетъ дело. Замечательно, когда послъ смерти Изяслава Мстиславича началась такая сумятица, что на княженіи въ Кіевъ не было никакого князя, то Кіевляне избрали перваго, кто имъ попался изъ рода Ольговичей, Изяслава Давидовича: потомучто совершенно безъ князя оставаться казалось имъ невозможнымъ. Полди Кіеву, ать не возмуть наст Половци; ты еси нашо киязь, потди ко намо. Но когда Юрій пошелъ на Кіевъ, то Изяславъ долженъ былъ уйти, и Кіевляне съ радостію принимали Юрія. По смерти Юрія, случившейся черезъ два года (въ 1158 году), происходили такія же сцены, какъ и по смерти Святонолка и Всеволода Ольговича. Юрій, подобно прежнимъ князьямъ, привелъ съ собою Суздальцевъ и роздалъ имъ города и села; по смерти его всъхъ побили Кіевляне, имънія ихъ пограбили; ограбили и дворъ Юрія, названный имъ раемъ. Уважая долго Юрія, какъ сыпа любимаго ими Мстислава, Кіевляне не въ-силахъ были сдержать своего нерасположенія къ Суздальцамъ. Съ тъхъ поръ князья являлись въ Кіевъ по волъ воинственныхъ шаекъ, безъ наблюденія какого-либо права. Сначала Изяславъ черниговскій, потомъ Ростиславъ смоленскій, брать Изяслава Мстиславича, потомъ сынъ Изяслава Мстиславича, Мстиславъ Изяславичъ; послъдній сидъвшій, на Волыни, былъ призванъ Кіевлянами отъ себя, а Черными Клобуками отъ себя, и долженъ былъ дълать рядо (условіе) съ теми и другими.

До 1168 года въ жизни народной не видно ничего выдающагося. Южная Русь подверглась мелкимъ однообразиымъ междоусобіямъ. Въ 1159 году пострадалъ Черниговъ: окрестности его были выжжены Половцами, приведенными въ край княземъ Изяславомъ Давидовичемъ противъ Ольговичей. Достойно, однако, замъчавія, что князья, употребляя орды половецкія въ своихъ взаимныхъ усоби-

цахъ, считали долгомъ оборонять отъ нихъ торговые пути. Изъ этихъ путей одинъ назывался путемъ гречниковъ, или греческимъ, а другой залознымъ. Первый названъ такъ потому, что по немъ привозили изъ Гредіи товары и увозили въ Грецію русскіе. Опасное мъсто для гречниковъ были пороги, цетолько по причинъ затруднительнаго плаванія, но и по причинъ грабежей отъ Половцевъ въ этихъ мъстахъ. Князья должны были ходить туда съ войскомъ на защиту торговцевъ. Въ 1167 году, нъсколько князей со своими ополченіями должны были держать карауль у Канева, пока пройдуть гречники и залозники. Это торговое путешествіе совершалось около извъстнаго времени въ году. Въ 1169 году, князья снова должны были защищать торговые пути; при этомъ въ числъ путей, обезпоконваемыхъ Половцами. упоминается и соляной путь, върно изъ Крыма, гдъ набирали соль въ озерахъ.

Войны съ Половцами шли удачно, но въ 1169 году Кіевъ испыталъ такое разореніе, какаго давно не помнилъ: князь Андрей суздальскій, закладывая на востокъ новый порядокъ Русскаго міра, послаль въ Кіевъ войска съ одиннадцатью киязьями. Дъло ръшено было Берендъями: они измѣпили кіевскому князю Мстиславу, и передались на сторону Андрея. 8-го марта Кіевъ былъ взятъ и два дня его трабили. Вотъ какъ описываетъ это бъдствіе льтописецъ: взять же бысть градь Кісвь мпсяца марта 8, вы второв недпли поста во среду, и грабили за два дни весь градо, Подолье и Гору, и монастыри, и Софью и Десятинную Бодородицю, и не бисть помилованія никому-же ниотнудуже, церквамо горящимо, крестьяномо убиваемымо, другимо вижемымо; жены ведомы быша во плино, разлучаемы нужею ото мужей своихо; младещы рыдаху, зряще матерей своихъ. И взяша импий множество, и церкви обнажища иконами и книгами и ризами, и колоколы изнесоша оси, Смольяне, Суждальци, и Черниговцы, и Олгова дружина, и вся святыня взята бысть; зажьжень бысть и монастырь Печерскій соятыя Богородицы отг поганых, но Богт молитвами соятыя Богородицы съблюде и от таковых в. И бысть во Кіевп на всихо человнираю стенаніе и плачь и скорбь неутъшная и смерть непрестаньная. Се же все содпящася грпхо ради нашихо (Ип. Сп., 100). Съ тъхъ поръ судьба Кіева еще болье чъмъ прежде зависъла отъ сильнъйшаго. Андрей думалъ-было назначить туда подручнаго себъ князя и сохранять верховное управление надъ Русскою Землею, пребывая самъ во Владимиръ, но тутъ стали противъ него сыновья Ростислава, смоленскаго князя, брата Изяслава Одинъ изъ нихъ, Мстиславъ Ростиславичъ, съ Кіевлянами, энергически сопротивлялся и храбро отбилъ ополчение Андрея отъ Вышгорода. Владимирскому киязю не удалось приковать Кіева и Южно-Русской Земли къ новому центру русской федераціи. Но и князья въ Южной Руси уже яснъе сознавали, что ни за къмъ изъ нихъ нътъ родоваго права на древиюю столицу: каждый старался только, чтобъ захватъ Кіева могъ служить благопріятнымъ обстоятельствомъ для его выгодъ. Такимъ-образомъ, когда Ярославъ, луцкій князь, захватиль Кіевь въ 1174 году, то Святославъ черниговскій говорилъ ему, что онъ не разбираетъ-право или неправо онъ сълъ; но что всв они, киязья, одного дъда внуки, и потому ему надобно дать что-нибудь изъ (Кіевской) Русской Земли.

Послъ Ярослава захватилъ Кіевъ Романъ Ростиславичъ. Онъ опирался на «соизволеніе» Андрея Боголюбскаго, который началътогда брать верхъ надъкнязьями; но когда Андрей умеръ, то черниговскій князь Святославъ принудилъ его удалиться и самъ сдълался княземъ въ Кіевъ. Участіе народа не изображается при этихъ перемънахъ. Очевидно, оно было и

выражалось темъ, что, при каждой смене князей, удалыя воинственныя шайки держали сторону того или другаго князя, переходили отъ одного къ другому, боролись между собою, грабили и убивали другъ друга, возводили своихъ князей, ссорили ихъ между собою и раззоряли край, неуспъвавшій поправиться послі каждаго переворота. Въ случав несогласія князя съ толпою, которая возводила его на княженіе, онъ решительно проигрываль. «Князь, ты задумаль это самъ-собою. Не взди, мы ничего не знаемъ», -- сказали Владимиру Мстиславичу его бояре; и Черные Клобуки также стали отступать, когда увидели, что дружина не пошла за намфреніемъ князя, и онъ оставилъ свое покушеніе. Массы Черныхъ Клобуковъ, Торковъ, Берендъевъ способствовали разложенію соединительныхъ стихій; недостатокъ сознанія объ отечестві въ этихъ чужеплеменникахъ приводиль ихъ къ тому, что у нихъ не было даже на короткое время опредъленнаго стремленія; защищая князя, давая ему рошу, они легко отступали отъ него въ минуту опасности и переходили къ другому. Оттого такъ-часто говорится о томъ, что Черные Клобуки, составляя ополченіе князя, льстили подъ нимъ. Князья съ ихъ партіями перестали даже думать о прочномъ утвержденій; по опыту и по безчислепнымъ примърамъ они уже привыкли къ непостоянству судьбы своей и были довольны, когда успъвали схватить то, что попадалось имъ въ руки на короткое время. Такъ, напримъръ, въ 1174 году Святославъ Ольговичъ напалъ на Ярослава Изяславича въ Кіевъ,-тотъ бъжалъ; Святославъ ограбилъ его приверженцевъ, а дружину его захватилъ съ собою въ пленъ, и ушелъ. Ярославъприбылъ въ Кіевъ, собралъ вече изъ Кіевлянъ, и говорилъ имъ: теперь промышляйте, члых мню выкупить килгиню и дружину. И предънимъ отвъчать своимъ достояніемъ должны были Кіевляне, уже прежде ограбленные Святославомъ

(стоить Кіссь пограблень Ольговичи). Ярославь обложиль вськъ и духовныхъ, и свътскихъ, и иностранцевъ, жившихъ въ Кіевъ: «попрода всь Кіевъ, игумены и попы, и черныл и черниць и Латину и гость, и затвори всь Кіпие (Ип. Сп., III). Это насиліе онъ могъ сдёлать лишь вмёств съ пришлыми Волынцами изъ Луцка, ибо предъ тъмъ, когда Святославъ напалъ именно но Кіевъ, тотъ же самый киязь Ярославъ не смълъ затоорятися одило и бросился въ Луцкъ; следовательно какъ-скоро онъ теперь имелъ возможность такъ поступить съ Кіевлянами, то значитъ-привель съ собой силы изъ Луцка. Вслъдъ за тъмъ Святославъ умирился съ Ярославомъ, въ потеръ остался одинъ Кіевскій пародъ, дважды ограбленный тъмъ и другимъ изъ ссорившихся князей. Этотъ случай можетъ дать понятіе о томъ, какъ дъйствовали на народъ княжескія междоусобія. Всего болье должень быль страдать сельскій народъ, который, конечно, игралъ здёсь совершенно страдательную роль. Рассорился Святославъ съ Олегомъ, съверскимъ князейь — и пожже волость его и миого зла сотвори. Какъ-только князь заратится съ княземъ, около обоихъ киязей-соперниковъ удальцы собираются и отомщають за киязей своихъ-на сельскомъ народъ, и земледълецъ не перестаетъ пить горькую чашу и передаетъ ее дътямъ и внукамъ, какъ завътъ печальной судьбы своей. Пъвецъ Игоря такъ изображаетъ эту судьбу народа: во килжиот крамолахъ въщи человъкомъ скратишась. Тогда въ Русскій земли радко ратасве кикахуть, но часто враны граяхуть, трупів себя двляче, а галици свою рачь 1080ряхуть, хотять полетьти на уедіе. О бъдствіяхъ, какія претерпиваль народь во время междоусобій, когда князья брали города приступомъ, можно судить изъ Кіевской Латописи по ръзкому описанію, какое дълаеть взятый въплень Половцами и потомъ возвратившійся Игорь съверскій: аза не пощадах хрестьянь, но взяхь на щить городь Глтбовь у Переяславля; тогда бо не мало зло подъяща безвиньній хрестьяни, отлучаеми отець оть роженій своих, брать оть брата, другь оть друга своего, и жены оть подружій своих, и дщери оть матерій своихь и подруга оть подругы своея; и все смятено плиномь и скорбію, тогда бывшею: живіи мертвымь завидять, а мертвіи радовахуся, аки мученици святьи отемь оть жизни сея искушеніе пріємше; старит портвахуться, уноты же лютыя и немилостивныя раны подъяща, и проч. (П. С. Л. Т. II, 131).

Когда Святославъ черниговскій, при помощи другихъ киязей Стверской Земли, отнималь Кіевъ у Ростиславичей, киязья помирились такъ, какъ не бывало еще: Святославъ сделался княземъ кіевскимъ, а Рюрикъ княжилъ надъ всею Землею Русскою. На одной сторова были Половцы; со стороны противной Черные Клобуки. Такъ-то иноплеменники, вывшиваясь въ драки русскихъ князей, внедрялись въ жизнь нашу. Тъсное сближение съ нами Половцевъ было для нихъ благопріятно, потому-что въ то время возникла уже торговля съ Русью и гости (купцы) ходили извъстными, опредъленными, дорогами изъ Половецкой Земли въ Русскую, и обратно. Но какъ-скоро Святославъ примирился съ Ростиславичами и сълъ въ Кіевъ, - Русь ополчилась противъ Половцевъ, какъ противъ чужеземныхъ враговъ; отношенія къ-нимъ приняли видъ борьбы съ иноплеменнымъ народомъ и врагами. Въ это время какъ-будто бы оживилась Русь, какъ-будто бы расцвъло сознаніе, что Половцы обезсилили Русь, задерживаютъ ея торговлю и прекращаютъ земледеліе. Князья стали делать съезды, какъ во времена Мономаха, подъ предсъдательствомъ кіевскаго киязя. Такъ, въ 1183 году, князь кіевскій Святославъ созывалъ противъ Половцевъ князей Черниговской и Съверской Земли,

князей русскихъ, волынскихъ, червонорусскихъ, однимъ словомъ князей Южнорусской Земли. Въ этомъ событіи явно обозначается взаимное тяготвніе князей Южнорусскихъ Земель особо отъ другихъ, совершенно сообразно народному развътвленію. И совокупишася ко нима: Святославичи Мстиславь и Гльбь и Володимерь Гльбовичь изъ Переяславля, Всеволодо Ярославичь изб Лучьска съ бра-Мстиславомъ, Романовичъ Мстиславъ, Изяславъ Давидовичь и Городенскій Мстиславь, Ярославь киязь Пинскій съ братомъ Глльбомь, изъ Галича отъ Ярослава помочь, а своя братья (черниговскіе) не идоша, рекуще: далече ны есть ити внизь Диппра, не можемь своет земль пустл оставити, по же поидеши на Переяславль, то скупимся ст тобою на Суль (Ип. Сп., 127). Конечно, въ этомъ предпріятін участвовали и дружины, безъ которыхъ князья не предпринимали ничего. Тутъ были и Русскіе, и Полъсчане, и Галичане. Черные Клобуки имъли въ этомъ союзномъ ополченіи свое участіе, какъ часть русской корпораціи, какъ отдільная земля, такъ какъ древняя ихъ племенная вражда къ Половцамъ, которой начальный исходъ для насъ неизвъстенъ, соединяла ихъ съ Русскими. Однако это событие не можетъ считаться доказательствомъ, чтобъпонятія о цълости и единичности Южнорусской страны, утвердилось до сознанія; что всв ея части постоянно необходимо должны дъйствовать сообща; потому-что вскоръ, въ последующихъ походахъ противъ Половцевъ, участвуютъ только Русь-Поляне, да Полъсье. Походы князей въ 1183, 1184, 1187, 1190 совершались удачно для Русскихъ. Походъ въ 1183 году былъ предпринятъ въ охрану Русской Земли на востокъ. Русскіе ходили на берега Мерлы; въ другихъ годахъ войны съ Половцами происходили на берегахъ Днъпра и имъли видъ обороны торговыхъ путей. Во встхъ этихъ взаимныхъ стычкахъ, Русскіе брали стада

и плѣнниковъ — слѣдовательно эти войны должны были прибавлять турецкаго элемента въ Русской Землѣ.

Несчастенъ былъ походъ Игоря свверскаго и съ нимъ всъхъ князей Съверской Земли; съ князьями своими были Куряне, Трубчане (часть Вятичей), Путивляне, Рыльсчане и Черниговскіе Коуи — тюркское населеніе, подобно тому, какимъ были Черные Клобуки въ Русской Землъ. Это ополченіе, зашедши далеко въ малоизвъстную степь между Осколомъ и Дономъ, на берегу ръки Каялы было разбито и князья взяты въ плънъ. Тогда ободренные Половцы напали на восточныя страны Русской Земли, принадлежавшія Переяславлю, и начали опустошенія. Тогда взять быль между прочимъ городъ Рымовъ; часть жителей избавилась отъ плана, успавъ уйти по болоту, а прочіе, оставшіеся въ городъ, достались въ неволю. Въ этотъ походъ Половцы набрали много плънниковъ и, слъдовательно, сдълали большое измѣненіе въ народонаселеніи восточной половины Русской — Полянской Земли. Другое ополчение раззоряло берега Сема. Должно быть эти нападенія были очень тяжелы для народа, какъ это показывають слова «Пъсни объ Игоръ»: Уже бо, братіс, не веселая година встала, уже пустыни силу прикрыли. Встала обида въ силаст Даждбожа вичка, вступиль давою на землю трояню, въсплескала лебедиными крылы на синемо морт, у Дону плещучи, убуди экирия времена... Кликиу Кариа и Жля, поскочи по Руский земли, смагу мычючи во пламяни рози; жены Русскіл въспланашась, аркучи: уже намо своихо милыхо чадо не мыслію смыслити, не думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра не мало потрепати. А въстона бо братіе, Кіево тугою, а Чериново напастьми: тоска разліяся по Русской земли, печаль жирна тече средъ земли Русскія». Но Игорь воспользовался тъмъ, что Половцы напились кумыса и стали пьяны, и при содъйствіи одното Половчанина, Овлура, убъжаль изъ плъна.

На князей южнаго края и вмъстъ съ ними на политическую судьбу народа, вліяніе суздальско-владимирскаго князя Всеволода усиливалось. Въ 1195 году онъ потребовалъ у Рюрика, русскаго князя, нъсколько городовъ, и тотъ долженъ былъ исполнить его требованіе, измінивъ данное прежде слово зятю своему, Роману. Замъчателенъ тотъ фактъ, что митрополитъ, котораго Рюрикъ спрашиваль о совъть, даль свой голось въ нользу Всеволода: это важно съ той стороны, что Церковь, въ лицъ своего главнаго представителя, начала давать свою санкцію стремленіямъ къ старъйшинству владимирскаго князя, еще въ самомъ зародышъ тъхъ политическихъ началъ, которымъ пришлось впоследствін развиться на русскомъ восток в и довести Русскій міръ до единодержавія. Тогда много строили щерквей, ласкали духовенство во Владимирской Землъ; зато и духовенство на князей этой Земли возлагало благословеніе на старъйшинство съ царскими, заимствованными изъ Византіи, признаками личнаго единовластія. Духовные, жакъ люди съ большимъ горизонтомъ понятій, не могли въ единствъ не видъть единственнаго пути ко благу отечества и самый идеалъ этого блага для нихъмогъпредставляться не иначе, какъ въ томъ образъ, съкакимъ они могли познакомиться чрезъ византійское образованіе. Кіевъ не въ-силахъ былъ сопротивляться и отстаивать свое прежнее первеиство. Въ Кіевъ слишкомъ закореиъли и слишкомъ срослись съ нимъ старославянскія начала, уже въ то время сильно искаженныя, изуродованныя вліяніемъ азіятскихъ и тъмъ болъе неспособныя къ норядку, какой являлся передовымъ людямъ подъ вліяніемъ византійскаго воспитанія. Отъ разнородности населенія, отъ непостоянства общественнаго строя, отъ безпрестанныхъ раззореній, и, слѣдовательно, отъ ненадежности гражданской жизни, въ Южной Руси видимо происходило разложеніе; изъ прежнихъ элементовъ могли сложиться какія-то новыя формы, но онъ еще не составились; не стало стараго, годнаго для поддержки, но и не образовалось еще новаго: отъ этого Кіевскую Русь не трудно было подчинить и по произволу дъйствовать на нее сильному. Только на западъ организовалось что-то новое— въ образъ Галицкой и Вольнской Земли, и только тамъ на новую силу могло наткнуться едиподержавное стремленіе восточно-русскихъ жнязей.

Всеволодъ дълалъ попытки для удержанія своего вліянія на югъ. Въ 1195 году онъ обновиль отцовскій городъ Городецъ-на-Востръ и послалъ туда своихъ тивуновъ. Въ 1200 году онъ посадилъ сына своего Ярослава въ русскомъ Переяславлъ. Съ другой стороны Романъ, соединивши Галицкую и Волынскую Земли подъ однимъ правленіемъ, стремился къ власти надъ всею Южною Русью. Такимъобразомъ, положение Русской Земли поставлено было между двухъ огней: князь Рюрикъ Ростиславичъ, послъ смерти Святослава Ольговича, по волъ Всеволода сдълался кияземъ города Кіева, будучи до тъхъ поръ кияземъ одной Кіевской Земли, и такимъ-образомъ городъ Кіевъ, по управленію, опять сталь главою Русской Земли: уже не было отдельных киязей Кіева и Земли его. Въ то же время готовпостъ однихъ склонить Южную Русь подъ верховное первенство Ростовско-Суздальской Земли не могла обойтись безъ внутренняго сопротивленія со стороны другихъ. Свъжіе признаки вражды, воспоминанія о Юріъ и Андреъ, не могли изгладиться скоро. Ольговичи должны были стоять нетолько за себя, но и за всю Съверскую Землю. Всъ киязья этой Земли, обыкновенно несогласные между собою, дъйствуютъ съобща противъ силы, которая идетъ не противъ лица каждаго изъ нихъ, но противъ нихъ всъхъ. Всеволоду помогаютъ Смольняне и Рязанцы. Рюрикъ, посаженный Всеволодомъ, чувствуетъ, что ему необходимо и сближеніе съ Ольговичами. Тогда другая сторона, ему противная, сторона западнаго края Южной Руси, въ лицъ Романа съ толпами галицкими и волынскими, сближается со Всеволодомъ, потому-что онъ пока еще не былъ опасенъ. Роману хотълось утвердиться въ Южной Руси. Въ Южной Руси пробуждается какъ-будто сознаніе единства Южной Руси; Русская (Кіевская) Земля пристаетъ къ Роману; къ нему пристаютъ Черные Клобуки; изъ всъхъ городовъ русскихъ прівхали къ нему люди, признають его, а что городово русскихо, и изо тахо людье вхаши ко Романови (Лавр. Л., 170). Народъ Южнорусскій пскаль уже лица, около котораго хотълъ сгруппироваться въ единствъ своей національности. Романъ подступаетъ къ Кіеву; Кіевляне измъняютъ Рюрику, - признаютъ Романа княземъ, отворяютъ ему Подолъ. Рюрикъ съ Ольговичами заперлись-было на Горъ, но должны были уступить. Рюрикъ увхалъ во Вручій въ Польсьь; Ольговичи обратились въ свой Черниговъ. Но Романъ уступилъ Всеволоду и, по согласію съ нимъ (ибо въ лътописи говорится, что великій князь Всеволодъ и Романъ), посадилъ въ Кіевъ Ингваря.

Была ли эта уступка Всеволоду Смѣлому, союзнику, уступкою только до поры до времени, — во всякомъ случат, кажется, Романъ думалъ о соединеніи Южной Руси подъ одною самобытною властію и, дѣйствительно, быль уже настоящимъ владѣтелемъ ея. Онъ отиравился на Половцевъ и освободилъ множество христіанскихъ душъ, и была радость по Землѣ Русской. Его дѣло казалось дѣломъ народнымъ. Радость была однако не долга. Явилось знаменіе: въ пятомъ часу ночи стало небо чермно и по землѣ, по хоромамъ, показывалась кровь, будто свѣжая, недавно

пролитая. Это было обыкновенное повърье, предзнаменовавшее явленіе общаго бъдствія. И дъйствительно, 2-го января 1204 года Рюрикъ явился съ Половцами въ Кіевъ, и створиль велико зло во русской земль, якого же зла не было отокрещенія надо Кіевомо: напасти были и взятья. не якоже нынъ зло се сстася: не токмо одино Подолье взяша и пожгоша, ино гору взяша, и митрополью Святую Софію разграбиша и Десятильную святую Богородицю разграбиша и монастыри всь, и иконы обраша, а инык поимаша, и кресты честныя и ссуды соященныя и книги и порты блаженных первых князын, еже бяху повъщали во церквахо святыхо на память собп... Черныци и черници старыя изспкоша и попы старыя и слппыя и хромыя и сухія и трудоватыя — то вся изспкоша; а что черньцово и черниць инпхо и попово и попадій и Кіаны и дицери ихо и сыны ихо, -- то все ведоша иноплеменници во въжи ит собп.... (Л. Лът., 176). Такъ несчастный Кіевъ поплатился послъдній разъ за свое древнее право быть распорядителемъ судьбы своей. Рюрикъ сълъ въ разоренномъ городъ, признавъ власть Всеволода. Въ 1208 году онъ воевалъ противъ Половцевъ, своихъ прежнихъ союзниковъ, которые помогли ему разорить Кіевъ и овладъть имъ. Война была удачна: зима была сурова, и Половцы погибали, а Русскіе избрали много планниковъ; но во время похода, въ Трипольи, Романъ внезапно схватилъ Рюрика и постригъ его въмонахи. Опять Южная Русь стала подъ его властію. Однако, вътотъ же годъ летомъ, неугомимый, деятельный князь Романъ очутился уже на границахъ Польши и воевалъ съ Казимиромъ: тутъ въ битвъ онъ палъ. Рюрикъ, узнавъ объ этомъ, сверже чернически порти и спде во Кісвп. Этотъ поступокъ не всемъ могъ показатьса дозволительнымъ; благочестивое понятіе всегда признавало, что, по уваженію къ этому званію, какимъ бы образомъ и по какимъ бы то обстоятельствамъ оно ни было принято, выхода изъ него нътъ. Жена Рюрика не только не ръщилась растричься, но еще постриглась въ схиму, чтобъ избъжать искушенія.

Съ техъ поръ въ Русской Земле несколько летъ было безпорядочное броженіе, - схватки князей, которые брали другъ у друга города, выгопяли одинъ другаго изъ владъній. Враждебною стороною Рюрика были Ольговичи, князья Съверской Земли, которые стремились захватить Южно-Русскую Землю въ систему своего рода. На челъ ихъ стоялъ Всеволодъ черниговскій. Народное участіе несомивнно въ этой борьбъ: какъ та, такъ и другая сторона воевала съ собственными силами; Дреговичи, обособленные отъ Кіева по управленью подъ властію туровскихъ и полоцкихъ князей, участвовали въ этой борьбь, держась стороны Ольговичей; Полесье стояло за Рюрика, который, после неудачь въ Кіевской Земль быгаль во Вручій и оттуда возвращался съ силами, следовательно имелъ вспоможение въ народъ Полъсскомъ. Какъ та, такъ и другая сторона въ своихъ походахъ опустошала сельскія жилища и мстила тъмъ жителямъ, которые приставали къ протавникамъ. Лътописецъ въ этомъ мъсть очевидно благосклониве къ Рюрику, чтмъ къ Ольговичамъ, и говоритъ о Всеволодъ, что онъ много зла сотвори земли русской. Паконецъ споръ этотъ кончился при посредствъ митрополита и суздальскаго князя Всеволода темъ, что Рюрикъ селъ въ Черниговъ, а Всеволодъ въ Кіевъ. Вотъ разительный примъръ того, что наслъдственный принципъ, относительно владънія землями въ одномъ родъ, еще былъ не кръпокъ. Хотя преемники Святослава княжили въ Черниговъ болъе ста лътъ, но все-еще не казалось неестественнымъ, если вмъсто ихъ сядетъ тамъ князь другой вътви. Наслъдственный обычай не могъ восторжествовать надъ сознаніемъ

единства Русской Земли и вмъстъ съ тъмъ надъ сознаніемъ права и власти целаго рода, а не ветвей его: очевидно, что князья все-еще были правители, а не властители; господствовала идея, что имъетъ право на управление Русскимъ материкомъ целый родъ, но не было строго опредълено, чтобъ каждая личность изъ этого рода имъла право владеть известною частію такого-то, а не другаго пространства, на основаніи своего ближайшаго происхожденія. Во всей Южно-Русской Земль не было уже единства родовъ, а нъсколько вътвей княжили почти безъ последовательнаго права; князья возводились игрою обстоятельствъ, или опирались на расположение воинственныхъ шаекъ; появлялись тогда новые князья въ разныхъ городахъ гдв ихъ прежде не было; такимъобразомъ случайно упоминаются князь каневскій Святославъ, князь шумскій Святополкъ. Переяславъ находился подъ управленіемъ сына Всеволода суздальскаго, который такимъ-образомъ протягивалъ руку на Южную Русь и поддерживалъ свое старъйшинство надъ князьями. Но этотъ край, сопредъльный со степями, болъе всъхъ страдаль отъ набъговъ Половцевъ; Половцы разоряли села, такъ-что жители не успъвали стропться, а киязья съ своими дружинами плохо могли оборонять ихъ. Народонаселеніе края ръдъло болъе-и-болье, а съ другой стороны русская стихія во множествѣ плѣпниковъ переходила въ степи половецкія. Въ 1212 году князья смоленскіе, по непріязни, выгнали Всеволода и посадили въ Кіевъ бывшаго смоленскаго князя, Мстислава Романовича. Права тутъ не было никакого, ибо такъ передъ тъмъ думали-было посадить княземъ Ингваря луцкаго, а потомъ удалили его и сдълали Мстислава. Всеволодъ долженъ былъ удалиться въ Черниговъ, где уже не было на свете Рюрика, и тамъ ского умеръ.

Въ 1224 году появились впервые Татары. Видно, что въсть о страшномъ явленіи, сильно поразила народный духъ. По грпхомо нашимо пріидоша языцы незнаеми, (выражается летописецъ). Эта неизвестность дышетъ чъмъ-то зловъщимъ, страшнымъ. Въсть о нихъ принесли Половцы. Страшное поражение понесли они отъ невъдомаго народа. Лътописецъ не удержался, чтобъ не припомнить при этомъ непріязни, которая немогла не таиться въ русской душь: много бо ти Половцы зла сотворища руской земли. Бого же отминение створи надо безбожными Кумаиы, сынами Измаиловыми: поблдиша ихъ Татары и инпат языкт семь. Нъсколько князей половецкихъ погибло со своими ордами. Одинъ изъ нихъ, Котянъ, тестъ Мстислава Мстиславича, тогда захватившаго Галичъ, привель къ нему много даровъ, коней, верблюдовъ и буйволовъ (дъвки были въ числъ скота) и просилъ помогать противъ невъдомаго народа. Онъ говорилъ, -- по словамъ современника-льтописца: нашу землю диесь одольли Татары, а ваша заутра возмуть пришедь; то побороните нась. Мстиславъ началъ просить русскихъ и съверскихъ князей. Собрались въ Кіевъ и приговорили: лучше намо српсти ихо на чюжей землю, нежели на своей. И разъвхались строить воиновъ каждый въ своей волости. И какъ собрались Кіевляне, Съверяне, Бълоруссы изъ Несвижа, п Путивльцы и вся Съверская Земля, Куряне и Трубчане, и Волынская, и Галицкая Земля, пристали Смоляне и двинулись за Днъпръ: Но вотъ, отъ невъдомаго народа идутъ послы и предлагаютъ имъ миръ; объясняютъ, что они собственно пошли на враговъ Русскаго народа, Половцевъ, называютъ послъднихъ своими конюхами и холопами, просятъ Русскихъ добывать съ ними Половцевъ. Русскіе такъ рашились съ ними биться, что не посмотръли на то, что званіе пословъ было священю: перебили пословъ. Русскихъ не убъдили

представленія этихъ пословъ, говорившихъ: вѣдь мы вашихъ земель не трогаемъ, ни городовъ вашихъ, ни селъ; мы не на васъ идемъ! Надобно при этомъ замѣтить, что отпошенія къ Половцамъ видно измѣнялись; у Половцевъ тоже произошли важныя перемѣны. Христіанство распрострапилось въ этомъ народъ. Два князя половецкіе, убитые въ войнѣ противъ Татаръ, были христіане (Юрій и Данило); въ то же время, когда князья собирались идти на Татаръ, одинъ изъ половецкихъ князей, Басты, принялъ крещеніе въ Кіевѣ. Видно, что присутствіе русскихъ плѣнпиковъ въ половецкихъ степяхъ распространило между Половцами христіанство и русскіе нравы. Князья были въ безпрестанномъ родствѣ; съ другой сторопы и Русскіе, отъ безпрестаннаго столкновенія, принимали элементъ воинской дикости.

Русскіе надъялись на свои сплы, особенно послъ первой удачи, когда имъ удалось разбить татарскую сторожу. Кромъ сильнаго русскаго ополченія разныхъ земель, надежда была и на Половцевъ, которые защищали свое существованіе. Ополченіе, подъ предводительствомъ 20-ти русскихъ князей, двинулось въ степь. Галичане, подъ предводительствомъ Юрія Домажирича и Держикрая Владиславича, поплыли по Дивстру; потомъ моремъ, на ладыяхъ вошли въ Днъпръ, возвели пороги и стали у ръки Хортицы --- извъстіе, показывающее, что приморье было еще въ русскихъ рукахъ. Туда прибыло и сухопутное ополченіе. Туть татарскій отрядь явился высматривать ладын русскія; князь Данило Романовичъ пустился за нимъ и разогналъ его. Галицкіе предводители дали совътъ остальному русскому войску выступить на непріятеля и пуститься за нимъ. Русскіе и Половцы перешли Днепръ, разсеяли татарскую сторожу, и восемь дней гнались за Татарами до ръки Калки. Князья между собою не ладили. Мстиславъ галиц-

кій ссорился съ Мстиславомъ кіевскимъ и узнавши, что сильное татарское войско идетъ на нихъ, не сказалъ кіевскому князю «зависти ради». Галичане съ Половцами бросились первые, сражались храбро, но Половцы, испугавшись, побъжали и опрокинули Галичанъ, - и Галичане были разбиты. Тогда Кіевляне и ополченіе Русской Земли (Украины) уперлись на каменистомъ берегу Калки, сдълали укръпленіе и оборонялись три дня. Татары, оставивши околонихъ войско, погнались за отръзанными волынскими полками, и разбили ихъ; нъсколько князей было перебито. Осажденные Кіевляне долго не сдавались. Но у Татаръ были бродники — смъшанное народонаселеніе, въроятно изъ плънниковъ русскихъ, въ разное время отведенныхъ въ плънъ; то же что внослъдстви называлось тумы; въ степяхъ они вели полукочевую жизнь; воеводою у нихъ былъ Плоскинъ. Они уже пристали къ Татарамъ. Они уговорили Кіевлянъ сдаться на искупъ. Тъ повърили и дъло кончилось темъ, что Татары положили князей подъ доски и на этихъ доскахъ сами стали объдать; однихъ Кіевлянъ погибло тогда до 10,000. Это бъдствіе наполнило Русь ужасомъ. Главное дело — не знали, что за народъ явился и чего ждать отъ него. Татары скоро повернули назадъ, но и это страшило Русскихъ: никтоже не впсть. кто суть и отколь и что языкь ихо и которого племени суть и что впра ихъ. Книжники соображали, толковали, подозрѣвали, что это люди загнанные Гедеономъ въ пустышо Етріевскую; по скончаніи временъ имъ следовало явиться и попленить всю землю отъ востока и до Ефранта и отъ Тигрь до Понтьскаго моря, кромъ Евіонія. Одни говорили, что ихъ звать — Татары, другіе — Тауромены, третьи — что это Печенъги. Опасались ихъ появленія вновь: народъ пугался разными предзиаменованіями; говорили, что не даромъ горъли лъса и болота и поднимался сильный дымъ, такъ-что нельзя было смотрѣть; потомъ покрывала землю мгла, такъ-что птицы не могли летать по воздуху, но падали и умирали. Явилась на западѣ звѣзда, ото нея же бы луча не во зрако человычимо. По закатѣ солнечномъ каждый вечерь видѣли ее на западѣ и опа была болѣе всѣхъ звѣздъ и свѣтила семь дней, а потомъ лучи ея стали являться на востокѣ; тамъ пребыла она четыре дня и потомъ исчезла. Ее считали предзнамено ваніемъ небеснаго гиѣва.

Кіевъ съ Русскою Землею продолжалъ переходить изъ однъхъ княжескихъ рукъ въ другія. Въ 1228 году имъ владълъ Владимиръ, сынъ Рюрика. Переяславль захватилъ суздальскій князь, по сладамъ предковъ протягивавшій. руку на Южную Русь, и посадиль тамъ племянника своего, Всеволода. Владимиръ Рюриковичъ, сначала въ союзъ съ Михаиломъ черниговскимъ, сталъ-было дъйствовать противъ Данила галицкаго, но потомъ при содъйствіи митрополита Кирила примирился съ нимъ; вследъ за темъ, его началъ безпокоить прежній союзникь въ распръ противъ Данила, Михаилъ черниговскій, и Владимиръ соедипился съ Даниломъ. Въ 1233 году открылась война съ Черниговскою Землею; Ольговичи призвали на помощь Половцевъ. Данило пошелъ съ ополченіемъ защищать Владимира, но былъ разбитъ. Владимиръ взятъ въ плънъ, а Данило по этому поводу лишился Галича. Его оттуда прогнали; врагъ его Михаилъ черниговскій быль призванъ въ Червоную Русь. Тогда, пользуясь такими смутами, братъ суздальскаго князя, Ярославъ, дъйствовавшій съ Михаиломъ за-одно, захватилъ Кіевъ, по былъ изгнанъ Владимиромъ Рюриковичемъ, а тотъ въ свою очередь Михаиломъ черниговскимъ, который разомъ овладълъ и Червоною и Кіевскою Русью, и Галичемъ, и Кіевомъ, и въ Галичь посадиль своего сына, Ростислава. Но скоро подияла голову

Данилова партія въ Галичъ, — прогнали Ростислава; а Михаилъ вслѣдъ затѣмъ бѣжалъ снова изъ Кіева, но не отъ князей, и не отъ партій, а услышавъ о Татарахъ. Данило захватилъ тогда Кіевъ, посадилъ тамъ своего боярина Димитрія оборонять его отъ нашествія враговъ, которые приближались грозною тучею.

Завоеватели, разоривъ Стверовосточную Русь въ 1238 году, на следующій годъ бросились на Южную. Одно войско взяло Переяславль и разорило его до основанія, уничтожило переяславскую патрональную церковь святаго архистратига Михаила; много людей перебило; иныхъ погнали въ неволю. Другое татарское ополчение отправилось къ Черингову. Одинъ изъ Ольговичей, Мстиславъ Глебовичъ, думалъ ударить на Татаръ сзади, когда они стали осаждать городъ. Черниговцы защищались отчаянно: изъ города они поражали Татаръ такими огромными камнями, что четыре человъка не могли поднять одного. Лютъбылъ бой, но все было напрасно. Войско, храбро отражавшее иноплеменниковъ, погибло въ съчь; городъ былъ взятъ и сожженъ. Татары, однако, оставили въ-живыхъ взятаго въ пленъ епископа Порфирія. После того одинъ отрядъ, подъ начальствомъ Мангу-хана, подошелъ къ Кіеву.

Завоевательное полчище стало у Песочнаго городка, построеннаго на лѣвой сторонѣ Днѣпра противъ Кіева. Лѣтописецъ говоритъ, что Татары дивовались красотѣ Кіева и величію его; хотя городъ этотъ сильно упалъ противъ прежняго отъ междоусобій и разореній, но его красивое мѣстоположеніе вообще придавало величіе всякому строенію. Мангу отправилъ въ Кіевъ пословъ требовать покорности, какъ-будто жалѣя разорять такой красивый городъ. Кіевляне перебили этихъ послапныхъ. Мангу тогда отошелъ прочь, и только погрозилъ Кіеву... Угроза была зловѣщая.

На другой годъ, весною, огромное Батыево полчище явилось опять надъ Днъпромъ, уже не затъмъ чтобъ требовать покорности, а затъмъ чтобъ истребить городъ, который такъ дерзко осмълился поругаться надъ величіемъ завоевательной силы. Татары, подъ предводительствомъ Батыя, переправились черезъ Днъпръ и обступили кругомъ городъ, и бысть градъ во обдержаніи тяжил, и бл Батый у града и вся сила его безбожная обслодяху града и не бл слышати во градп глаголюща друго ко другу во скрипаніи теллго его и множество ревенія вельблудо его и рзанія ото гласа коннаго стадъ его, и бл исполнена Земля Русьская ратныхъ (Соф. Врем., П. С. Л., т. V, стр. 175).

Кіевляне захватили въ плънъ Татарина, по имени Торвула. Онъ описалъ имъ свою силу въ угрожающемъ видъ; странныя имена богатырей, имъ перечисленныя, соединялись съ свъжими воспоминаніями плъненныхъ и разоренныхъ земель (се Бъдіяй Богатуръ и Бурундай богатырь, иже взя Болгарскую землю и Суждальскую, инъхь безъ числа воеводъ); однако Кіевляне не сдавались и ръшились, защищаясь, погибнуть. Батый направилъ особенныя усилія противъ Лядскихъ воротъ, находившихся на югозападной части Стараго Кіева, - в вроятно на нын в шиемъ Крещатикъ. Завоеватели поставили тамъ свои стънобитныя орудія, и стали громить стіны Кіева день и ночь. Кіевляне отбивались упорно, стоя на стънахъ: ломались копья, разлетались въ щены щиты, стралы омрачали свътъ, говоритъ летописецъ. Не устояли Кіевляне. Дмитрій былъ раненъ. Татары сбили осажденныхъ со стънъ и взошли на стъны. Кіевляне сомкнулись около церкви Десятинной Богородицы, и сдълали на скоро укръпленіе. 9-го мая быль последній приступь. Одна толпа народа заперлась въ церкви, другіе боролись съ Татарами. Множество народа взошло на церковь и на церковные комары съ имуществомъ и оттуда защищались Комары не выдержали тяжести и обломились. За ними повалились и церковныя стъны, — въроятно отъ ударовъ вражескихъ. Кіевъ былъ взятъ и разрушенъ. Раненный Дмитрій оставленъ живымъ, ради его мужества, — говоритъ лътописецъ (П. Собр. Л. П., 178). Онъ ношелъ вмъстъ съ Татарами. Батый приблизилъ его къ себъ, и онъ подавалъ Батыю совъты идти въ ботатую Угрію.

Темное преданіе объ этой ужасной эпохъ перешло до позднихъ потомковъ въ сказочной исторіи Михайла Семи-літка. Семильтній богатырь — типъ народной надежды на грядущія покольнія, идеалъ нестарыющейся, вычно-юной, всегда обновляющейся силы народа — защищалъ Кіевъ противъ иноплеменныхъ враговъ. Татары видъли, что онъодинъ удерживаетъ Кіевлянъ, и предложили пощаду городу, если выдадутъ имъ богатыря. Кіевляне соблазнились. Тогда Семилітокъ, выъхавъ на своемъ чудномъ конъ, ударилъ копьемъ въ Золотыя Ворота, поднялъ ихъ на воздухъ и закричалъ:

Кіяне-громадо! Погана ваша рада! Колибъ ви мене не оддали, Покії світъ-сонця Татари бъ Кіева не взяли!

Онъ превхаль сквозь татарское полинще, и враги не смъди прикоснуться къ чудотворному герою; онъ провезъ Золотыя Ворота даже до далекаго Цареграда и тамъ поставиль ихъ. Тамъ стоятъ они уже много въковъ. Кто пройдетъ мимо ихъ и подумаетъ: не быть Золотымъ Воротамъ на прежнемъ мъстъ—злато на нихъ и потускиветъ; а кто пройдетъ мимо ихъ и скажетъ: быть вамъ, Золотыя Ворота, на прежнемъ мъстъ, въ Кіевъ,—золото заблеститъ и засіяетъ!

## III.

О судьбъ народа възападной части Южнорусской Земли сохранились вообще отрывочныя и скудныя извъстія; изъ нихъ однако видно, что въ XI и XII въкахъ этотъ край, пограничный къ Польшт и Угріи, быль предметомъ нападеній со стороны этихъ странъ, и народъ неръдко подвергался бъдствіямъ разореній. Во время борьбы Владимира и Ярослава съ польскими королями, червенскіе города Земли Южнорусской переходили то въ тъ, то въ другія руки. Сцена борьбы Ярослава съ Болеславомъ по поводу Святополка разъигрывалась на Бугъ. Какъ этотъ фактъ отражался на судьбъ народа, видно изъ любонытнаго разсказа, сохраненнаго у Длугоша, что въ 1025 году Ярославъ погналъ жителей края прилегавшаго къ Червеню въ Кіевскую Землю и поселилъ ихъ на Поросьи (Порсф); съ другой стороны Болеславъ мстилъ русскому народонаселенію этого же края за тяготиніе къ Кіеву, браль знатнъйшихъ людей и переселялъ ихъ въ Польшу. Судьба по-Дивстрянского края и Покутья остается въ совершенной неизвъстности. Кажется они были незавнсимы, ибо переселеніе жителей изъ отдаленнаго края поближе къ Кіеву показываетъ, что князья кіевскіе мало имъли возможности удержать въ повиновеніи себ'в такой отдаленный край. Когда Болеславъ помогъ Изяславу и возвращался изъ Кіева въ Польшу, то по дорогъ напалъ на Червоную Русь, на берегу Сана. Изъ извъстій, сообщаемыхъ объ этомъ событіи Длугошемъ (стр. 822, т. 3, Collect. Historiar. Pol.), не видно, чтобъ жители Червоной Руси находились тогда подъ властію кіевскихъ князей. Кажется, что они былн совсемъ независимы и только вследствіе однонародности показывали тяготъніе къ Кіевской Руси. Король польскій

хотъль насильственными средствами отвратить ее отъ этого тяготвнія и подчинить Польшв. Страна около Сана была уже значительно населена; жители жили въ деревняхъ, но имфли укръпленные города, куда могли убъгать вслучав опасности; такихъ городовъ было ивсколько на берегу Сана. Народъ однако былъ вообще невоинственный, мирный; Поляки легко могли его покорить, города сдавались отъ страха: изкоторые и рашались-было защищаться, да скоро принуждены были къ повиновенію силою; а другіе сами поспъшили выговорить себъ льготы добровольною сдачею. Около Перемышля было сгущено народонаселеніе и городъ Перемышль, главный между прочими, градъ, между пригородами въ Посаньшинъ, былъ кръпче другихъ: туда убъгало жителей болъе, чъмъ въ другіе города. Они укръпили его на сколько по тогданиему умъли: городъ обвели глубокими рвами и земляными высокими валами, а съ одной стороны онъ прилегалъ къ ръкъ Сану; здёсь эта река служила естественною защитою, темъ важнъйшею, что въ то время, какъ Поляки осадили Перемышль, вода въ ръкъ Санъ переполиплась отъ дождей. Поляки, какъ следовало по тогдашнему образу веденія войны, стали разорять деревни, жечь хльбъ на поляхъ и забирать скотъ. Край былъ обиленъ и богатъ. Поляки набрали въ свой латерь много запасовъ. Перемышль состоялъ, по общему обычаю славянскихъ городовъ, изъ двухъ частей: замка или града и собственно города (мъста-посада). Не только замокъ, но и послъдняя часть была украплена. Поляки овладъли сначала частью посада, который выходиль въ открытое поле, а потомъ, на четвертый день осады, и всемъ посадомъ, и осадили замокъ. Тамъ было множество народа и такъ много жевщинъ съ дътьми, что осажденнымъ невозможно было долго прокормиться запасами, особенно послъ того какъ все находившееся въ городъ досталось

Полякамъ, и такимъ-образомъ они принуждены были сдаться отъ голода и болъзней. Польскій король сдълалъ Перемышль еще кръпче и поставилъ тамъ польскій гарнизонъ для обладанія нокоренною страною.

Этотъ разсказъ можетъ намъ указывать вообще на способъ веденія войны въ то время и на способы покоренія и подчиненія народовъ. Коль-скоро городъ, владычествовавшій надъ краемъ, доставался въ чужія руки, и весь край сельскій долженъ былъ покоряться, какъ по прежней привычкъ зависъть отъ своего главнаго мъста, которое владвло городомъ, такъ равно и по физической необходимости оставаться ему въ покорности; ибо военная сила, установившись въ городъ, всегда гото а была усмирять оружіемъ всякое пеудовольствіе сельских жителей. Въ 1073 году, Болеславъ, подъвидомъ помощи Изяславу, покушался овладъть цълою страною Волынскою, но жители не имъли добровольнаго тяготънія къ Польшъ: страну Волынскую надобно было покорить. Поляки, прежде чёмъ овладели крепкими замками, опустошили окрестныя села, сожигали жилища, жгли на поляхъ хлъбъ, грабили и убивали скотъ, толпами гнали жителей въ плънъ; король дарилъ побъжденныхъ въ неволю своимъ воинамъ. Видно, что это были тяжелыя времена для края. Народъ разорялся и терялъ свободу. Трудно было ему защищаться. Край былъ населенъ деревнями (frequentes habens vicos), городки ихъ были бревенчатые и только темъ держались, что для нихъ мъста выбирались самыя высокія. Историкъ польскій говорить о взятія трехъ городовъ: Владимира, Волыня (?) и Холма. Сначала покорилъ король собственно землю Волынскую, потомъ Владимирскую. Устрашившись опустошеній, причиняемых БПоляками, князь владимирскій, котораго называетъ Длугошъ Георгіемъ (или Григоріемъ, 1074), долженъ былъ признать себя данникомъ Болеслава.

Длугошъ повъствуетъ, что Всеволодъ (въроятно, Святославъ) вышелъ противъ него, хотълъ вырвать Вольнскую Землю изъ рукъ польскихъ, но не могъ этого сделать и самъ быль разбить. Но край этоть, не имъя тяготънія къ Польшъ, склонялся, напротивъ, къ Кіеву. Неизвъстно, какъ этотъ завоеванный Поляками край опять перешель къ русскимъ князьямъ. Въроятно, воспользовались разстроеннымъ состояніемъ Польши послѣ Болеслава. Волынь досталась опять Кіеву, но кіевскій князь сажаль тамъ своихъ посадниковъ, или другихъ подручныхъ князей. Такъ сначала владълъ тамъ Ярополкъ, сынъ Изяслава, а потомъ, подъ тъмъ предлогомъ, что онъ замышляетъ измѣну противъ кіевскаго князя, сослали его. Луцкъ добровольно призналъ княземъ Владимира Мономаха. Владимиръ данъ Давиду Игоревичу, котораго отецъ тамъ княжиль, назначенный туда отцомъ Ярославомъ. Ярополкъ повелъ на него Поляковъ, но былъ убитъ измъннически. Въ концъ XI-го въка Волынскій край терпълъ опустошение Половцевъ, Поляковъ и Угровъ, по поводу междоусобной войны южнорусскихъ князей вследъ за ослъпленіемъ Василька. На сторонъ Давида былъ Бонякъ Шолудивый съ Ордою; на сторонъ Святополка — Поляки и Угры. Во Владимиръ княжилъ сынъ Изяслава. Волынь съ тъхъ поръ осталась навсегда въ соединении съ Кіевомъ, тамъ то появлялись особые князья, то опять княземъ Владимира дълался кіевскій. Такъ напримъръ, въ 1123 году Владимиръ отданъ Андрею, потомъ въ 1136 году Изяславу Мстиславичу. Владимиръ сталъ главнымъ городомъ Волынской Земли. Случалось, что претенденты призывали Поляковъ, и тогда сельскій край страдаль. Такъ Ярославъ Святополчичь, внукъ Изяслава Ярославича, котораго родъ быль въ связи съ польскимъ домомъ, привелъ Поляковъ и Угровъ; но его постигла неудача.

Во время борьбы Изяслава Мстиславича съ Ольгови-

чами и съ Юріемъ, Волынь служила Изяславу убъжищемъ въ случат неудачи; онъ нъсколько разъ туда убъгалъ, противнный изъ Кіева, и снова возвращался набравши силъ. Волынь осталась за сыновьями его и перешла къ внуку его, Роману, который соединилъ съ Волынскою Землею подъоднимъ управленіемъ и Галицкую Землю.

Червоная Русь, по освобождении отъ власти Поляковъ, начала имъть своихъ князей Ростиславичей. Какимъ-образомъ фамилія Ростиславичей тамъ явилась—неизвъстно, но кажется, что они были призваны; потому-что Червоная Русь всегда сохраняла преимущественно предъ другими полную свободу и тамошніе князья были болье ограничены, чымъ въ другихъ мъстахъ, такъ какъ п въ Новгородъ. Жители этой страны должны были теривть отъ междоусобій по поводу ослъпленія Василька, но еще болье по поводу частыхъ войнъ съ Поляками. Такъ Длугошъ разсказываетъ (относя это неправильно къ 1125 году), что по поводу ссоры Володаря съ Поляками, они опустошили огнемъ и мечомъ Русскую Землю, пстребляли села и города, убивали людей. Когда Поляки взяли въ плънъ русскаго князя хитрымъ образомъ, по Длугошу - Ярополка, а по соображенію съ нашими лътописями-Володаря, съ объихъ сторонъ разразилась разорительная народная вражда. Галичане, врываясь въ польскіе предълы до Вислы, истребляли безъ состраданія людей, безъ различія возраста, пола и званія, и все сожигали. Потомъ Болеславъ-Кривоустый распустилъ свое войско по Руси и началось, -- по словамъ льтописца, — убійство многихъ: убивали и старыхъ, и малыхъ, мучили невинныхъ, и то была ярость, а не справедливая война. Никому не давали пощады, даже не велъно брать выкупа за жизнь непріятеля (Длуг., 953).

Когда дъти Ростислава вымерли въ первой половинъ XII въка (1141 году). Червонорусская Земля, прежде

раздъленная на удълы, соединилась подъ властію одного князя Владимира (Володимирка) Володаревича. Въ его политикъ является очевидное стремленіе обособиться и неподлежать власти Кіева, хотя впрочемъ безъ совершеннаго нарушенія связи съ домомъ, владъвшимъ Русью. Въ этомъ отношеніи личное стремленіе князя совпадаеть со стремленіемъ страны, сознававшей свою отдъльность. Такое стремленіе раздражило русскія области, потому-что въ 1144 году изъ нъсколькихъ земель двинулись на Галичъ ополченія, чтобы принудить Червоную Русь, и съ нею князя ея, наравив съ другими областями Русскаго міра признавать старъйшицство кіевскаго князя. Кром'в Русскихъ, участвовали въ этомъ д'яль иноземцы: на сторонъ князей были Поляки; Владимиръпризвалъ Угровъ. Тутъ открылся путь иноземцамъ на будущее время вмѣшиваться въ дѣла Червоной Руси и рѣшать ея судьбу: это повторялось со временемъ много разъ. Сила была на сторонъ русскаго ополченія, но Владимиръ зналъ, что Всеволодъ хочетъ упрочить за своимъ братомъ Кіевъ и объщалъ послъднему помогать; это повело къ примиренію съ кіевскимъ княземъ: Владимиръ долженъ былъ заплатить ему 1400 гривенъ серебра — огромная сумма. Такимъобразомъ дъло червонорусское было проиграно. Не могло это нравиться Галичанамъ: во-первыхъ, плата такой большой суммы должна была лечь на страну; во-вторыхъ, Галичъ со всею Землею долженъ былъ признать зависимость отъ Кіева. Составилась партія противъ князя, -- воспользовались случаемъ, когда Владимиръ увхалъ въ Тисмяницу, на охоту: охота у князей въ то время была тотъ же походъ. Недовольная партія приглашаетъ племянника Владимирова, Ивана Ростиславича, изъ Звенигорода, но согласія въ этомъ деле не было. Сильные приверженцы оставались за Владимиромъ. Такимъ-образомъ открылась междоусобная война: она была, какъ всегда, жестока, потому-что Владимиръ долженъ былъ три недъли осаждать Галичъ. Наконецъ городъбылъ взятъ. Владимиръ многихъ изъ своихъ противниковъ изрубилъ, другіе казнены лютою смертію. Это не слѣдуетъ приписывать личности самого Владимира, потому-что онъ былъ орудіе партіи, которая имѣла его на челѣ своемъ, какъ это показывается въ послѣдующихъ его дъйствіяхъ. Иванъ убѣжалъ въ Кіевъ. Кіевляне со вспомогательными дружинами другихъ Земель явились снова въ Червоную Русь—водворять Ивана, но въ Звенигородѣ приверженцы Владимира отдались.

При Изяславъ Мстиславичъ, Владимиръ постоянно держаль сторону Юрія Долгорукаго, и старался изъ этой борьбы извлечь мастную пользу присоединениемъ сосадиихъ земель. Изяславъ возбудилъ ему опасныхъ и сильныхъ враговъ въ сосъдяхъ-Уграхъ. Галичъ во всеобщей сумятицъ успълъ захватить города: Тихомль, Шумскъ, Выгошевъ, Гнойницу (Ипат. Л., 69), которые русскій князь считаль принадлежащими къ Волыни. Но послъ Игоря, Изяславъ одолълъ Юрія съ Уграми; онъ вошелъ въ Червоную Русь и пустилъ ратниковъ, т. е. разорителей, по странъ. Тогда Владимиръ принужденъ былъ смириться и объщалъ возвратить захваченные города, но не исполнилъ объщанія и не могь его исполнить, потому-что дело было ное: бояре галицкіе не дозволяли ему, - хотъли расширить свою землю. Владимиръ умеръ внезапно его считалась признакомъ Божія наказанія за клятвопреступленія. Сынъ его, Ярославъ, признанный послъ него княземъ, готовъ былъ мириться и признавалъ Изяслава сына ръшеніе; но бояре, защищая дъло своей земли, насильно вовлекли его въ войну. Русскіе и волынскіе полки и Черные Клобуки вступили въ Червоную Русь къ Теребовлю. Галичане говорили своему князю: ты еси молода, попош прочь и насо позоруй: дтло было Земли, а не киязя. Галичане были разбиты и тяжело паказаны. Русскіе набрали плъшиковъ столько, что число ихъ превышало дружину, бывшую съ Изяславомъ, и кіевскій князь приказалъ всіхъ побить, - это не казалось безчестнымъ и ужаснымъ. Бысть плачь по всей Земли Галицкой, - говорить льтописець. Неизвъстно, въ чьей власти оставались послъ того города спорные. Княжение Ярослава оспариваль претенденть его, двоюродный брать, Ивань Берладникъ; русскіе князья помогали ему, иногда употребляли его какъ пугало противъ Ярослава. Князь Юрій Долгорукій, которому нужна была помощь Галичанъ, хотелъ-было выдать этого изгнанника, но митрополить уговориль не делать этого. Изяславъ Давидовичь приняль его сторопу, получивши кіевскій столь. Была и въ самой Червоной Руси партія недовольная Ярославомъ и готовая пристать къ противнику. Когда Изяславъ Давидовичъ въ 1159 году собирался противъ Галича и приглашалъ късоюзу черниговскихъ князей, изъ Галича одна партія прислала тайно къ нему грамоту, извъщая, что есть люди недовольные Ярославомъ и готовые пристать къ Ивану; по большая часть Галичанъ оставалась втриа Ярославу. Галичане соединились съ Волынцами и успъшно содъйствовали изгнанію изъ Кіева самого Изяслава. Когда Андрей, князь Владимира - Залъсскаго, сталъ возвышаться и явно оказывать стремленіе къ гегемоніи падъ князьями, галицкая политика измѣнилась и уже не придерживалась сыпа Юрьева такъ, какъ пъкогда отца, а напротивъ, Галичане являются на стороив Изяслава Изяславича, оспаривавшаго Кіевъ у суздальскаго князя съ Волынцами. Кажется, что Галичане играли въ этихъ последнихъ междоусобіяхъ второстепенную роль, по тогда містный характеръ ихъ сталъ обозначаться. Галичъ примыкаетъ теснъе къ кругу Южной Руси; до техъ поръ, не желая подлежать Кіеву, Червоноруссы примыкали къ отдаленной сторонь; по когда въ Суздальской Земль явилось поползновеніе на подчиненіе всей Южной Руси и въ томъ числь Червоной, Галичъ уже дъйствуетъ за-одно съ Кіевомъ и Волынью. Какъ дъло касалось предпріятія, имъвишаго цълью интересъ всей Южнорусской Земли, — Галичъ посылалъ свою помощь. Такъ въ 1166 году Кіевляне, Польсчане и Волынцы со своими князьями выходили изъ Канева для обереганія торговаго пути купцовъ изъ Греціи (дондеже взыде Гречининъ и залозникъ. Ип. Л., стр. 94), — и галицкая помощь находилась съ другими ополченіями Южнорусскихъ Земель.

Волынь раздробилась тогда на многія мелкія владѣнія: быль свой князь въ Луцкѣ, были свои князья въ Бужскѣ, въ Дубровицѣ, Пересопницѣ. Одни княжества возникали, другіе исчезали, не оставляя большаго вліянія на народиую жизнь, не измѣняя ея теченія. Но при раздробленіи Волынской и Польской Земель рѣзко выдавалось единство Червоной Руси и при бо́льшемъ паденіи Кіева политическое значеніе Галича выказалось сплою обстоятельствъ, даже безъ задуманнаго плана.

Галичъ получилъ значеніе старъйшаго города, п киязь галицкій, какъ-будто силою обстоятельствъ, самъ доходиль къ достоинству старъйшаго князя. Пъвецъ Игоревъ. современникъ, такъ характеризовалъ Ярослава: Галицки осмомысле Ярославле! высоко съдиши на своем златокованнъмъ столк; подперъ горы угорскии своими эсельзными плъкы, заступивъ королеви путь, затворивь Лунаю ворота, меча времены чрезъ облаки, суды рядя до Дуная. Грады твоя по землямъ текутъ, отворяеши Кіеву врата, стръляеши съ отня злата стола за землями. Ясно изъ этого, что современники считали галицкаго киязя могущественнымъ. Галицкая Земля, то есть принадлежавшая Галичу, была общирна и за-

ключала въ себъ плодородныя пространства по Днъстру, Сану и Пруту до горъ. Дунайское устье было въ рукахъ Галича. Въроятно, Бессарабія и берега черноморскіе принадлежали ему, потому-что уже было свободное плаваніе съ Дуная и Дивстра по морю и въбздъ въ днапровское устье. Было много условій зажиточностей обитателей. Почва Червоной Руси способна для земледълія и скотоводства; ръки, въто время судоходныя, вели късообщенію съ Дунаемъ и моремъ. Это способствовало торговль съ Югомъ. Кромъ хльба, скота и кожъ, которые отпускала Червоная Русь, важивйшимъ туземнымъ продуктомъ была соль изъ Бакуты. На Черномъ моръ у Галичанъ была пристань Олешье, при устьъ Дибира; тамъ образовался складъ для торговли съ Югомъ; оттуда товары шли Дивстру и снабжали города, густо лежащие одинъ за другимъ вдоль этой ръки. Но положение Галицкой Земли въ отношеній политической самостоятельности было очень опасно; двое сосъдей каждочасно готовы были наложить руки на Червоную Русь, — Поляки, уже издавна, то овладъвавние ею, то терявшие ее и Угры. Быть-можетъ эти обстоятельства сближали Галичъ съ Греческимъ міромъ; такъ одному царевичу греческому дали въ управленіе нъсколько городовъ Червонорусской Земли.

Очевидно, что для поддержанія самобытности, Галицкая Русь должна была вступить въ болье тьсное единство съ остальною Южною Русью, чтобъ взаимными силами охранить себя. Теченіе обстоятельствъ вело къ этой связи. Жизнь народная подвергалась онасности наравить съ политическою самобытностію. Галицкая Земля при первой возможности должна была стать мѣстомъ столкновенія нѣсколькихъ враждебныхъ силъ, — театромъ войны, а тогда плохо было жителямъ того края, куда сойдутся драться между собою народы. Единовластный принципъ былъ того

да чрезвычайно слабъ. Князь галицкій былъ совершенно княземъ по старо-славянской идет. Завоеваніе, какъ видпо коснулось слишкомъ мало и непрочно Хорватовъ. Князья, правившіе Галичемъ, были избираемы и завистли отъ въча; полчища кочевыхъ ордъ были отъ него далъе, чъмъ отъ Кіева; смъщеніе съ тюркскими племенами и въ десятую долю не доходило до той степени, какъ въ Кіевъ; народность оставалась более ненарушимою. Отъ этого и древнія начала свободы удержались тамъ дол'є и развивались по славянскому образцу, со славянскими достоинствами и пороками. Какъ ни скудны наши лътописи подробностями внутреннихъ причинъ, какъ ни часто ставятъ на челъ разсказа одни лица, не показывая--- на чемъ держалась матеріяльная сила этихъ лицъ, но и изъ такихъ извъстій можно видъть, что понятіе о князъ въ Червоной Руси никакъ не доходило даже до первыхъ признаковъ царственнаго значенія и ограничивалось значеніемъ его какъ предводителя войска и правителя, совершенно зависящаго отъ въча. Галичане были судьями дъйствій своего князя, какъ политическихъ, такъ и домашнихъ. Прежде было сказано, какъ по смерти Володимирка, Ярославъ хотълъ мириться съ Изяславомъ Мстиславичемъ и готовъ былъ исполнить клятву, данную отцомъ, но Галичане не дозволили ему отдавать захваченныхъ городовъ. Ярославъ былъ зависимъ и въ семейныхъ дълахъ. Онъ поссорился съ женою, взяль себъ любовинцу и прижиль оть последней сына, Олега. Княгиня съ державшими ея сторону боярами убъжала съ сыномъ въ Польшу. Галичане лишили своего князя свободы, перебили его пріятелей и сожгли любовницу, воротили княгиню и привели князя своего къ кресту, яко ему имъти кияшию во правду. Черезъ два года сиова убъжалъ сынъ Ярослава въ Луцкъ; на этотъ разъ Ярославъ нанялъ Ляховъ за 3,000 гривенъ серебра и прину-

дилъ луцкаго князя отпустить отъ себя немилаго сына. Ярослава. Вотъ и здесь, какъ уже видели мы въ Кіеве, состдство чужеземцевъ и возможность приводить иноземные полки, могли доставлять князьямъ возможность двйствовать по своимъ видамъ вопреки народному желацію. Видно, что въ Галичъ Ярославъ мало могъ найти приверженцевъ, когда обратился къ иноземной помощи. Безъ сомивнія, это вмішательство чужеземных полковь, приводимых вкняземь, должно быть однимъ изъ элементовъ, разрушительно дъйствовавшихъ на единство и саморазвитіе народнаго духа. Сыпъ Ярославовъ, преследуемый отцомъ, персходилъ отъ князя къ князю и сдълался ихъ игрушкою, такъ-что они одинъ другому уступали его и готовы были отдать его отцу, когда нуждались въ союзъ съ нимъ, пока наконецъ съверскій князь Игорь примириль его съ сыномь. Въ 1187 году Ярославъ, умирая, просилъ Галичанъ утвердить его распоряжение о назначении Галича Олегу, меньшому сыну, а старшему Перемышль. Галичане не хотъли раздражить старика: хотя быть-можетъ находилось тогда мало соглашавинихся на его распоряжение, — они уступили; но по смерти Ярослава, Олега выгнали и посадили Владимира. Черезъ годъ Владимира, за пьянство и развратное поведеніе, выгнали и признали Романа волынского. Владимиръ ушелъ въ Угры, по король угорскій, вмасто-того чтобъ помогать ему, засадиль его въбашню, а въ Галичв посадиль своего сына. Романъ принужденъ былъ бъжать съ толпою Галичанъ.

Такъ Червоная Русь подпала подъ власть пиоплеменниковъ. Состояніе народа въ это время выказывается изъ словъ польскаго льтописца: Угры перебили много Галичапъ, противныхъ повому порядку, роздали имънія и должности своимъ, отстраняя Галичапъ. Галичане вездъ были угпетены, порабощены, унижены (Dlug., 3, VI). Владимиръ, убъжавши изъ башни и скитаясь въ Германіи, пришелъ паконецъ въ отечество и съ шайкой удальцовъ делалъ разоренія въ предълахъ Червоной Руси и въ Польшъ. Эта разбойничья шайка наспловала дъвицъ и женщинъ, не щадила маленькихъ дътей, убивала священниковъ въ священныхъ одеждахъ во время богослуженія (Cadlub., гл. 1). Лътопись русская говорить: у мужій Галикыхо почаша отоимати жены и дщери на постель къ себп, и въ божищих почаша кони ставляти (Ип. Л., 138). Между-тъмъ въ Галичъ образовалась партія, находившая себъ выгоду въ иноземпомъ владычествъ. Явилась другая, призывавшая сыпа Берладникова, Ростислава. Король, чтобы держать тверже свою власть, отвель въ Угрію родственниковъ знативйшихъ фамилій, и они теперь должны были по неволъ стоять за него. Партія болве смълая, хотввшая, при помощи Иванова сына, освободиться отъ чуждаго ига, привела изгнанника; но такъ-какъ Угровъ было много, то отъ Ивана отступили: брошенный, онъ былъ взятъ въ плънъ и Угры приложили смертное зеліе къ его ранамъ. Наконецъ, при посредствъ нъмецкаго императора, главное для того, чтобы не дать утвердиться угрскому могуществу, Казимиръ принялъ сторону изгнанника и воевода его, Василій, съ полками повелъ Владимира на Галичъ. Иноземное владычество показалось слишкомъ несноснымъ, и потому не удивительно, если Владимиру явилось много помощинковъ на Галицкой Землъ. И это облегчило ему водвориться на столъ галицкомъ. Королевичъ долженъ былъ удалиться, и Галичане увидъли, что имъ трудно отделаться отъ притязаній иноземныхъ войскъ, если онъ уже разъ объявились; надобно было искать сильной опоры; и Галичъ долженъ быль повидимому начать измъиять прежнее свое направленіе - удержать самобытность, и войти въ тъснъйшую связь съ Русскимъ міромъ. До сихъ поръ Галичане были противниками суздальскихъ князей; теперь Владимиръ послалъ ко Всеволоду искать покровительства и признаваль его старъйшинство. Романъ, разъ уже призванный, на княженіе, непріязненно смотръль на Владимира, и когда поссорился съ Рюрикомъ, то Владимиръ съ Галичанами своей партіи опустошилъ принадлежавшія волынскому князю Земли около Перемышля.

Наконецъ умеръ Владимиръ. Тогда Романъ, оказавшій большія благодъянія Казимиру польскому (потому-что возстановиль его на престоль, котораго последній лишилсябыло, когда доставиль Владимиру власть въ Галичъ), сдълался галицкимъ княземъ при помощи Казимира. Противъ него была дотого озлобленная партія, что просила польскаго короля присоединить лучше Галичъ къ Польшъ, и такимъ-образомъ рѣшалась лучше потерять независимость, чемъ иметь такого князя. Это были недоброжелатели Романа. Казимиръ слишкомъ много обязанъ былъ Роману, чтобъ согласиться на выгодное предложение, и притомъ его дълала одна только партія; была и другая, противная и сильнъйшая. Романъ, сдълавшись княземъ, по извъстіямъ польскимъ, дълалъ варварства надъ галицкими боярами: онъ ихъ зарывалъ живыми въ землю, разносилъ по членамъ, съ живыхъ сдиралъ кожи, разстреливалъ стрелами, сожигалъ огнемъ. Многихъ нельзя было умертвить явно; Романъ ласково заманивалъ ихъ къ себъ, угощалъ, ласкалъ, и когда они были спокойны и безопасны, давалъ знакъ, являлись слуги, и гости подвергались неописаннымъ мученіямъ (Boguph., 130). «Надобно прежде убить пчелъ, чтобъ медъ ъсть», говорилъ онъ. Ему хотелось истребить знатнъйшія фамилін въ Галичь. Это польское извъстіе, если справедливо, то во всякомъ случав показываеть, что двло было не Романовой личности, а Романовой партіи. Романъ не могъ дълать такихъ жестокостей, еслибъ не опирался на чемъ-нибудь. Онъ не могъ опираться на безсмысленномъ повиновеніи, потому-что достойнство князя не могло еще усвоить такого значенія, чтобъ народъ безропотно оправдываль все, что только вздумаеть князь. Онъ не опирался на чужую власть, потому-что не побоялся вскорт нарушить союзъ свой съ Поляками; слтдовательно, онъ, дозволяя себъ жестокости, долженъ былъ опираться на сильную партію, которая чрезъ посредство князя удовлетворяла своимъ враждебнымъ отношеніямъ къ противнымъ партіямъ. По-крайней-мъръ у Романа должна была быть сильная партія: это показываеть уже то, что по смерти его она сгруппировалась около его вдовы и малолътныхъ его сыновей. Въ 1201 году Романъ былъ убитъ въ сраженіи съ Поляками, съ которыми поссорился, несмотря на прежнюю тесную дружбу и взаимныя услуги. Тогда въ Галичъ открылось раздолье страстямъ и произошло запутанное столкновение и своихъ внутреннихъ и впъшнихъ стремленій.

 Лазарь Домажыричь и Иворь Молибожичь, два беззаконьника от племени смердья, и поклонистася сму до земль; Якову же удивившуся и прашавшу вини, про что поклонистася, Доброславу эке рекшу: вдах има Коломыю (Ип. Л., 179). Они возвышались пользуясь смутными обстоятельствами. Благодаря безпрестаннымъ смутамъ, усилился въ Червоной Руси боярскій элементь, особенно во время смутъ происходившихъ послъ смерти Романа. Каждый претендентъ старался набрать себъ союзниковъ и раздавалъ пособникамь, принявшимъ его сторону патрональномъ языкъ города (и прія (Данило) землю Галичскую и розда городы бояромь и воеводамь, и бышие корми у нихь много. Ип. Лът., 173). Такой счастливецъ возводилъ свою родню и пріятелей и служившихъ ему, и составлялъ около себя чадь. Они владъли землями и управляли городами. Народъ страдалъ отъ ихъ произвола. Доброславъ, вшедт въ Бакоту, все Понизье прія безъ княжа повельнія; Григорьи экс Васильевичь собъ Горную страну Перемышльскую мышляше одержати, и бысть мятежь велика ва земль и грабежь от нихо (Ип. Л., 179). Послаху исписати грабительство нечестивым боярь (ibid.). Они между собой враждовали; каждый возвышался на счетъ другаго, и каждый хотель оторвать у другаго достояніе, чтобъ улучшить свое. Этою-то враждебностію, какъ замъчено выше, объясняются тиранства киязей Владимира и Романа надъ своими противниками; партія съ своей стороны хотъла утвердиться подъ знаменемъ своего князя, а потому и поджигала его на упичтожение противниковъ. Хотя стечение обстоятельствъ во многомъ благопріятствовало тому, чтобъ Галичъ сдълался центромъ соединенія Южной Руси, но этому препятствоваль также духъ жителей, подъ тъми же обстоятельствами развившійся необузданнымъ стремленіемъ лицъ къ возвышенію какими бы то ни было путями. У Галичанъ притомъ развилось удалое уважение къ воинской доблести, какъ это видно изъ многихъ мъстъ Волынской Льтописи. Храбрость личная была добродътель и являлась въ ореолъ поэзіи. Успъхъ храбреца дълался его оправданіемъ. Бояре, становясь на общественную ступень, усвоивавшую за ними это названіе, не думали объ общемъ дёль, и потому находилось много такихъ, что приставали къ Уграмъ и возбуждали ихъ на отечество, -- другіе наводили Поляковъ, третын-такого-то и такого-то князя, и выигравшая сторона возносила этихъ князей. Когда они замъчали, что князь не проченъ, то спишили приставать къ другой партіи и къ другому князю и часто случалось, чтобъ заранве упрочить себя, подвигали враговъ на техъ, которыхъ сами призвали. Естественно, значение князя упадало болфе-и-болфе: князь не окружался никакимъ аттрибутомъ могущества; онъ постоянно дъйствовалъ по указанію бояръ (совътомъ) и какъ боярс жили между собою въ несогласіи, то безпрестанно попадалъ впросакъ; надобио было угодить однимъзначитъ приходилось раздражать другихъ. Какъ обращались съ князьями, можно видеть изъ того, что Данилу въ пиру веселящуся одинь ото тако безбожных волро лице зали ему чашею (Ипат. Л., 171). Романъ, видно, не успълъ перемучить всъхъ своихъпротивниковъ; можетъбыть изъ его благопріятелей стали противники, - только жена его съ дътьми должна была удалиться. дътей Игоря съверскаго и посадили одного личь, а другаго въ Звенигородь. Заправляль этимъ призваніемъ Володиславъ, конечно думавшій воспользоваться новыми князьями для себя. Потомъ выгнали вдову Романа изъ Владимира. Тамъ посадили третьяго Игоревича, котораго перевели въ Перемышль. Скоро однако призванные князья совершенно закружились въ этомъ омуть; бояре поджигали ихъ однихъ на другихъ, старались вооружить князей на другихъ бояръ, тв и другіе сносились съ Уграми, съ Поляками, а пъкоторые хотъли жить независимо. Между- тъмъ съ Игоревичами пришли и свои мужи и, конечно, отчасти при ихъ содъйствіи, съ помощію нъкоторыхъ бояръ, мстившихъ своимъ братьямъ, съ которыми были во враждъ, Игоревичи составили заговоръ и стали убивать величивих в боярт. Въ Летописи число убитыхъ выставлено до 500; но это быть-можеть поздивишая вставка, потому-что въ нъкоторыхъ спискахъ оно пропущено и вообще это число слишкомъ велико для числа однихъ знатныхъ (величавыхъ) особъ по преимуществу. Но главные коноводы боярскіе ушли въ Угрію; на челъ пхъ былъ Володиславъ. Когда они съ помощио подступили къ Перемышлю и приглашали жителей сдаться и выдать Игоревича Святослава, то говорили: братья, почто смущаетеся? не сін ли избиша отци ваши и братью вашю, а инти импніе ваше разграбиши и дщери ваша даша за рабы ваша, а отычествій вашими владьша иній пришельщи? (Ипат. Л., 158). Это мъсто, характеризуя способъ насилія того времени, указываетъ, что съ Игоревичами прибыли Съверцы и они-то поставили себя въ положение иноземцевъ къ Галичанамъ. Не только Угры были тогда вызваны боярами. Когда Володиславъ съ братіею бъжали въ Угры, другіе ушли къ Полякамъ и призывали ихъ на помощь, третьивъ Бълзъ, гдъ княжилъ удъльный князь Всеволодъ, четвертые въ Пересопницу на Волынь. Игоревичи съ своей стороны закликали Половцевъ. Такимъ-образомъ въ Червоной Руси явились разорительныя полчища иноземцевъ. Можно представить себъ, какъ тяжело для массы народа должна была отзываться эта трагедія. Дело Игоревичей было проиграно, несмотря на Половцевъ; князья взяты въ плънъ. Бояре владимирскіе и галичскіе - на челъ первыхъ Вячеславъ, на челъ другихъ Володиславъръшились наконецъ принять себъ княземъ Данила, сына Романова, тогда бывшаго еще дитятею. Его посадили на столь въ церкви Богородицы, въ Галичь. Трое изъ Игоревичей, - Романъ, Святославъ и Ростиславъ, взятые въ плънъ Уграми, -- были выпрошены Галичанами на свой судъ и повъшены. Фактъ оригинальный, показывающій что въ Червоной Руси родъ князей не считался уже выше обыкновенныхъ родовъ и жизнь ихъ подлежала общему суду народному. Зпаченіе Рюрикова рода видимо упало. Галичъ не считалъ уже ничьего права княжить у себя не только за тою или другою вътвію князей, но и вообще за Рюриковымъ родомъ. Скоро Володиславъ подобралъ себъ партію, и выгналь Данила съ матерыю, а Володиславъ захватилъ правленіе п сталъ килокитися (1208—1209). Угорскій король поспішиль воспользоваться новымь порядкомь и обобралъ Володислава и его пріятелей, съ которыми непременно должень быль Володиславь разделить свою власть, такъ-что товарищъ его, Судиславъ, весь въ злато премпнися, т.е. откупался отъ венгерскаго короля. Володиславъ торжественно съдъ на столь. Такимъ-образомъ княжеское достоинство выступило изъ Рюрикова рода; этимъ, казалось, удъльный укладъ начиналъ повый поворотъ и опъ возникалъ прежде всего въ Галичъ, - тамъ подавали примъръ; тамъ стали князей казнить смертью, не обращая вниманія на ихъкняжеское достоинство; тамъ стали принимать особъ не отъ Рюрпкова рода. Почти можно по этому предвидъть, какъ бы разыгралась исторія удъльнаго уклада безъ техъ обстоятельствъ, которыя способствовали единовластію. Русь возвратилась бы къ порядку, существовавшему до призванія Варяговъ, то есть у разныхъ народовъ въ разныхъ Земляхъ были бы свои князья, свои въча, не связанныя уже единствомъ княжеского рода.

Но это новое явленіе, возникновеніе новыхъ родовъ на

мъсто единаго княжескаго, уже втечени въковъ освятившаго древностію свое званіе въглазахъ народа, встръчено было сосъдними князьями и Поляками не отрадно. Напали Поляки; ихъ тяжкія посъщенія были такъ непріятны, что народъ готовъ былъ повиноваться скоръй Володиславу, чёмъ иноземцамъ. Наконецъ, после непродолжительныхъ сумятицъ, Земля Галицкая подпала подъвласть иноплеменниковъ. Лестько польскій передълиль ее съ Уграми. Не есть лппо боярину княжити во Галичь (Ип. Сп., 160), говориль онь, -- но поими диерь мою за сына своего Коломана и посади во Галичи. Галичь достался Уграмъ. Въ немъ посаженъ Коломанъ. Перемышль достался Лестьку. Но явился внезапно удалой Мстиславъ, борецъ правды удъльнаго уклада охранникъ новгородской свободы. Мстиславъ отдалъ за Данилу свою дочь; спачала не успълъ противъ Угровъ п Поляковъ, а потомъ привелъ Половцевъ и выгналъ иноплеменниковъ. Воевода угорскій Филъ, называемый въ нашей лътописи Филя Прегордый, — говорившій поговорку: «единъ камень --- много горнцевъ побиваетъ», --быль взять въ плень, Мстиславь сделался кияземъ галицкимъ. Но не утишилась Земля. Александръ, князь бъльзскій, не ладилъ съ Даниломъ, княжившимъ во Владимиръ; народъ въ Бъльзской Землъ пилъ тогда горькую чашу: «попленена бысть около Бельза и около Червена Даниломъ и Василькомъ и вся Земля поплънена бысть; бояринъ боярина плънивша, смердъ смерда, градъ града, якоже не остатися ни единой вси неплъненъ (Ипат. Сп., стр. 163.) Потомъчрезъ два года Александръ бъльзскій настроилъ Мстислава Удалаго противъ зятя Данила. Последній призваль Поляковъ на помощь: Данину эке князю восоавшю ст Апхи землю Галичьскую и около Любачева, и плыни всюземлю Бъльзеськую и Червеньскую даже до оставших Васильку киязю многы плъны приемшю стада коньска и кобылья (Ип. Сп., 165). Князья вскоръ помирились; о послъдствіяхъ, какія имѣлъ народъ отъ этого мимошедшаго облака между тестемъ и зятемъ никто не думалъ. Отважный, прямой характеръ Мстислава Удалого никакъ не могъ сладить съ извилистыми кознями бояръ: одни ему совътовали то, другіе иное, — онъ не имѣлъ рѣшимости Романа и одного изъсвоихъ враговъ только изгналъ. По совъту бояръ, онъ отдалъ дочь за угорскаго королевича, управлявшаго Понизъемъ, и самъ долженъ былъ удалиться изъ Галича. Бояре не захотѣли его; нашлась партія, предавшая отечество снова Уграмъ, потому-что надъялась возвыситься.

Время 1226—1237 было запутанное для Южной Руси, Князья шли однив на другаго, ссорились, мирились, опять ссорились. Данило стремился къ покоренію себъ всей Волыни; кром'в Владимира, Луцка, Черностава, — уже Пересопница и Берестье тогда были въ его рукахъ. Пошли на него Кіевляне, Черниговцы, Съверцы, Туровцы, Пиняне, приглашены Половцы. Данило успаль разрушить этотъ союзъ протпвъ себя, оказалъ услугу польскому князю Конраду и въ 1229 г. покусился опять на Галичъ. Партія, педовольная Уграми, приглашала его; это были враги Судислава, сильнъйшаго изъ бояръ, который правилъ тогда съ своими клевретами всею Галицкою Землею отъ имени королевича. Эта партія призвала Данила. Домъ Судислава и все имущество было расхищено, — таковъ былъ обычай: имущество тъхъ, кто навлекъ на себя месть или кару народную, предавалось разграбленію. Самъ Судиславъ въвиду народа бъжалъ съ королевичемъ; въ него кидали каменьями и кричали: «изыди изъ града, мятежниче земли». Данило отпустилъ безъ преслъдованія королевича, помия прежнюю дружбу съ отцемъ его. Лишившись всего, сверженный съ своего величія, Судиславъ побудилъ короля Бълу явиться въ Русь въ силъ тяжиъ. Но Богъ послалъ на него архангела

Михаила, который отвориль небесныя хляби: угорскія лошади тонули, грязли и падали. Угры подступили къ Галичу. Но у Данила были Половцы Бъгбарсовы. Дивстръ разлился и съигралъ «игру злу» Уграмъ, такъ-что Уграмъ было плохо и запасы у нихъ погипли; они умирали съ голода. Удалилась угорская рать. Но на слъдующій годъ (1230) партія бояръ, враждующая съ Даниломъ, составила заговоръ умертвить Данила и Василька и возвести на столъ киязя бъльзскаго, Александра, ихъ двоюроднаго брата. Одинъ изъ бояръ, Филиппъ, устроилъ пиръ въ Вишив и звалъ туда князей-братьевъ съ этой коварной целью. Но тысячскій Демьянъ предупредиль ихъ. Князья ополчились на Александра; Александръ призвалъ Угровъ. Данило опять лишился Галича. Въ 1234 г. одинъ изъ бояръ, придерживавшійся партіи угорской, бывшій у короля воеводою, по имени Глебъ Зеремевичъ, перешелъ на сторону Данила. Королевичъ Судиславъ и тысячскій Дьянишъ съ королевскою партіею заперлись въ Галичъ. Когда Данило подошелъ къ Галичу, королевичъ умеръ и Данило овладълъ Галичемъ; но князь луцкій Володимиръ пригласилъ его воевать противъ черниговскихъ князей. Галичане опустошили Землю Черниговскую съ Даниломъ; народъ терпълъ за князей своихъ, но Галичанамъ заплатили тъмъ же. Когда Василько, братъ Даниловъ, оставался въ Галичъ, бояре составили заговоръ противъ него и Данила, и пригласили Михаила черниговского. Очевидно, что такъ поступали потому, что надъялись возвыситься съ помощію новыхъ князей. Съ ними были въ союзъ болоховскіе князья; это, въроятно. были особы не Рюрикова рода, но бояре, сдълавшіеся владътелями. Данило счастливо привелъ Торковъ и разбилъ Галичанъ. Болоховскіе князья были схвачены и приведены плънными во Владимиръ. Однако новая Михаилова партія, посадивши у себя Михаила въ Галичь, заключила въ то же

время союзъ съ Конрадомъ польскимъ и призвала половцевъ, для новыхъ разореній. Данило до поры до времени долженъ былъ уступить и удовольствовался тъмъ, что Михаилъ и сынъ его Ростиславъ отдалъ ему Перемышльскую Землю въ управление. На сторонъ Михаила были Поляки; но Данило отстранилъ польское союзничество съ Михаиломъ тъмъ, что поднялъ на Конрада Литву; Михаилъ отнялъ у Данила уступленный Перемышль, а самъ отправился въ Кіевъ, а въ Галичъ оставался сынь его Ростиславъ. Тогда Даніилъ заключилъ союзъ съ Уграми, прежними своими врагами. Данило подступилъ къ городу Галичу. Галичанамъ надобли смуты и безпрерывныя перемъны власти. Они собрались на въче и избрали Данила княземъ. Епископъ Артемій и дворскій Григорій стали было противиться, но увидъли, что всъ желаютъ Данила и сами отправились къ нему съ поклономъ.

Данило объявилъ противникамъ своимъ примиреніе и не сталъ никого преслъдовать. Прежніе князья, да и самъ Данило, едва ли могли бы ръшиться не последовать здесь голосу своей партін, и всякая партія всегда требовала мести, пбо цёль ея была занять мъсто тъхъ, которые ей враждовали. Но на этотъ разъ не партія, а большинство народа было на сторонъ Данила.

Время княженія Данила не могло благопріятствовать спокойному теченію пародной жизни, не смотря на внашній признакъ политической целостности во всей Южной Руси. Въ 1240 году пронеслась опустошительная буря Татаромонгольского нашествія. Послъ взятія Кіева, разрушительное полчище двинулось на Колодежный. То былъ первый городъ западнаго края Южно-Русской Земли, павшій въ руки завоевателей. Жители сначала храбро защищались, но завоеватели предложили имъ сдаться, объщая пощаду. Русскіе видъли, что отъ такого полчища нельзя отделаться

легко, и послушались; Татары всъхъ перебили: таковъ у шихъ былъ обычай — обманывать и истреблять врага всеми средствами. Взять быль Каменець, взять Изяславль, взять былъ Володимиръ-Волынскій, взять наконецъ и Галичъ. Современникъ не распространяется въ подробностяхъ взятія городовъ, но городовъ этихъ было много иможе ильсть числа, а о судьов жителей льтописецъ повъствуетъ очень кратко, но довольно выразительно и понятно: изби и не щадя. Впрочемъ города кажется не были сожжены и вообще бъдствіе, постигшее жителей Червоной Руси, захватило меньшую массу народопаселенія, чёмъ въ ниыхъ земляхь Русп, потому-что тысячскій Даниловъ, Димитрій, подружившійся съ Татарами въ Кіевъ, побуждаль ихъ скоръе выходить въ Угрію, предупреждая Батыя, что, въ случат промедленія, Угры успъють собраться съ сплами и дадуть отпоръ: Земля та есть сильна, сберутся на тя и не пустять тебе во землю свою (Ин. л. 178). Народъ оставлялъ свои домы и прятался въ лъсахъ и горахъ. Самъ Данило убъжалъ въ Польшу и переждалъ татарское прохожденіе въ Судомпръ. Между-тъмъ, пока Татаре были въ Угріи, Ростиславъ, сынъ черинговскаго князя, сделался орудіемъ противной Данилу партін; около него собралась толпа некателей, думавшихъ, по обычаю, возвыенться при всякой перемънъ; союзниками его были и бологовские князья, уже выпущенные Даниломъ изъ плъца. Лътописецъ намекаетъ, что они попадались (въроятно послъ того, какъ были пленены Даниломъ) въ пленъ Полякамъ, но Данило и Василько освободили ихъ. Эти князья тяготились претензіями, какія оказываль на нихъ князь Червоной Руси и потому приняли татарское нашествіе за удобный случай утвердить свою независимость. Прежде чёмъ Татары, пзъ любвикъ разрушенію, стали разорять ихъ земли, князья эти послали къ Батыю согласіе быть покорными и служить ему.

И Батый оставиль въ поков ихъ землю съ тъмъ, чтобы владъльцы ея орали и съяли пшеницу и просто для продовольствія Татаръ, которые предполагали утвердить свои колоніи въ разоренной странь. Эти-то бологовскіе князья стали съ Ростиславомъ. Сторону его приняли также другіе сильные владътели, бояре или имъвшіе свои земли въ Червоной Руси, или получившіе въ управленіе города и смотръвшіе на управляемые ими края, какъ на свою собственность. Ростиславъ около семи лътъ боролся съ Даниломъ, но постоянно успахъ оставался на строит посладняго, хотя за Ростислава были и Угры и Ляхи. Наконецъ въ 1249 г. Данило окончательно побъдилъ Ростислава, въ кровопролитной битвъ на р. Санъ разбивъ помогавшихъ ему Угровъ и убивъ угорскаго бана Фила (прегордаго Филю); Ростиславъ бъжалъ, и не возвращался болье, получивъ удъльное княжество въ Мачвъ, на берегахъ Савы. Раздраживши и Угровъ и Поляковъ партіи Лестьковыхъ дътей, Данило находился вътакомъ положеніи, что надобно было ему держаться Татаръ, чтобъ по-крайней-мъръ страхомъ ихъ помощи удержаться противъ западныхъ своихъ состдей. И онъ выбралъ удачно. По требованію татаръ онъ прівхалъ въ Переяславль, гдв уже поселились постоянно Татары. Онъ долженъ былъ тахать къ Куремст, предводителю татарской орды, кочевавшей въ Южной Руси, а потомъ на Волгу къ Батыю, потвишлъ хана темъ, что поклонился, по его требованію, кусту и согласился, въ угоду повелителю, пить кобылій кумысъ. Видпо, что въ Южной Руси это униженіе поражало сильнъе умы и сердца, чъмъ подобное въ съверной съ тамошними киязьями. О элье эла честь Татарская! Данилови Романовичю, князю бывшу велику, обладавшу Рускою землю, Кіевому и Володимерому и Галичему со братому си инъми странами: нынк съдить на кольну и холопому называеться, и дани хотять, экивота не чиеть

и грозы приходять (Ип. л. 185). Какъ ни обидно было такое унижение и непривычно для буйныхъ княжескихъ головъ, да зато Данило, пробывши 25 дней у Татаръ, отпущено бысть, и поручена бысть земля его ему. Въэтихъ многознаменательныхъ словахъ заключается зародышъ новаго уклада русской политической жизни. До сихъ поръ политическая судьба Русскихъ краевъ зависъла отъ столкновенія побужденій, отъ случая — если можно допустить это слово. Право было одно — воля массы; иногда она страдательно принимала что ей давалось; но все-таки принципа другаго небыло, кромъ согласія или непротиводъйствія массы. Теперь это право — была власть завоевателей. Съэтого утвержденія власти Данила надъ Червонорусскою к Волынскою Землями, начинается господство единодержавнаго принципа въ Южной Руси, который впоследствіи, перешелъ въ руки литовскихъ обрусившихся князей и послъ долгихъ колебаній со старымъ удельновечевымъ выработалъ государство подъ именемъ Великаго Княжества Литовскаго.





## двъ Русскія народности.

Безъ всякаго сомнънія, географическое положеніе было первымъ поводомъ различія пародностей вообще. Чъмъ пародъ стоитъ на болъе дътской степени цивилизаціи, тъмъ болье и скорье географическія условія способствують сообщенію ему своеобразнаго типа. Не имъя твердыхъ началъ, народы легко измъняются, переходятъ съ одного мъста на другое, потому-что запасъ воспитанія, полученнаго на прежнихъ жилищахъ, слишкомъ скуденъ, -- п развиваясь на повосельт, опп принимаютъ и усвонваютъ легко новыя условія, какія сообщаются имъ характеромъ мъстности п стеченіемъ обстоятельствъ. Борьба можеть быть темъ пезначительнъе, чъмъ менъе въ народъ того, на что можно опереться. Но тв, которые на прежней родинв успъли получить что-иибудь такое, что удовлетворяло ихъ, сознавалось полезнымъ или священнымъ, тъ, и перемъпяя отечество, переносятъ въ него старые зачатки и они для нихъ становятся точками опоры, когда условія новаго отечества начиуть побуждать ихъ къ самонзмъненію. Понятно, что Англичанинъ, переселившійся близко къ тропикамъ, долго будетъ сохранять свою цивилизацію, свои привычки и понятія, пріобрътенныя воспитаніемъ на своемъ съверномъ островъ. Напротивъ, если бы перевести толпу американскихъ Индійцевъ въ Россію, то при сообщеніи съ Русскими они бы усвоили образъ господствующей туземной народности; если же бы оставить ихъ изолированными отъ сближенія съ съверною образованностію, они въ ближайшихъ покольніяхъ измънились бы сообразио климату, почвъ и мъстности, и образовали бы сами изъ себя совершенно иную народность, въ которой только слабыми чертами отзывалось бы то, что напоминало имъ отдаленную родину. Въ глубокой древности, во времена юпости народовъ, переходы ихъ изъ края въ край порождали своеобразные типы и образовали народности.

Но пароды не измѣнялись и ихъ народности не формировались отъ одинхъ переходовъ и вообще отъ географическихъ условій. Вмъсть съ тьмъ дъйствовали жизненныя историческія обстоятельства. Переходя съ міста на місто, они не оставались изолированными, но находились въ сношеніяхъ или въ столкновеніяхъ съ другими народами: отъ взаимнаго тренія завистло ихъ развитіе и образованіе жизненныхъ формъ. Другіе подвергались измѣненіямъ, не перемъняя жительства, отъ наплыва или вліянія сосъдей и пришельцевъ; наконецъ, такіе или иные повороты ихъ общественнаго быта отпечатлъвались на народномъ существъ и клали, на будущія времена, особыя примъты, не сходныя съ прежними, и такимъ образомъ мало по малу народъ въ теченіи временъ измінялся и становился уже не тотъ, чемъ былъ изкогда. Все это составляетъ то, что можно однимъ словомъ назвать историческими обстоятельствами. Здёсь большая или меньшая степень развитости цивилизацій способствуеть скортишему или медленному дъйствію вліянія изменяющихъ пачаль. Все здесь происходить по тому же закону, какъ и тогда, когда измѣненія производятся географическими условіями. Народъ образованный кръпче стоить за свое прежнее, упорнъе хранитъ свои обычаи и память предковъ. Завоеванная Римомъ Греція покоряетъ потомъ Римь своею образованностію, тогдажакъ завоеванная тъмъ же Римомъ Галлія теряетъ свой языкъ и народность, уступая болъе образованнымъ и сильнымъ завоевателямъ. Встръча съ народомъ слабъйшимъ укръпляетъ народность сильнъйшаго, какъ встръча съ сильнъйшимъ ослабляетъ.

Образование народности можеть совершаться въразныя эпохи человъческого развитія, - только это образованіе идеть легче въ детстве, чемъ въ зреломъ возрасте жизни человъчества. Измънение народности можетъ возникнуть отъ противоположныхъ причинъ: отъ потребности дальнъйшей цивилизаціи и отъ оскудънія прежней и паденія ея, отъ свъжей, живой молодости народа и отъ дряхлої: старости его. Съ другой стороны, почти такое же упорство народности можетъ истекать и отъ развитія цивилизаціи, когда народъ выработалъ въ своей жизни много такого, что ведетъ его къ дальнъйшему духовному труду въ той же сферт; когда у него въ запаст много интересовъ для созиданія изъ нихъ новыхъ явленій образованности, и отъ недостатка вившнихъ побужденій къ дальнейшей обработкъ запасенныхъ матеріаловъ образованности; когда народъ довольствуется установленнымъ строемъ и не подвигается далье. Посльднее мы видимъ на тъхъ народахъ, которые приходять въ столкновение съ такими, у которыхъ силы болве, чъмъ обыкновенно: верхніе слои у этихъ мародовъ усвоиваютъ себъ народность чужую, народность господствующую надъ ними, а масса остается съ прежнень чародностію, потому-что подавленное состояніе ея не дозволяетъ ни собраться побужденіями къ развитію тъхъ вычаль, какія у ней остались отъ прежняго времени, но усвоивать чуждую народность вслёдъ за верхними слоями. Литература есть душа народной жизпи, — есть самосознаніе народности. Безъ литературы послѣдняя — только страдательное явленіе, и потому чѣмъ богаче, чѣмъ удовлетворительнѣе у народа литература, тѣмъ прочнѣе его народность, тѣмъ болѣе ручательствъ, что онъ упорнѣе охранитъ себя противъ враждебныхъ обстоятельствъ исторической жизни, тѣмъ самая сущность народности является осязательцѣе, яснѣе.

Въ чемъ же состоить эта сущность вообще? Выше мы сказали, что явленія внѣшней жизни, составляющія сумму отличій одной народности отъ другой, суть только наружные признаки, посредствомъ которыхъ выражаетъ себя то, что скрывается на днѣ души народной. Духовный составъ, степень чувства, его пріемы или складъ ума, направленіе воли, взглядъ на жизнь духовную и общественную, все, что образуетъ нравъ и характеръ народа, — это сокровенныя внутреннія причины, его особенности, сообщающія дыханіе жизни и цѣлостность его тѣлу. Все, что входитъ въ кругъ этого духовнаго народнаго состава, не высказывается по одиначкѣ, отдѣльно одно отъ другато, но вмѣстѣ, нераздѣльно, взаимно поддерживая одно другое, взаимно дополняя себя, и потому все вполнѣ составляетъ единый стройный образъ народности.

Приложимъ эти общія черты къ нашему вопросу о различіи нашихъ русскихъ народностей велико-русской и мало-русской или южно-русской.

Начало этого отличія теряется въ глубокой древности, какъ и вообще распаденіе Славянскаго племени на отдъльные народы. Съ тъхъ поръ, какъ о Славянахъ явились извъстія у греческихъ писателей, они уже были раздълены и стали извъстны то подъ большими отдълами, то въ разнообразіи малыхъ вътвей, изъ которыхъ многія не знаешь куда пріютить. Такъ, по Прокопію, Славянское племя пред-

ставляется раздъленнымъ на двъ большія вътви: Антовъ и Славовъ; по Іорнанду — на три: Славовъ, Антовъ и Венедовъ. Безъ сомивнія, каждая изъ большихъ вътвей дробилась на меньшія. Извъстія Прокопія и Маврикія о томъ, что Славяне вели между собою безпрестапныя войны и жили разстянными группами, указываютъ на существование дробленія народныхъ отдівловъ; потому-что гдів вражда между группами народа, тамъ неизбъжно черезъ то самое образуются этнографическія особенности и отличія. У Константина Порфиророднаго исчисляются уже разныя мелкія вътви Славянъ. У нашего первоначального лътописца отдълъ собственно Русскихъ Славянъ изображается раздробленнымъ на несколько ветвей, каждая съ отличіями отъ другой, со своими обычаями и нравами. Безъ сомивнія между одними нзъ нихъ болве взаимнаго сродства, чвмъ между другими, и такимъ-образомъ насколько этнографическихъ вътвей начали, въ болъе обобщенномъ образъ своихъ признаковъ, представлять одну народность, также какь и всё вмёстё русско-славянскія народности одну общую, русскую, въ отношенін другихъ славянскихъ племенъ на югъ. Но есть ли въ древности слады существованія южно-русской народности, было ли вившиее соединение славянскихъ народовъ юго-западнаго пространства нынфшней Россіи вътакомъ видъ, чтобъ они представляли одну этнографическую группу? Прямо объ этомъ въ латописи не говорится; въ этомъ отношенін счастливъе бълорусская народность, которая, подъ древнимъ именемъ Кривичей, обозначается ясно на томъ пространствъ, которое она занимала впослъдствіи и зашимаетъ въ настоящее время со своимъ раздъломъ на двъ половины: западную и восточную. На югъ, въ древности, упоминаются только народы, п нътъ для нихъ общаго сознательно-одинакаго для всёхъ пазванія. Но чего не договариваетъ летописецъ въсвоемъ этнографическомъ очеркъ, то дополняется самой исторіей и аналогіей древняго этнографическаго развътвленія съ существующимъ въ настоящее время. Самое наглядное доказательство глубокой древности южнорусской народности, какъ одного изъ типовъ Славянского міра, слагающого въ себъ подраздълительные признаки частностей, -- это поразительное сходство южнаго нарачія съ новгородскимъ, котораго нельзя не замътить и теперь, по совершении многихъ переворотовъ, способствовавшихъ къ тому, чтобы стереть и измѣнить его. Нельзя этого объяснить ни случайностью, ни присутствіемъ многихъ разсъянныхъ чертъ южнорусскаго наръчія въ великорусскихъ областныхъ нарвчіяхъ; если одинъ признакъ встричается въ томъ или въ другомъ мисти и не можетъ служить самъ по себъ доказательствомъ древняго сродства однихъ предпочтительно предъ другими, то собраніе множества признаковъ, составляющихъ характеръ южнаго нартчія въ новгородскомъ, несомитню указываетъ, что между древними Ильменскими Славянами и Южноруссами было гораздо большее сродство, чемъ между Южноруссами и другими славянскими племенами русскаго материка. Въ древности это сродство было наглядние и ощутительние. Оно прорывается и въ новгородскихъ лътописяхъ и въ древнихъ письменныхъ памятникахъ. Это сродство не могло возникнуть иначе, какъ только въглубокой древности, потому что эти отдаленные, перехваченные другими народностями, края не имъли такого живаго народнаго сообщенія между собою, при которомъ бы могли перейти съ одного на другое сходные этнографические признаки. Только въ незапамятныхъ доисторическихъ временахъ скрывается его начало и источникъ. Оно указываетъ, что часть южнорусскаго племени, оторванная силою неизвъстныхъ намъ теперь обстоятельствъ, удалилась на стверъ и тамъ водворилась со своимъ наръчіемъ и съзачатками своей общественной жизии, выработанными еще на прежней родинъ. Это сходство южнаго нартчія съ ствернымъ, по моему разумънію, представляетъ самое несомивниое доказательство древности и наръчія и народности Южной Руси. Разумъется, было бы неосновательно воображать, что образъ, въ какомъ южнорусская народность съ ея признаками была въ древности, тотъ самый, въ какомъ мы ее встръчаемъ въ послъдующія времена. Историческія обстояне давали народу стоять на одномъ мъстъ тельства и сохранять неизмънно одно положение, одну постать. Если мы, относясь къ древности, говоримъ о южнорусской народности, то разумбемъ ее въ томъ видв, который былъ первообразомъ настоящаго, заключалъ въ себъ главныя черты, составляющія неизмѣнные признаки, сущность, народнаго типа, общаго для встхъ временъ, способнаго упорно выстоять и отстоять себя противъ всъхъ напоровъ враждебно-разрушительныхъ причинъ, а не тъ измъненія, которыя этотъ типъ то усвоивалъ въ течени времени и переработываль подъ вліяніемь главных своих началь, то принималъ случайно и терялъ, какъ временно наплывшее и несвойственное его природъ.

Обращаясь къ русской исторіи, можно прослѣдить, какъ недосказанное лѣтописцемъ въ его этнографическомъ очеркъ о Южной Руси, само собой высказало себя въ цѣпи обстоятельствъ, образовавшихъ историческую судьбу южнорусскаго народа. Если первоначальный этнографъ, исчисляя своихъ Поляиъ, Древлянъ, Улучей, Волынянъ, Хорватовъ, не далъ имъ всѣмъ одного названія, отдѣльнаго отъ другихъ Славянъ русскаго материка, то имъ его дала вскорѣ исторія. Это названіе—Русь, названіе первоначально Порусско-варяжской горсти, поселившейся среди одной изъ вѣтвей южнорусскаго народа и поглощенной ею вскорѣ. Уже въ ХІ вѣкъ названіе это распростра-

нилось на Волынь и на ныпъшною Галицію, тогда какъ не переходило еще ни на съверо-востокъ, ин къ Кривичамъ, ни къ Новгородцамъ. Уже ослъпленный Васплько, псповъдуясь въ своихъ намъреніяхъ присланному къ нему Василію, говорить о планъ мстить Ляхамъ за землю Русскую и разрушить не Кіевъ, по ту страну, которая впослъдствіи усвоила себъ название Червоной Руси. Въ XII въкъ, въ земль Ростовско-Суздальской, подъ Русью разумыли вообще юго-западъ нынышней Россіи въ собирательномъ смысль. Это названіе, отличное отъ другихъ славянскихъ частей, этнографическимъ названіемъ южнорусскаго народа; мелкія подраздъленія, которыя исчислиль льтописецъ въ своемъ введеніи, исчезли или отошли на третій плапъ, въ тънь; онъ были, какъ видно, не очень значительны, когда образовалось между ними соединение и выплыли наружу одии общіе, единые для нихъ признаки. Названіе Руси за пынашнимъ южнорусскимъ народомъ перешло и къ иностранцамъ, и всъ стали называть Русью не всю федерацію Славянских племенъ материка нынфшней Россій, сложившуюся съ прибытія Варяговъ-Руси подъ верховнымъ первенствомъ Кіева и не псчезнувшую, въ духовномъ сознаніи, даже и при самыхъ враждебныхъ обстоятельствахъ, поколебавшихъ ея вившиюю связь, а собственно юго-западъ Россіи, населенный тъмъ отдъломъ Славянского племени, за которымъ теперь усвоивается названіе Южнорусскаго или Малороссійскаго. Это названіе такъ нерешло съ последующихъ временъ. Когда толчокъ, данный вторичномъ вилывомъ Литовскаго племени въ судьбу Славянскихъ народовъ всей западной части Русскаго материка, соединилъ ихъ въ одно политическое тъло и сообщилъ имъ новое соединительное прозвище — Литва, это прозвище стало достояніемъ Бълорусскаго края и бълорусской народности, а южнорусская осталась съ своимъ древнимъ привычнымъ названіемъ Руси.

Въ XV въкъ различались на материкъ пынъшпей Россіи четыре отдъла Восточно-славянскаго міра: Новгородъ, Московія, Литва и Русь; въ XVI и XVII, когда Новгородъ быль стёртъ, — Московія, Литва и Русь. На востокъ имя Руси принималось какъ принадлежность къ одной общей славянской семьв, развътвленной и раздробленной на части, на юго-запада это было имя ватви этой семын. Суздалецъ, Москвичъ, Смолянинъ-были Русскіе по тъмъ признакамъ, которые служили органами ихъ соединительности вмѣстъ: по происхожденію, по въръ, по кинжному языку и соединенной съ нимъ образованности; Кіевляцинъ, Волынецъ, Червопорусъ-были Русскіе по своей мъстности, по особенностямъ своего народнаго, общественнаго и домашняго быта, по нравамъ и обычаямъ; каждый былъ русскимъ въ техъ отношеніяхъ, въ какихъ восточный Славянинъ былъ не Русскій, но Тверитянинъ, Суздалецъ, Москвичь. Такъ-какъ слитіе земель было дёло общее, то древнее названіе, употребительное въ старину для обозначенія всей федераціи, сделалось народнымъ и для восточной Руси, коль скоро общія начала поглотили развитіе частныхъ: съ именемъ Руси для нихъ издревле соединялось общее, сравнивающее, соединительное. Когда изъ разземель составилось Московское государство, это государство легко назвалось Русскимъ, и народъ, его составлявшій, усвоилъ знакомое прежде сму названіе, и отъ признаковъ общихъ перенесъ его на болве мъстные и частные признаки. Имя Русскаго сделалось и для севера и для востока темъ же, чемъ съ давинхъ летъ оставалось какъ псключительное достояние погозападнаго народа. Тогда последній остался какъ бы безъ названія; его местное частное имя, употреблявшееся другимъ народомъ только какъ общее, сдълалось для послъдняго тъмъ, чъмъ прежде было для перваго. У южнорусскаго народа какъ будто было похищено его прозвище. Роль должна была перемъниться въ обратномъ видъ. Такъ какъ встарину съверовосточная Русь называлась Русью только въ общемъ значеніи, въ своемъ же частномъ имъла собственныя наименованія, такъ теперь южнорусскій народъ могъ назваться Русскимъ въ общемъ смыслъ, но въ частномъ, своенародномъ, долженъ былъ найти себъ другое названіе. На западъ, въ Червоной Руси, гдъ опъ сталъ въ сопротивление съ чуждыми народностями, естественно было удержать ему древнее названіе въ частномъ значенін, и такъ Галицкій Червоноруссъ остался Русскимъ, Русиномъ, ибо имълъ столкновеніе съ Поляками, Нъмцами, Уграми; въ его частной народности ярче всего высказывались черты, составлявшія признаки общей русской народности, являлась принадлежность его къ общему русскому міру, черты такія, какъ въра, книжный богослужебный языкъ и псторія, напоминавшая ему о древней связи съ общерусскимъ міромъ. Все это предохраняло его отъ усилій чуженародныхъ элементовъ, грозившихъ и грозящихъ стереть его. Но тамъ, гдъ та же народность столкнулась състверною и восточнорусскою, тамъ название Русскаго, по отношению къ частности, не имъло смысла, ибо Южно-руссу не предстояло охранять тъхъ общихъ признаковъ своего бытія, которые не разнили, а соединяли его съ народомъ, усвоившимъ имя русское. Тутъ название Русского необходимо должно было замфииться такимъ, которое бы означало признаки различія отъ Восточной Руси, а не сходства съ нею. Этихъ пародныхъ названій являлось много, и, правду сказать, пи одного не было вполив удовлетворительного, можеть быть потому что сознаніе своенародности не вполит выработалось. Въ XVII въкъ являлись названія: Украина, Малорос-

сія, Гетманщина, — названія эти невольно сдівлались теперь архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни третье не обнимало сферы всего народа, а означало только мъстныя и временныя явленія его исторіи. Выдуманное въ последнее время названіе Южиоруссово остается пока книжнымъ, если не навсегда останется такимъ, потому-что, даже по своему сложному виду, какъ-то неусвоительно для обыденной народной ръчи, не слишкомъ любящей сложныя названія, на которыхъ всегда почти лежитъ отпечатокъ задуманности, отчасти, ученой вычурности. Мимоходомъ замвчу, что изъ всъхъ названій, какія были выдумываемы для нашего народа, чтобъ отличить его отъ великорусскаго, болье всъхъ какъ то приняло полное значение названіе  $Xox_{n}a$ , не по своей этимологіи, а по привычк $\mathfrak{T}$ , съ какою усвоили его Великоруссы. По крайней мъръ, сказавши Хохоло, Великоруссъ разумъетъ подъ этимъ словомъ дъйствительно народный типъ. Хохолъ для Великорусса есть человъкъ, говорящій извъстнымъ наръчіемъ, имьющій извъстные пріемы домашией жизни и нравовъ, своеобразную народную физіономію. Странно было бы думать о возможпости принятія этого насмѣшливаго прозвища народа за серьёзное названіе народа, --- все равно, какъ если бы Ан-гличанинъ прозвище Джона-Буля сделалъ серьёзнымъ именемъ своего племени. Но изъ всъхъ существовавшихъ прозвищъ и названій, это едва ли не болѣе другихъ усвоенное въ смыслъ народной особенности. Не только Великоруссы называютъ Южноруссовъ Хохлами, но и сами послъдніе не ръдко употребляють это названіе, не подозръвая уже въ немъ инчего насмъщливаго; впрочемъ, это только въ восточномъ крав пространства, заселеннаго Южноруссами. Пеусвоиваемость его всемъ южнорусскимъ народомъ, не менъе его пасмъшливаго происхожденія, не дозволяетъ искать въ немъ приличнаго названія для народа.

Но я отклонился насколько отъ своей цали. Дало въ томъ, что названіе Руси укрѣпилось издревле за южнорусскимъ народомъ. Названіе не возникаетъ безъ факта. Нельзя навязать народу ни съ того, ни съ сего какое-нибудь имя. Это могло приходить въ голову только такимъ мудрецамъ, противъ которыхъ мы недавно писали (1) и которые намъ сообщили прекурьёзную новость, какъ Екатерина И, Высочайшимъ повелъніемъ, даровала Московскому народу имя Русскаго и запретила ему употреблять древнее свое имя — Москвитяне. Вытоть съ названіемъ развивалась и самобытная исторія жизни южнорусскаго народа. Извъстно, въ какое напріятное положеніе поставляютъ насъ старые наши літописцы, коль скоро мы захотимъ изследовать судьбу старой народной жизии: насъ угощаютъ досыта княжескими междоусобіями, извъстіями о построеніи церквей, со щепетильною точностію сообщають о дняхъ, даже о часахъ кончины князей и епископовъ; по какъ постучишься къ нимъ въ двери сокровищинцы народной жизни — тутъ они и вмы и глухи, и заброшены давно въ море забвенія ключи отъ этихъ завътныхъ дверей. Слабыя, неясныя тъни остались отъ далекаго прошедшаго. Но и этихъ твней пока достаточно, чтобы видъть, какъ рано Южная Русь пошла инымъ, своеобразнымъ путемъ возрастать отлично отъ съвера. Одни и тъ же общія начала на югъ, устанавливались утверждались, видонзмёнялись шнымъ образомъ, чъмъ на съверъ. До половины XII въка съверъ, а еще болве — стверовостокъ, намъ мало извъстны. Лътописныя сказанія техъ времень вращаются только на югь; новгородскія літописи представляють какъ-будто какоето оглавление утраченияго летописиаго повъствованія: такъ коротки и отрывочны мъстныя извъстія, въ нихъ со-

<sup>(1)</sup> См. февральскую книжку «Основа».

хранившіеся, и, признаюсь, какъ-то странно слышать проповъдываемыя нъкоторыми почтенными изслъдователями и усвоенныя учителями въ школахъ глубокомысленныя наблюденія надъ развитіемъ новгородскихъ общественныхъ началъ соразмърно переворотамъ и движеніямъ удъльнаго Русскаго міра, — когда на самомъ деле тутъ можно судить только о развитіи новгородскихъ льтописей, а никакъ не новгородской жизни. Но о судьбъ съверо - восточнаго Русскаго міра, этой Суздальско-Ростовско-Муромско-Рязанской страны, въ раннія времена нашей исторіи не осталось даже и такого оглавленія, и это темъ досадиве, когда знаешь, что именно тогда-то въ этомъ крав и образовалось зерно великорусской народности, и тогдато пустила она первые ростки того, что впоследствіи сделалось рычагомъ соединенія и всего Русскаго міра, и залогомъ грядущаго обновленія всего Славянскаго... Ея таинственное происхождение и дътство облечено непроницаемымъ туманомъ. При невозможности разсъять его густые слои, остается или поддаться искуппенію и пуститься въ безконечныя догадки и предположенія, либо, какъ нъкогда дълали, успокоиться на утишающей всякое умственное волиеніе мысли, что такъ угодно было верховному промыслу, и что причины---почему великорусская народность стала такою именно, какою явилась впослъдствін, завистли отъ неисповтдимой воли. И тотъ и другой способъ мышленія не удовлетворяетъ нашей потребности. Догадки и предположенія не сдълаются сами собою истинами, если не подтвердятся или очевидными фактами, или несомитниой логической связью явленій. Мы несомитваемся въ промысле; но веримъ при этомъ, что все, что ни случается въ міръ, управляется тъмъ же промысломъкакъ извъстное, такъ и не извъстное, —а опираясь въ суждепіяхъ только на промыслъ, не останется ничего для само-

го сужденія. Дело исторіи — изследовать причины частныхъ явленій, а не причину причинъ, недоступную человъческому уму. Единственно, что мы знаемъ о съверо-востокъ-это то, что тамъ было Славянское народонаселеніе посреди Финновъ и съ значительнымъ перевъсомъ падъ последними; -- что край этотъ имель те же общіе зачатки, какіе были и въ другихъ земляхъ Русскаго міра; но не знаемъ ни подробностей, ни способа примъненія общихъ началъ къ частнымъ условіямъ. На югв, между темъ, весь народъ южнорусскій, въ началь ІХ въка, ощутительно обозначается единствомъ; не смотря на княжескія перегородки, онъ безпрестанно напоминаетъ о своемъ единствъ событіями своей исторіи; онъ усвоиваетъ одно имя Руси; у него один общія побужденія, один главныя обстоятельства вращаютъ его; его части стремятся другъ къ другу, -тогда какъ земли другихъ вътвей общерусскаго Славянскаго племени, напримъръ, Кривичи, обособляются своеобразными частями въ федеративной связи. Новгородъ, обособленный съ своею землею на съверъ, постоянно стремится къ югу; онъ ближе къ Кіеву, чемъ къ Полоцку или Смоленску. И это, конечно, происходить отъ ближайшей этнографической его связи съ югомъ.

Съ половины XII въка обозначается въ исторіи характеръ Восточной Руси Ростовско-Суздальско-Муромско-Рязанской земли. Явленія ея самобытной жизни, по древней нашей лѣтописи, начинаются съ тѣхъ поръ, какъ Андрей Юрьевичъ, въ 1157 году, былъ избранъ особымъ княземъ всей Земли Ростовско-Суздальской. Тогда-то явно выказывается своеобразный духъ, господствующій въ общественномъ строѣ этого края и складъ понятій объ общественной жизни, управлявшій событіями, — отличіе этихъ понятій отъ тѣхъ, которыя давали смыслъ явленіямъ въ Южной Руси и въ Новгородѣ. Эпоха эта чрезвычайно

важна и представляетъ драгоцънный предметъ для изследователя нашего прошедшаго: тутъ открывается нарисованиая, хотя не ясно, на подобіе изображеній въ нашихъ старыхъ рукописяхъ, картина дѣтства великорусскаго народа. Тутъ можно видѣть первые ростки тѣхъ свойствъ, которыя составляли впослѣдствіи источникъ его силы, доблестей и слабостей. Словно, вы читаете дѣтство великаго человѣка и ловите, въ его ребяческихъ движеніяхъ, начатки будущихъ подвиговъ.

Что отличаетъ народъ великорусскій въ его дътствъ отъ парода Южной Руси и другихъ земель русскихъ это стремленіе дать прочность и формальность единству своей земли. Андрея избираютъ единымъ во всей земль, на всъ города. У него нъсколько братьевъ и два племянника; ихъ изгоняютъ, дозволяютъ оставаться только двумъ: одному, который, по бользии, не можетъ быть никакимъ дъятельнымъ членомъ земли, и другому, который не показываетъ пикакихъ властолюбивыхъ наклонностей. Изгнаціе братьевъ не дъло единаго Андрея, но дъло цълой Земли. Летописецъ края говоритъ, что тъ же, которые поставили Андрея, тъ же изгиали меньшихъ братьевъ. единство, къ которому явно стремились понятія, не могло однако сразу утвердиться и обратиться въ постоянный и привычный порядокъ; впоследствін земля снова имела разомъ нъсколькихъ князей; но за то одинъпзънихъ былъ великій князь верховный всей земли. Вмѣстѣ съ тѣмъ тогда уже является стремленіе подчинпть своей земль другія Русскія земли. Такъ Муромская и Рязанская земли уже были подчицены съ своими князьями князю Ростовско-Суздальскому. Это не были личныя желанія однихъ князей, — напротивъ: киязья, принадлежа къ роду, котораго значение связано было съ единствомъ всей Русской федерацін, сами заимствовали въ Восточно-Русской мъстности

это мъстное стремленіе. Изъ нъсколькихъ чертъ, сохраненныхъ летописцемъ, при всей скупости последняго на заявленіе народныхъ побужденій, видно, что князья въ дълахъ, обличавшихъ, по видимому; ихъ личное властолюбіе, действовали по внушенію народной воли, и то, что приписывалось ихъ самовластію, надобио будетъ приписать самовластнымъ наклопностямъ твхъ, которые окружали князей. Когда Всеволодъ захотълъ отпустить пойманныхъ князей: своего племянника и Глъба Рязанскаго, Владимірцы не допустили до этого и приговорили ослівпить пхъ. Когда тотъ же Всеволодъ идетъ на Новгородъ и осаждаетъ Торжокъ, опъ расположенъ къ мпру и не хочетъ разорять волости, но дружина его требуетъ этого: оскорбленіе князю она считаетъ оскорбленіемъ себъ. «Мы ие ипловать ихо пришли», говорять Владимірцы пропичечески. Такимъ образомъ, стремленіе подчинить Новгородъ и вражда съ Новгородомъ истекала не изъ княжескихъ, а изъ народныхъ побужденій, и оттого-то Новгородцы, отбивъ Суздальцевъ отъ стънъ своего города, скоро сходились съ Суздальскими князьями и, напротивъ, неистово мстили Суздальцамъ, продавая каждаго Суздальца по двъ погаты. Оттого съ такимъ ожесточеніемъ, съ такою надмешностію ополчалась Суздальская земля против'ь Новгородцевъ, вошедшихъ туда побъдителями подъ знаменемъ Мстислава-Удалого. Нъсколько разъ можно заметить, какъ во время нападеній князей Восточно-Русской Земли на Новгородъ, прорывалась народная гордость этой земли, уситвшая уже образовать предразсудокъ о превосходствъ своего народа предъ Новгородцами п о правъ своего первенства надъ ними. Элементы образованности, воснитанные на Кісвской почвъ подъ православными понятіями, перешли въ Восточную Землю и тамъ приняли иного рода ростъ и явились въ иномъ образъ. Вмъсто Кіева южнаго, явился на востокъ другой Кіевъ — Владиміръ; по всему видно, — существовала мысль создать его другимъ Кіевомъ, перенести старый Кіевъ на новое мъсто. Тамъ явилась патрональная церковь святой Богородицы Златоверхой и Золотыя Ворота, яв ілись названія кіевскихъ урочищъ: Печерскій городъ, ръка Лыбедь. Но нельзя было стараго Кіева
оторвать отъ днъпровскихъ горъ; тъ же отростки подъ
съверо-восточнымъ небомъ, на чужой почвъ, выросли иначе, инымъ деревомъ, другіе плоды принесли.

Старыя Славянскія понятія объ общественномъ строъ признавали за источникъ общей народной правды волю парода, приговоръ въча, изъ кого-бы-то ни состоялъ этотъ пародъ, какъ бы пи собиралось это въче, смотря но условіямъ; эти условія то разширяли, то съуживали кругъ участвующихъ въ делахъ, то давали вечу значеніе всенароднаго собранія, то ограничивали его толпою случайныхъ счастливцевъ въ игръ на общественномъ полъ. При этомъ давно возникла и укоренилась въ понятіяхъ идея князя - правителя, третейского судын, установителя порядка, охрапителя отъ вившнихъ и внутреннихъ безпокойствъ; между въчевымъ и княжескимъ началомъ само собою должно было возпикнуть противорачіе; но это противоръчіе улегалось и примирялось призначіемъ народной воли въча подъ правомъ князя.... Киязь былъ необходимъ, по князь избирался и могъ быть изгнанъ, если не удовлетворяль тёмь потребностямь народа, для которыхь быль нуженъ, или же злоупотреблялъ свою власть и значеніе. Принципъ этотъ въ XI, XII и XIII въкахъ выработывается вездъ: и въ Кіевъ, и въ Новгородъ, и въ Полоцкъ, и въ Ростовъ, и въ Галичъ. Его явление сообразовалось съ различными историческими впутрениими обстоятельствами и разными условіями, въ какія поставлены были судьбою русскія земли. Этотъ принципъ принималь то болье единовластительнаго, то болъе народоправнаго духа; въ однъхъ земляхъ князья выбирались постоянно изъ одной линіи и такимъ образомъ водвореніе ихъ приближалось къ наслъдственному праву, и если не совершенио образовалось послъднее, то потому только, что не успъло заглушиться выборное право, которое, по своему существу, умъряло непреложность обычая; въ другихъ, — въ Новгородъ, — при выборъ князя народная воля не соблюдала вовсе никакихъ обычаевъ преемничества, кромъ насущныхъ текущихъ условій края.

Въ Кіевъ напрасно было бы искать какого нибудь опредълениаго права и порядка въ преемничествъ князей. Существовала, правда, въ ихъ условіи, неясная идея старъйшинства, но народное право избранія стояло выше ея Изяславъ Ярославичъ былъ изгнанъ Кіевлянами. ляне избрали Полоцкаго князя, случайно сидъвшаго въ Кіевской тюрьмъ и ужъ ни по какому праву не ожидавшему такой чести. Изяславъ только съ помощію чужеземцевъ утвердился снова въ Кіевъ. То былъ родъ чужеземнаго завоеванія и недаромъ, послі того, Поляки начали смотріть на Южную Русь, какъ на свою лену. Чрезъ нъсколько времени, едва только Кіевскій князь избавиль и себя и Кіевлянъ отъ пособниковъ, какъ былъ снова изгнанъ. Киязь Черниговскій вступиль на княженіе Кіевское. Изяславъ опять долженъ быль бъжать. Хотя, по этому поводу, въ льтописи и не говорится объ участіи Кіевлянъ, но само собою разумъется, что оно было: съ одной стороны, не могли Кіевляне любить князя, который приводиль на нихъ чужеземцевъ и отдавалъ на казнь техъ, кого подозревалъ въ нерасположении и верховодствъ надъ народомъ въ минуту своего изгнанія, съ другой — и Святославъ не могъ бы водвориться въ Кіевъ и свободно имъ править четыре года, если бы встрътилъ оппозицію въ народъ. Въ даль-

нъйшей исторіи нъсколько разъ у льтописца упоминается прямо, что князья водворялись по избранію и также прогонялись; что въче считало за собою право судить ихъ, прогонять и казнить установленныя ими второстепенныя власти, а иногда и ихъ самихъ. Мономахъ былъ избранъ и, въ то же время, постигъ народный судъ приближенныхъ прежняго князя. Всеволодъ, желая передать княженіе брату Игорю, не могъ этого сделать иначе, какъ испросивъ согласіе въча; то же въче низвергло Игоря и прпзвало Изяслава Мстиславича, п потомъ убило Игоря. Изяславъ Давидовичъ, Ростиславъ Мстиславичъ, Мстиславъ Изяславичъ, Романъ Ростиславичъ, Святославъ Всеволодовичь, Романъ Мстиславичь — обо всъхъ этихъ князьяхъ есть черты, показывающія, что они были избраны волею Кіевлянъ. Мало-по-малу значеніе народа, руководящаго делами, осталось за воинственною толною дружинъ, шаекъ, составлявшихся изъ разныхъ удальцовъ; они-то возводили и низвергали князей; князья были какъ бы орудіемъ ихъ, и — какъ всегда бываетъ въ воинской державъ могли держаться только силою воли, умъньемъ, а не значеніемъ, какое занимали въ своемъ родъ.

Ипородцы тюркскаго племени—Чершые Клобуки, Тор-ки, Берендъй, — играли здъсь дъятельную роль наравиъ съ туземцами, такъ что масса, управлявшая дълами края, представляла пеструю смъсь племенъ. Таковъ былъ образъ быта Кіевской земли. Козачество уже возпикало въ XII— XIII въкъ. Въ Червоной Руси князья тоже избирались и прогонялись. Киязь до того былъ зависимъ отъ въча, что даже семейная его жизиь состояла подъ коитролемъ Галичанъ. Въ Галицкой землъ народная сила и значеніе сосредоточились въ рукахъ бояръ, — лицъ, которые силою обстоятельствъ выступали изъ массы и овладъвали дълами края. Здъсь уже прорывались начала того панства, ко-

торое, подъ польскимъ владычествомъ, охватило страну и, противопоставивъ себя массъ народа, вызвало наконецъ ее въ лицъ козаковъ. Читая исторію Южной Руси XII и XIII въка, можно видъть юношескій возрасть того общественнаго строя, который является въ возмужаломъ видъ черезъ нъсколько стольтій. Развитіе личнаго произвола, свобода, неопределительность формъ-были отличительными чертами южно-русского общества въ древніе періоды, и такъ оно явилось впоследствии. Съ этимъ вместе соединялось непостоянство, недостатокъ ясной цели, порывчатость движенія, стремленіе къ созданію и какое-то разложение педосозданнаго, все, что неминуемо вытекало изъ перевъса личности надъ общинностью. Южная Русь отнюдь не теряла чувства своего народнаго единства, но не думала его поддерживать: напротивъ, самъ народъ, по видимому, шелъ къ разложенію и все таки не могъразложиться. Въ Южной Руси не видно ни мальйшаго стремленія къ подчиненію чужихъ, къ ассимилированію инородцевъ, поселившихся между ея корепными жителями; въ ней происходили споры и драки болъе за оскорблениую честь или за временную добычу, а не съ цълію утвердить прочное въковое господство. Только на короткое время, когда пришельцы Варяги дали толчекъ Полянамъ, послъдніе дълаются какъ бы завоевателями народовъ: является идея присоединенія земель, потребность центра, къ которому бы эти земли тяпули; но и тогда не видно ни мальйшихъ попытокъ плотно прикръпить эти земли. Кіевъ шикакъ не годился быть столицею централизованнаго государства; онъ не искалъ этого; онъ даже не могъ удержать первенства надъ федераціей, потому что не съумблъ организовать сс. Въ натурт южно-русской не было пичего насилующаго, нивеллирующаго, не было политики, не было холодной расчитанности, твердости на пути къ предназначенной цели. Тоже самое является на отдаленномъ съверъ, въ Новгородъ; суровое небо мало измънило тамъ главныя основы южнаго характера, и только неблагодарность природы развила болте промышленнаго духа, но не образовала характера расчета и купеческой политики. Торговая дъятельность соединялась тамъ съ тою же удалью, съ тою же неопределенностію пели и нетвердостью способовъ къ ея достиженію, какъ и воинственное удальство южныхъ шаекъ. Новгородъ былъ всегда родной братъ юга. Политики у него не было; опъ не думалъ утвердить за собою своихъ обширныхъ владеній и сплотить разнородныя племена, которыя ихъ населяли, и ввести прочную связь и подчиненность частей, установить соотношение слоевъ народа; строй его правленія быль всегда подъ вліяніемъ неожиданныхъ побужденій личной свободы. Обстоятельства давали ему чрезмърно важное торговое значеніе; но онъ не изыскивалъ средствъ обращать въ свою пользу эти условія и упрочить выгоды торговли для автономін своего политического тела; оттого опъ, въ торговомъ отношении, попалъ совершенно въ распоряжение иностранцевъ. Въ Новгородъ, какъ и на югъ, было много порывчатаго удальства, широкой отваги, поэтическаго увлеченія, но мало политической предпрівмчивости, еще менте выдержки. Часто горячо готовился онъ стоять за свои права, за свою свободу, но не умълъ соединить побужденій, стремившихся, повидимому, къ одной цели, но тотчасъ же расходившихся въ приложенін; потому-то онъ всегда уступаль политикь, отплачивался продуктами своей торговой дъятельности и своихъ владъній отъ покушеній Московскихъ князей даже и тогда, когда, казалось, могъ бы съ пими сладить; онъ не предпринималъ прочныхъ мъръ къ поддержив своего быта, которымъ дорожилъ; не шелъ впередъ, но и не стоялъ болотной водой, а вращался, кружился на одномъ мѣстѣ. Предъ глазами у него была цѣль, но неопредѣленная, и не сыскалъ онъ прямого пути къ ней. Онъ сознавалъ единство свое съ Русскою землею, но не могъ сдѣлаться орудіемъ ея общаго единства; онъ хотѣлъ, въ тоже время, удержать въ этомъ единствъ свою отдѣльность и не удержалъ ея. Новгородъ, — какъ и Южная Русь, — держался за федеративный строй даже тогда, когда противная буря уже сломила его недостроенное зданіе.

Точно такъ и Южная Русь сохраняла, втечене въковъ, древнія понятія; перешли они въ кровь и плоть послѣдней, безсознательно для самаго народа: и Южная Русь, облекшись въ форму козачества, — форму, зародившуюся собственно въ древности, — искала той же федераціи въ соединеніи съ Московією, гдъ уже давно не стало началъ этой древней федераціи.

Выше я замътилъ мимоходомъ, что козачество началось въ XII—XIII въкъ. Къ сожальнію, исторія Южной, Кіевской, Руси, какъ-будто проваливается послъ Татаръ. Народная жизнь XIV и XV въковъ намъ мало извъстна; по элементы, составлявшіе начало того, что явплось въ XVI въкъ ощутительно, въ формъ козачества, не угасали, а развивались. Литовское владычество обновило одряхлъвшій, разложившійся порядокъ, такъ точно, какъ нъкогда прибытіе Литовской Руси на берега Дивира обновило и поддержало упавшія силы, разложившіяся подъ напорами чуждыхъ народовъ. Но жизнь пошла по прежнему. Князьки не Рюрикова, но уже новаго, Гедиминова дома, обрусъвъ скоро, какъ и прежніе, стали, какъ эти прежніе, играть своею судьбою. До какой степени было здёсь участіе парода, -- за скудостію источніковъ нельзя определительно сказать; несомивнио, что въ сущности было продолжение прежняго: тъ же дружины, тъ же воинственныя

толпы помогали князьямъ, возводили ихъ, вооружали одчихъ противъ другихъ. Соединение съ Польшею собрадо живучіе элементы Руси и дало имъ другое направленіе: изъ неосъдлыхъ правителей, предводителей шаекъ, оно сделало поземельныхъ владетелей; является направленіе замънить правомъ личныя побужденія, оставляя въ сущпости прежнюю ея свободу - соедишить съ гражданскими понятіями и умерить необузданность личности. Народъ, до того времени вращавшійся въ омуть всеобщаго произвола, то порабощенный сильными, то, въ свою очередь, сбрасывающій этихъ сильныхъ для того, чтобъ возвести другихъ, теперь подчиняется и порабощается правильно, то есть, съ признаніемъ до ніжоторой степени закопности, справедливости такого порабощенія. Но тутъ старорусскіе элементы, развитые, до извъстной степени, еще въ XII въкъ и долго крывшіеся въ народъ, выступають блестящимъ метеоромъ въ формъ козачества. Но это козачество, какъ возрождение стараго, носить въ себъ уже зародышъ разрушенія. Оно обращается къ тъмъ пдеямъ, которыя уже не паходили пищи въ современномъ ходъ псторическихъ судебъ. Козачество XVI и XVII и удъльность въ XII и XIII въкъ гораздо болъе сходны между собою, чъмъ сколько можно предположить: если черты сходства вившняго слабы въ сравненіи съ чертами вишиняго несходства, за то существенно внутреннее сходство. Козачество тоже разнороднаго типа, какъ древнія кіевскія дружпны также въ немъ есть примъсь тюркскаго элемента, также въ немъ господствуетъ личный произволъ, тоже стремленіе къ извъстной цъли, само себя парализующее и уничтожающее, та же неопределительность, то же непостоянство, то же возведение и низложение предводителей, тъ же драки во имя ихъ. Можетъ быть важнымъ покажется то, что въ древности обращалось внимание на родъ предводителей, ихъ происхождение служило правомъ, а въ козачествъ, напротивъ, предводители избирались изъ равныхъ. Но скоро уже козачество доходило до прежияго удъльнаго порядка и конечно бы дошло, еслибы случайныя обстоятельства, чисто мимо всякихъ предполагавшихся законовъ поворачивающія ходъ жизненнаго теченія, не помѣшали этому. Когда Хмельницкій успѣлъ заслужить славу и честь у козацкой братіи, она возводила въ предводители его сыпа, вовсе неспособнаго по личнымъ качествамъ. Выборы гетмановъ долго вращались около лицъ, соединенныхъ родствомъ съ Хмельницкимъ, и только прекращеніе его рода было поводомъ, что родовое княжеское начало древней удѣльности не воскресло снова.

На востокъ, напротивъ, личная свобода съуживалась и, наконецъ, уничтожилась. Въчевое начало нъкогда и тамъ существовало и проявлялось. Избраніе князей также было господствующимъ способомъ установленія власти; но тамъ понятіе объ общественномъ порядкъ дало себъ прочный залогь твердости, а на помощь подоспъли православныя идеи. Въ этомъ дълъ, какъ пельзя болъе, высказывается различіе племенъ. Православіе было у насъ едино и пришло къ намъ чрезъ однихъ лицъ, изъ одного источника; классъ духовный составляль одну корпорацію, независимую отъ мъстныхъ особенностей политического порядка: Церковь уравнивала различія; и если что, то-именно истекавшее изъ церковной сферы должно было приниматься одинаково во всемъ русскомъ міръ. Не то, однако, вышло на дълъ. Православіе принесло къ намъ идею монархизма, освящение власти свыше, окружило понятіе о ней лучами верхнаго міроправленія; православіе указало, что въ нашемъ земномъ жизнечномъ теченій есть Промыслъ, руководящій нашими поступками, указывающій намъ будущность за гробомъ; породило мысль, что событія совершаются около насъ то съ благословенія

Божія, то навлекають на нась гиввъ Божій; православіе заставило обращаться къ Богу при началъ предпріятія и принисывать уситать божію изволенію. Такимъ образомъ, не только въ непонятныхъ, необыкновенныхъ событіяхъ, но и въ обычныхъ, совершающихся въ кругъ общественной дъятельности, можно было видъть чудо. Все это виесено было повсюду, повсюду принялось до извъстной степени, примънилось къ историческому ходу, но нигдъ не побъдило до такой степени противоположныхъ старыхъ понятій, нигдт не выразилось съ такою приложимостью къ практической жизни, какъ въ Восточной Руси. При своей всеобщности, православіе давало однако пъсколько простора и мѣстнымъ интересамъ: оно допускало мъстную святыню, которая не переставала быть всеобщею, но оказывала свое покровительство особенно одной мъстности. Такъ во всъхъ земляхъ русскихъ возникли патрональные храмы; въ Кіевъ-Десятинная Богородица и Софія; въ Новгородъ и Полоцкъ — святая Софія; въ Черниговъ и Твери — святый Спасъ, и такъ далъе; вездъ върили въ благословение на весь край, исходящее изъ такого главнаго храма. Андрей во Владимиръ построилъ церковь святой Богородицы златоверхую, помъстивъ тамъ чудотворную икону, похищенную имъ изъ Вышгорода. Нигдт до такой степени святыня патрональнаго храма не являлась съ плодотворнымъ чудодъйствущимъ значеніемъ, какъ тамъ. Въ лътописи Суздальской земли, каждая побъда, каждый успъхъ, чуть не каждое сколько нибудь замізчательное событіе, случавшееся въ краї, называется чудомъ этой Богородицы (сотвори чудо святая Богородица Владимірская).

Идея высшаго управленія событіями доходить до освященія усивка самого по себв. Предпріятіе удается, следовательно оно вательно—оно благословляется Богомъ, следовательно оно корошо. Возникаеть споръ между старыми городами Рос—

товско-Суздальской земли и новымъ-Владимиромъ. Владимиръ усивлъ въ спорв; опъ беретъ перевъсъ: это-чудо Пресвятой Богородицы. Замъчательно мъсто въ лътописи, когда послъ признанія, что Ростовцы и Суздальцы, какъ старшіе, действительно поступали по праву (хотяще свою правду поставити), послъ того какъ дъло этихъ городовъ подводится подъ обычай всёхъ земель русскихъ, летописецъ говоритъ, что противясь Владимиру, они не хотъли правды Божіей (не хотяху створити правды Божія) н противились Богородиць. Ть города хотьли поставить своихъ избранныхъ землею князей, а Владимиръ поставилъ противъ нихъ Михаила, и лътописецъ говоритъ, что сего же Михаила избра святая Богородица. Такимъ образомъ Владимиръ требуетъ себъ первенства въ Землъ, на томъ основаніи, что въ немъ находилась святыня, которая творила чудеса и руководила успъхомъ. Володимирцы — разсуждаетъ тотъ же лътописецъ-прославлены Богомъ по всей Земль, за ихъ правду Богъ имъ номогаетъ; при этомъ лътописецъ объявляетъ, почему Володимирцы такъ счастливы: егоже бо человъкъ просить у Бого встмо сердцемь, то Бого его не мишить. Такимъ образомъ, вмъсто права общественнаго, вмъсто обычая, освященнаго временемъ, является предпріятія съ молитвою и Божія соизволенія на успъхъ предпріятія. Съ виду покажется, что здъсь крайній мистицизмъ и отклонение отъ практической деятельности, но это только кажется: въ самой сущности здёсь полнейшая практичность, здёсь открывается путь къ устраненію всякаго страха предъ тъмъ, что колебаетъ волю, здъсь полный просторъ воли; здъсь и надежда на свою силу, здъсь умънье пользоваться обстоятельствами. Владимиръ, въ противность старымъ обычаямъ, древнему порядку земли, дълается верховнымъ городомъ, потому что Богородица покровительствуетъ ему, а ея покровительство видно изъ того, что онъ успъваетъ. Онъ пользуется обстоятельствами, тогда какъ его противники держатся болярствомъ, избраннымъ высшимъ классомъ, Владимиръ поднимаетъ знамя массы, народа, слабыхъ противъ сильныхъ; князья, избранные имъ, являтотся защитниками правосудія въ пользу слабыхъ. О Всеволодъ Юрьевичь льтописецъ говорить: «судя судъ истиненъ и пелицемъренъ, не обпнуяся лице сильныхъ своихъ бояръ, обидящихъ меншихъ и работящихъ сироты и насилье творящихъ». Вмъсть съ тъмъ, право избранія, въчевое начало принимаетъ самый широкій разміръ и тімъ подрываетъ и уничтожаетъ само себя. Князя Всеволода Юрьевича избираютъ Владимирцы на въчъ, предъ своими Золотыми воротами, не одного, но и дътей его. Такимъ образомъ, въчевое право считаетъ возможнымъ простирать свои приговоры не только на живыхъ, но и на потомство, установлять твердый, прочный порядокъ на долгое время, если не навсегда, до перваго ума, который возможеть найти иной повороть по новому пути и повести къ своей новой цели, возводя по прежнему въ апотеозъ успъхъ предпріятія, освящая его благословеніемъ Божівмъ.

Накопецъ самое возвышение поваго города Владимира здъсь имъетъ свой собственный смыслъ и отпечатлъвается характеромъ великороссійскимъ. Извъстио, какъ ученые придавали у насъ значенія новымъ городамъ именно потому, что они новые. По нашему мнѣнію, новость городовъ, сама по себъ, еще ничего не значитъ. Возвышеніе новыхъ городовъ не могло родить новыхъ понятій, выработать новаго порядка болѣе того, сколько бы все это могло произойти и въ старыхъ. Новые города населялись изъ старыхъ, слѣдовательно новопоселенцы невольно приносили съ собой тѣ понятія, тѣ воззрѣнія, какія образовались у нихъ въ прежнемъ мѣстѣ жительства. Это въ особенности должно было произойти въ Россій; гдѣ новые города не теряли связи со

старыми. Если новый городъ хочетъ быть независимымъ, освободиться отъ власти стараго города, то все таки онъ по одному этому будеть искать сделаться темь, чемь старый, не болъе. Для того, чтобы новый городъ зародилъ и воспиталъ въ себъ новый порядокъ, нужно, чтобъ или переселенцы изъ стараго, положившіе основаніе новому, вышли изъ прежняго вследствіе какихъ нибудь такихъ движеній, которыя были противны массъ стараго города, или чтобъ они на новосель в отръзаны были отъ прикосновенія со старымъ порядкомъ и поставлены въ условія, способствующія развитію новаго. Переселенцы, какъ бы далеко они ни отбились отъ прежнихъ жилищъ, удерживаютъ старый бытъ и старыя коренныя понятія сколько возможно, на сколько не стирають ихъ новыя условія; изміняють ихъ только вслідствіе неизбъжности, при совершенной несовмъстности ихъ съ новосельемъ, и притомъ измвияютъ нескоро: всегда съ усиліями, что нибудь оставить изъ стараго. Малороссіяне двигались въ своей колонизаціи на востокъ, дошли уже за Волгу и все таки они въ сущности тъ же Малороссіяне, что въ Кіевской губерніи, и если получили что-нибудь особенное въ словъ и понятіяхъ и въ своей физіогноміи, то это произошло отъ условій, съ которыми судьба судила имъ сжиться на новомъ мъстъ, а не потому единственно, что они переселенцы. Тоже надобно сказать о Сибирскихъ Русскихъ переселендахъ: они все Русскіе, и отличія ихъ зависятъ отъ тъхъ неизбъжныхъ причинъ, которыя понуждаютъ ихъ нъсколько измѣниться, примѣняя условія климата, почвы, произведеній и сосъдства въ свою пользу. Новые города въ древней Россіи, возникая на разстояніи какихъ нибудь десятковъ верстъ отъ старыхъ, какъ Владимиръ отъ Суздаля и Ростова, не могли, повидимому, имъть даже важныхъ географическихъ условій для развитія въ себъ чего-нибудь совершенно новаго. Даже и тогда, когда новый городъ отстоялъ отъ стараго на сотни верстъ, главные однакожъ признаки географіи условливали ихъ сходство.

Въ XII въкъ Владимиръ, въ исторической жизни, является зерномъ Великороссіи и вмъстъ съ тъмъ Русскаго единодержавнаго государста; — тъ начала, которыя развили вноследствии целость русского міра, составили въ зародыше отличитильныя черты этого города, его силу и прочность. Сполченіе частей, стремленіе къ присоединецію другихъ земель, предпринятое подъ знаменемъ религіи, успъхъ, освящаемый идеею Божія соизволенія, опора на массу, покорную силь, когда посльдняя протягиваеть къней руку, чтобъ ее охранять, пока нуждается въней, а впоследствіи отдача народнаго права въ руки своихъ избранниковъ - все это представляется въ образъ молодаго, побъга, который выросъ огромнымъ деревомъ подъ вліяніямъ последующихъ событій, давшихъ сообразный способъ его возрастанію. Татарское завоеваніе помогло ему. Безъ него, при вліяніи старыхъ началъ личной свободы, господствовавшихъ въ другихъ земляхъ, свойства восточной русской натуры произвели бы иныя явленія, но завоеватели дали новую цёль соединенія раздъленнымъ землямъ Руси.

Монголы не насиловали народнаго самоуправленія систематически и сознательно. Политическая ихъ образованность не достигла стремленія къ сплоченію массъ и централизаціи покоренныхъ частей. Побъда знаменовалась для нихъ двумя способами: всеобщимъ разореніемъ и собираніемъ дани. И то и другое потерпъла Россія. Но для собиранія дани необходимо было одно довъренное лицо на всю Русь, одниъ приказчикъ хана: это единое лицо, этотъ приказчикъ приготовленъ былъ русскою исторіею заранъе въ особъ великаго князя, главы князей, и, слъдовательно, управленія землями. И вотъ, глава федераціи сталь довъренпымъ лицомъ новаго господина. Право старъйшинства и происхожденія и право избранія, равнымъ образомъ — должны были подчиниться другому праву — волѣ государя всѣхъ земель, государя законнаго, ибо завоеваніе есть фактическій законъ выше всякихъ правъ, не подлежащій разсужденію. Но пичего не было естественнѣе, какъ возникнуть этому ханскому приказчику вътой землѣ, гдѣ существовали готовыя сѣмена, которыя оставалось только поливать, чтобъ опи созрѣли.

Знамя успъха подъ покровительствомъ благословенія Божія поднято въ Москвъ, на другомъ новосельъ, также точно, тъмъ же порядкомъ, какъ оно прежде было поднято во Владимиръ. Пригородъ опять перевысилъ старый городъ и опять номогаетъ здёсь Церковь, какъ помогала она во Владимиръ. Надъ Москвою почіетъ благословеніе Церкви: туда перевзжаеть митрополить Петръ; святый мужъ своими руками приготовляетъ себъ тамъ могилу, долженствующую стать историческою святынею местности; строится другой храмъ Богородицы, и вмъсто права, освященнаго стариною, вмъсто народнаго сознанія, парализованнаго теперь произволомъ завоеванія, беретъ верхъ и торжествуетъ идея Божія соизволенія къ успѣху. Здѣсь не мѣсто разртшать вопросъ важный: какія именно условія способствовали возвышенію Москвы предъ Владимиромъ; этотъ вопросъ относится уже спеціально къ исторіи Великороссіи, а у насъ идетъ дело единственно только о противоположности общихъ началъ въ народностяхъ. Замътимъ, однако, что Москва, точно какъ древній Римъ, имъла сбродное населеніе и долго поддерживалась новыми приливами жителей съ разныхъ концевъ русскаго міра. Въособенности это можно заметить о высшемъ слов народа, - боярахъ и въ то время многочисленныхъ дружинахъ. Они получали отъ великихъ князей земли въ Московской земль, сльдовательно та же смъсь населенія касалась не только города,

но и земли, которая тянула къ нему непосредственно. При такой смфси, различныя старыя начала, принесенныя переселенцами изъ прежнихъ мъстъ жительства, сталкиваясь между собою на новосельъ, естественно должны были произвести что-то новое, своеобразное, не похожее въ особенности ни на что, изъ чего оно составилось. Новгороденъ, Суздалецъ, Полочанинъ, Кіевлянинъ, Вольнецъ, приходили въ Москву, каждый со своими понятіями, съ преданіями сгозй мъстной родины, сообщали ихъ другъ другу; но онъ уже переставали быть тамъ, чамъ были у перваго и у втораго, и у третьяго, а стали тёмъ, чёмъ не были они у каждаго изъ нихъ въ отдельности. Такое смешанное населеніе всегда скорфе показываетъ склонность къ разширенію своей территоріи, къ пріобрътательности на чужой счетъ, къ поглощенію состдей, къ хитрой политикъ, къ завоеванію, и, положивъ зародышъ у себя въ тесной сфере, даеть ему возрасти въ болье широкой, — той сферь дьятельности, которая возникнетъ впоследствіи отъ разширенія пределовъ. Такъ Римъ, бывши сначала сброднымъ мъстомъ бъглецовъ изъ всъхъ краевъ разностихійной Италіи, воспиталь въ себъ самобытное, хотя составленное изъ многаго, но не похожее въ сущности на то или другое изъ этого многаго, политическое тело съ характеромъ стремленія — разширяться болбе и болбе, покорять чужое, поглощать у себя разнородное, порабощать то силою оружія, то силою коварства. Римъ сталъ насильственно главою Италіи и впоследствіи всю Италію сделаль Римомъ. Москва, относительно Россіи, имфетъ много аналогіи съ Римомъ, по отношенію последняго къ Италіи. Разительнымъ сходствомъ представляется в трнт шее средство, употребляемое одинаково и Римомъ и Москвою для соединенія первымъ-Италіи, второю - Россіи въ единое тъло: это переселеніе жителей городовъ и даже цёлыхъ волостей и размещение

на покоренныхъ земляхъ военнаго сословія, долженствующаго служить орудіемъ ассилилированія мъстныхъ народностей и сплоченія частей во едино. Такую политику показала ръзко Москва при Иванъ III и Василів, его сынв, когда изъ Новагорода и его волости, изъ Пскова, изъ Вятки, изъ Рязани выводились жители и разводились по разнымъ другимъ Русскимъ землямъ, а изъ другихъ переводимы были служилые люди и получали земли, оставшіяся послѣ тъхъ, которые подверглись экспропріаціи. Москва возникла изъсмъщенія Руско-славянских в народностей, и въ эпоху своего возрастанія поддерживала свое дело такимъ же народосмъщениемъ. Въроятно, подобной смъси населенія одолженъ былъ нъкогда Владимиръ и своимъ появленіемъ и особеннымъ направленіемъ, хотя, по скудости источниковъ, о Владимиръ мы ограничиваемся однимъ предположеніемъ того, что о Москвъ можно сказать съ большимъ правомъ исторической достовърности. Ихъ направленіе было сходно. Москва ли взяла верхъ, или другой городъвсе равно, это совершилось по одному и тому же принципу. Какъ нъкогда Владимиръ стремился подчинять Муромскую и Рязанскую земли и первенствовать надъ другими землями Руси, такъ теперь Москва, но тому же пути, подчиняетъ себъ земли и княжества, и не только подчиняетъ, но уже и поглощаетъ ихъ. Владимиру невозможно было достигнуть до того, до чего достигла Москва; тогда еще живучи были въчевыя и федеративныя начала; теперь, подъ. вліяніемъ завоеванія и развитія вънародиомъ духѣ уничтожающихъ ихъ противоположныхъ началъ, -- первые задушены страхомъ вознесенной власти, вторые ослабъли вслъдъ за первыми. Князья все болъе и болъе переставали завистть отъ избранія и не стали, вследствіе этого, переходить съ мъста на мъсто; утверждались на однихъ мъстахъ, начали смотръть на себя какъ на владътелей, а не какъ на

правителей, стали прикрыпляться, такъ-сказать, къ земль и тыть самымъ содыйствовать прикрыпленію народа къ земль. Москва, порабощая ихъ и подчиняя себь, тыть самымъ возраждала идею общаго отечества, только уже въ другой формь, не въ прежней федеративной, а единодержавной. Такъ составилась монархія Московская; такъ изъ нея образовалось государственное русское тыло. Ея гражданственная стихія есть общинность, поглощеніе личности, такъ какъ въ южно-русскомъ элементь, какъ на югь, такъ и въ Новгородь, развитіе личности врывалось въ общинное начало и не давало ему сформироваться.

Съ Церковью случилось въ велико-русскомъ міръ обратное тому, что было въ южно-русскомъ. Въ южнорусскомъ, хотя она имъла правственное могущество, но не довела своей силы до того, чтобъ бездоказательно освящать успъхъ факта; на востокъ она необходимо, въ лицъ своихъ представителей - духовныхъ сановниковъ, должна была сдълаться органомъ всрховнаго конечнаго суда; ибо для того, чтобъ дело приняло характеръ Божія соизволенія, необходимо было признаніе его такимъ отъ тъхъ, кто обладаль правомъ ръшать это. Поэтому церковныя власти на востокъ стояли несравненно выше надъ массою и имъли гораздо болъе возможности дъйствовоть самовластно. Уже въ XII въкъ, именно во время дътства Великороссіи, встръчаемъ тамъ епископа Өеодора, который, добиваясь признанія независимости своей епархіи, делаль разныя варварства и насилія. (Много бо пострадаща человъци отъ него въ держаньи его, и селъ изнебывши и оружья и конь; друзіи же и работъ добыша, заточенья же и грабленья не токмо простцемъ, но имнихомъ, игуменомъ и ертемъ; безжалостивъ сый мучитель, другымъ челов комъ головы поръзывалъ и бороды, инымъже очи выжигая и языкъ уръзая, а иныя распиная на стънъ и мучи немилостивнъ, хотя исхитити отъ встхъ имъпье; имънья бо бъ несытъ якы адъ). Къ сожаленію, для насъ остается неизвестнымъ, какими средствами и при какихъ условіяхъ достигъ епископъ возможности такъ поступать; но безъ сомивнія, онъ опирался здёсь на свётскую власть Андрея Боголюбскаго, который, для освященія своихъ предпріятій, нуждался въ особомъ независимомъ верховномъ сановникъ дерковномъ Владимірской земли, отдъльно отъ Кіевской митрополіи, и сильно домогался, чтобъ патріархъ учредиль независимаго епископа. Свътская власть опиралась на духовную, духовпая—на светскую. Въ то время невозможно было юнымъ началамъ, еще не окръпшимъ, часто не уступать старымъ, не потерявшимъ еще своей живучести, и потому Өеодоръ расплатился въ Кіевъ за свою гордыню, какъвыдавшій его головою князь, чрезъ нёсколько лётъ, тоже расплатился въ Боголюбовъ. Ростовъ былъ, въ глазахъ Андрея и Өеодора, что-то другое, отличное отъ Владимира, ибо Андрей дълаетъ епископа независимымъ отъ Ростова. Патріархъ на это не согласился, но посвятилъ Өеодора во енископы Ростову, предоставя ему жить во Владимиръ. Въроятно злодъянія, которыя допускаль себъ Өеодоръ, были вызваны оппозицією, встръченною имъ въ Ростовъ противъ своихъ намфреній возвыситься во Владимирф и въ церковномъ отношенін, какъ онъ возвысился надъ Ростовомъ въ мірскомъ. Но видно, исполняя сначала волю Андрея, Өеодоръ видно уже слишкомъ хотълъ показать, какъ важна власть епископа для самого князя. Авдрей предалъ его на погибель. Свътская власть князя, освящаемая духовною, не допускаетъ однако последней подчинить себя, и коль скоро последняя вступаеть въ борьбу, даеть ей ударъ. Такъ совершалось и впоследствіи въ теченіи всей исторіи Великороссіи. Духовенство поддерживало князей въ ихъ стремленіи къ единовластію; князья также ласкали духовенство

и содъйствовали ему сильно; но при каждомъ случат, когда духовная власть переставала идти рука объ руку съединодержавною свътскою, послъдняя сейчасъ давала почувствовать духовной власти, что свътская необходима. Это взаимное противовъсіе вело такъ успъшно къ дълу. Власть свътская, подчинившись духовной, допустивши теократическій принципъ, не могла бы идти прямымъ путемъ, не могла бы пріобратать освященія своимъ предпріятіямъ; тогда родились бы сами собою права, которыя бы ее связывали. Но коль скоро духовная пользовалась могуществомъ, которое однако всегда могла отъ ней отнять свътская, тогда, для поддержанія себя, духовная должна была идти рядомъ со свътской и вести ее къ той цъли, какую избираетъ послъдияя. Поэтому, въ исторін Великороссін мы видимъ неоднократные примъры, какъ первопрестольники церкви потворствовали свътскимъ монархамъ и освящали ихъ дёла, даже совершенно противныя уставамъ Церкви. Такъ митрополитъ Даніплъ одобрилъ разводъ Василія съ Соломопіею и заключеніе бъдной великой княгини; а Іоанну IV разръшило духовенство четвертый бракъ, которымъ Церковь издавна гнушалась. Съ другой стороны, видимъ примфры, какъ оппозиція духовной власти противъ государей была неудачиа. Митрополптъ Филиппъ заплатилъжизнію за обличеніе душегубствъ и кощунствъ того же Іоаниа Грознаго; а царь Алексъй Михайловичь не затруднился пожертвовать любимцемъ Никономъ, когда тотъ поднялъ слишкомъ независимо голову, защищая самобытность и достоинство правителя Церкви. За то, при обоюдномъ согласіи властей, когда какъ свътская не требовала отъ духовной признанія явно противнаго Церкви, такъ духовная не думала стать выше свътской, Церковь фактически обладала всею жизнію - и политическою, и общественною, и власть была могущественна потому, что принимала посвящение отъ Церкви. Такъ-то философія Великорусская, сознавъ необходимость общественнаго единства и практическаго пожертвованія личностью, какъ условіемъ всякаго общаго дѣла, довѣрила волю народа волѣ своихъ избранныхъ, предоставила освященіе успѣха высшему выраженію мудрости, и такъ дошла она въ свое время до формулы: Богъ да царь во всемъ! знаменующей крайнее торжество господства общности надъ личностью.

Въ тотъ отдаленный отъ насъ періодъ, который мы назвали дѣтствомъ Великороссін, въ религіозпости великорусской является свойство, составляющее ея отличительную черту, и впослѣдствіи—въ противорѣчіи съ тѣмъ складомъ, какой религіозность пріобрѣла въ южпорусской стихін. Это обращеніе къ обрядамъ, къ формуламъ, сосредоточенность во внѣшности. Такимъ образомъ, на сѣверовостокѣ поднимается толкъ о томъ, можно ли ѣсть въ праздники мясо и молочное. Это—толкъ, принадлежащій къ разряду множества расколовъ, существующихъ и въ наше
время и опирающихся только на внѣшности.

На югъ, въ древности, мы встръчаемъ два не вполнъ извъстныя намъ уклоненія отъ православія, но не въ томъ духъ, именно — Адріана и Димитрія: они касались существенныхъ уставовъ Церкви и мнънія ихъ относились къ кругу ересей, то есть такихъ несправедливыхъ мнѣній, которыя, во всякомъ случат, возинкали отъ умственной работы надъ духовными вопросами; въ этомъ отношеніи, южнорусское племя и впослъдствіи не отличалось спорами о внѣшности, которыми такъ богатъ сѣверъ. Извъстно, что втеченіи самыхъ вѣковъ, какъ и теперь, у Малороссіянъ расколовъ и споровъ объ обрядахъ не было. На сѣверъ, въ Новгородъ и Псковъ, состязательство о внѣшности хотя коснулось умственнаго движенія въ духовныхъ вопросахъ въ извъстномъ толкъ о сугубомъ алмилуія и въ Новгородъ

скомъ споръ о томъ, какъ слъдуетъ произносить: господи помилуй, или: о господи помилуй, — но едва ли такіе тол-ки въ древности дъйствительно занимали умы на съверъ, — ибо обстоятельства спора объ аллилуіяхъ, извъстныя изъ житія Ефросина, еще подвержены сомнънію, такъ что многіе считаютъ это сочиненіе, дошедшее до насъ не въ современныхъ спискахъ, составленнымъ, или, по крайней мъръ, передъланнымъ раскольниками, старавшимися придать всевозможнъйшую важность этому вопросу, который, какъ извъстно, былъ одинъ изъ главныхъ, возбуждавшихъ старообрядчество къ отпаденію отъ господствующаго тъла русской церкви. Притомъ же въ самой повъсти о Ефросинъ изображается, что Псковъ держался трегубой, а не сугубой аллилуи!

Распространените и знаменательние было другое еретическое умственное броженіе на сфверф, проявившееся первый разъ въ Стригольникахъ, впродолжени въка тлъвниее въ умахъ и потомъ разразившееся смъсью различныхъ толковъ, сгруппрованныхъ Іосифомъ Волоцкимъ, въ его «Просвътитель» около жидовствующей ереси. Это броженіе, чисто Новгородскаго пошиба, перешло потомъ во всю Русь и долго подымалось въ различныхъ формахъ опозиціею противъ авторитета мивній. Мы не скажемъ однако, чтобъ такое реформаціонное направленіе имѣло большой успѣхъ въ Новгородскомъ и Псковскомъ мірт; оно только показываетъ, что племя южнорусское, въсвоихъ уклоненіяхъ отъ Церкви, следовало иному пути, чемъ великорусское. Въ южной Руси, послъ мимоходныхъ явленій въ XI и XII въкъ не встръчается понытокъ къ оппозиціи противъавторитета церковной науки, и только въ XVI въкъ стало было кружить аріанство, когда Симонъ Будный распустиль свой катихизись на южнорусскомъ языкт и, по свидттельству уніатовъ, накоторые священники, по неважеству, не подозрѣвая въ немъ ереси, еще и похваливали. Въ массъ народа это явленіе пе имъло успѣха.

Единственное уклонсніе отъ православія, увлекавшее до извъстной степени народъ, была унія съ римско-католическою Церковью; но извъстно, что она вводима была интригами и насиліемъ, при благопріятствующей помощи привлеченнаго къ католичеству дворянства; но въ народъ нашла противъ себя упорную и кровавую оппозицію. Бълорусское племя, вообще болье кроткой и податливой натуры, спльнъе подчинялось гиетущимъ обстоятельствамъ и болъе показало наклонность, если не принять унію добровольно, то, по крайней мъръ, допустить ее, когда пельзя было не допустить ея иначе, какъ энергическимъ противодъйствіемъ. Но въ южной Руси было не то. Тамъ пародъ, чувствуя насиліе совъсти, поднялся огромнымъ пластомъ на защиту своей старины и свободы убъжденія, и въ последнее время, даже принявъ чнію, гораздо охотнье от пея отсталь, чьмъ Бълоруссы. Такъ южнорусское племя, не давая духовенству права безусловнаго освященія факта, въ самой сущности пребыло вфриве самой Церкви, чъмъ великорусское, обнимая болье ея духъ, чьмъ форму. Въ пастоящее время расколъ изъ-за формы, обрядности, буквы, не мыслимъ въ южнорусскомъ народъ: съ этимъ всякъ согласится, кто сколько нибудь знаетъ этотъ народъ и присмотрълся къ его жизни и прислушался къ его кореннымъ понятіямъ.

Мы видѣли, какъ еще въ своемъ дѣтствѣ великорусская стихія, централизируясь во Владимирѣ, а потомъ въ эпоху юности—въ Москвѣ, показывала паправленіе къ присоединенію, къ подчиненію и поглощенію самобытности частей. Въ религіозно-умственной сферѣ отразилось тоже. Образовалась нетерпимость къ чужимъ вѣрамъ, презрѣніе къ чужимъ народностямъ, высокомѣрное мнѣніе о себѣ. Всѣ иностранцы, посѣщавшіе Московщину въ XV, XVI, XVII сто-

льтіяхъ, одногласно говорять, что Москвитяне презирають чужія віры и народности; сами цари, которые въ этомъ отношеніи стояли впереди массы, омывали свои руки посль прикосновенія иноземных в пословъ христіанских в вроисповъданій. Нъмцы, допущенные жить въ Москвъ, нодвергались презранію отъ Русскихъ; духовенство воніяло противъ общенія съ ними; патріархъ, неосторожно благословивши ихъ, требовалъ, чтобъ они отличались поръзче отъ православныхъ наружнымъ видомъ, чтобъ впередъ не получить нечаянно благословенія. Латинская и лютерская, армянская и другая всякая вфра, чуть только отличная отъ правослаеной, считались у великоруссовъ проклятыми. Русскіе Московскіе считали себя единственнымъ избраннымъ народомъ въ въръ, и даже не вполнъ были расположены къ единовърнымъ народамъ — къ Грекамъ п Малороссіянамъ: чуть только что нибудь было несходно съ ихъ пародностію, то заслуживало презранья, считалось ересью; на все несвое опи смотрѣли свысока.

Образованію такого взгляда нензовжно способствовало татарское порабощеніе. Долгое униженіе подъ властію чужевърцевъ и иноплеменниковъ выражалось теперь высокомъріемъ и униженіемъ другихъ. Освобожденный рабъ способите всего отличаться надменностію. Это-то и вынудило то увлеченіе иноземіциною, которое со временъ Петра является въ видъ реформы. Країность, естественно, вызываетъ противную країность.

Въ южнорусскомъ племени этого не было. Издавна Кіевъ, нотомъ Владимиръ Вольшскій, были сборнымъ пунктомъ мъстопребыванія иноземцевъ разныхъ въръ и племенъ. Южноруссы съ незанамятныхъ временъ привыкли слышать у себя чуждую ръчь и не дичиться людей съ другимъ и съ обличьемъ другими наклонностями. Уже въ X въкъ, и въроятно древите, изъ южной Руси ходили въ Грецію, одни занима-

лись промыслами въ чужой земль, другіе служили въ войскъ чужихъ государей. Послъ принятія крещенія, перенесенная въ южную Русь юная христіанская цивилизація привлекала туда еще болъе чужеземной стихіи изъ разныхъ концовъ. Южноруссы, получивши новую въру отъ Грековъ, не усвоивали образовавшейся въ Греціи непріязни къ западной Церкви; архипастыри, будучи сами чужими, старались пересадить ее на дъвственную почву, но не слишкомъ успъвали: въ воображенін южнорусскомъ католикъ не принималъ враждебнаго образа. Особы княжескаго рода сочетавались бракомъ съ особами владътельныхъ домовъ католическаго исповъданія; тоже, въроятно, дълалось и въ народъ. Въ городахъ южнорусскихъ Греки, Армяне, Жиды, Нъмцы, Поляки, Угры находили вольный пріютъ, ладили съ туземцами: Поляки, забравшись въ Кіевскую землю въ въ качествъ пособниковъ князя Изяслава, плънились веселостью жизни въ чужой земль. Этоть духъ терпимости отсутствіе національнаго высокомтрія, перешелъ следствій въ характеръ козачества и остался въ народе до сихъ поръ. Въ козацкое общество могъ приходить всякій; не спрашивали: кто онъ, какой в ры, какой паціп. Когда Поляки роптали, что козаки принимають къ себъ разныхъ бродягъ и, въ томъ числъ, еретиковъ, убъгавшихъ отъ преследованій духовнаго суда, козаки отвечали, что у нихъ издавна такъ ведется, что каждый свободно можетъ прійти и уйти. Непріязненные поступки падъ католическою святынею во время козацкаго возстанія происходили не отъ ненависти къ католичеству, а съ досады за насиліе совъсти и за принужденіе. Походы противь Турокъ и Крымцевъ, съ одной стороны, имтли побудительными причинами не слипой фацатизмъ противъ песпримат, но мщение за ихъ набъги и за плънъ Русскихъ жителей, а съ другой ими водилъ духъ удальства и страсть къ добычъ, которая

необходимо развивается во всякомъ воинственномъ обществъ, въ какомъ бы племени и въ какой бы землъ оно ни организовалось. Память о кровавыхъ временахъ вражды съ Поляками не изглядилась у народа до сихъпоръ, но вражды собственно къ римско-католической въръ, безотносительно къ Польской народности, у него нътъ. Южноруссъ не мстителенъ, хотя злопамятенъ ради осторожности. Ни католическій костёль, ни жидовская синагога не представляются ему погаными мъстами; онъ не побрезгуетъ всть и пить, войти въ дружбу не только съкатоликомъили протестантомъ, но и съ Евреемъ, и съ Татариномъ. Но непріязнь вспыхиваеть у него еще сильпъе, чъмъ у Великорусса, если только Южноруссъ заметить, что иноверецъ или иноземецъ начинаетъ оскорблять его собственную святыню. Коль-скоро предоставляется другимъ свобода и оказывается другимъ уваженіе, то естественно-требовать и для себя такой же свободы и взаимнаго уваженія.

Въ Новгородъ мы видимъ тотъ же самый духъ терпимости. Иновфрцы пользовались правомъ безопасного жительства и богослуженія; разницы въ отношеніи иновърныхъ христіанъ полагалось такъ мало, что въ Кириковыхъ вопросахъ указывается на такое явленіе, что матери носили дътей своихъ крестить вмъсто православнаго къ римскокатолическому (варяжскому) священнику. Построеніе варяжской церкви въ Новгородъ произвело въ грядущихъ нокольніяхъ духовенства легенду, въ которой показывается, какъ естественное стараніе нікоторыхъ духовныхъ фанатиковъ вооружить православныхъ туземцевъ противъ иновърцевъ было безусившио. Множество инородцевъязычниковъ въ Новгородской волости не было обращаемо насильственно къ христіанству. Новгородцы были до того не энергическими распространителями въры, что въ Водской земль, еще въ XVI въкъ, было язычество. Въра расходилась между ними не скоро, — за то мирнымъ путемъ. Принципъ въротерпимости соблазиялъ сильно христіанство, когда Новгородъ, подавая помощь Чудскимъ народамъ противъ Немцевъ и Шведовъ, хотевшихъ насиліемъ обратить ихъ къ истинной въръ, вступалъ въ непріязненныя отношенія къ Ордену и Швеціи. Папы въ своихъ буллахъ укоряли Новгородцевъ во вражде къ христіанству, въ защите изычества и возбуждали противъ нихъ крестовый походъ. Нъмцы п Шведы, съ которыми приходилось Новгороду и Пскову воевать, были въ глазахъ последнихъ политическіе, а не религіозные враги; вражда доходила нъсколько до религіознаго характера только тогда, когда съ противной стороны оказывалось прямое посягательство на святыню православной вфры: тоже самое, что видимъ и въ южной Руси. Нехристіане не подвергались также въ Новгородъ ненависти; доказательство, что Евреп, которые не смъли появиться въ великой Русп, въ Новгородъ до того могли находить пріютъ, что даже въ силахъ были завести еретическую секту и совращать въ нее туземцевъ. Когда съ одной стороны папы и западные духовные обвиняли В. Новгородъ въ пособіп язычникамъ противъ христіанства, съ другой православнымъ сановникамъ не нравилась излишняя въротерпимость Новгородцевъ, духовные негодовали на нихъ за общение съ Латинами и усвоение чужихъ обычаевъ; они хотвли поддерживать въ пародвмысль о поганствъ всъхъ неправославныхъ, и съ этою цвлію приказывали предавать церковному освященію съъстные припасы, полученные изъ-за границы, прежде ихъ употребленія въ пищу.

Изъ этого короткаго историческаго обзора различія, возникшаго въ отдаленныя отъ насъ времена между двумя русскими народностями, можно заключить, что племя южнорусское пмъло отличительнымъ своимъ характеромъ пере-

въсъ личной свободы, великорусское — перевъсъ общиню сти. По коренному понятію первыхъ, связь людей основывается на взаимномъ согласіи, и можетъ распадаться по ихъ несогласію; вторые стремились установить необходимость и неразрывность разъ установленной связи и самую причину установленія отнести къ Божіей воль и, следовательно, изъять отъ человъческой критики. Въ одинакихъ стихіяхъ общественной жизпи, первые усвоивали болъе духъ, вторые стремились дать ему тъло; въ политической сферъ первые способны были создавать внутри себя добровольныя компанін, связанныя на столько, на сколько къ тому побуждала насущия необходимость, и прочныя на столько, на сколько существованіе ихъ не мѣшало неизмънному праву личной свободы; вторые стремились образовать прочное общинное тело на вековыхъ началахъ, проникнутое единымъ духомъ. Первое вело къ федераціи, но не съумъло вполнъ образовать ее; второе повело къ единовластію и кръпкому государству: довело до перваго, создало второе. Первое оказалось много разъ неснособнымъ къ единодержавной государственной жизни. Въ древности оно было господствующимъ на русскомъ материкъ, и когда пришла неизбъжная пора или погибнуть, или сплотиться должно было невольно сойти со сцены и уступить первенство другому. Въ великорусскомъ элементъ есть что-то громадное, создательное, духъ стройности, сознание единства, господство практического разсудка, умфющого выстоять трудныя обстоятельства; уловить время, когда следуеть действовать, и воспользоваться имъ на сколько нужно.... Этого не показало наше южнорусское племя. Его свободная стихія приводила либо къ разложенію общественныхъ связей, либо къ водовороту побужденій, вращавшихъ бъличьимъ колесомъ народную историческую жизнь. Такими показало намъ эти двъ русскія народности наше прошедшее.

Въ своемъ стремленіи къ созданію прочнаго, ощущаемаго, осязательнаго тъла для признанной разъ идеи, великорусское племя показывало всегда и теперь показываетъ наклонность къ матеріальному и уступаетъ южнорусскому въ духовной сторонъ жизни, въ ноэзін, которая въ последнемъразвилась несравненно шире, живъе и полите. Прислушайтесь къ голосу пъсень, присмотритесь къ образамъ, сотвореннымъ воображениемъ того и другаго племени, къ созданнымъ тъмъ и другимъ народнымъ произведеніямъ слова. Я не скажу, чтобы великорусскія пъсни лишены были поэзій, напротивъ, въ нихъ высоко-поэтического является именно сила воли, сфера дъятельности, именно то, что такъ необходимо для совершенія задачи, для какой опредълиль себя этоть народъ въ историческомъ теченін политической жизни. Лучшія великорусскія пісни ті, гді изображаются моменты души, собирающей свои силы, или гдз представляется торжество ея или неудачи, не ломающія, однако, внутренняго могущества. Оттого такъ всемъ нравятся пъсни разбойничьи: разбойникъ-герой, пдущій бороться и съ обстоятельствами, и съ общественнымъ порядкомъ. Разрушеніе-его стихія, по разрушеніе неизбъжно предполагаетъ возсозданіе. Последнее высказывается уже и въ составлении разбойническихъ шаекъ которыя представляють ивкотораго рода общественное тело. И потому да не нокажется страннымъ, если мы будемъ усматривать въ разбойническихъ пъсняхъ ту же стихію общинноститоже стремленіе къ воплощенію государственнаго тала, какое находимъ во всемъ проявленіи исторической жизни великорусскаго племени. Великорусскій пародъ, практическій, матеріальный по преимуществу, восходить до поэзіп только тогда, когда выходить изъ сферы текущей жизпи,

надъ которою работаеть, работаеть не восторгаясь, не увлекаясь, примъриваясь болъе къ подробностямъ, къ частностямъ, и оттого унуская изъ виду образный идеалъ. составляющій сущность опоэтизированья всякаго дела п предмета. Оттого поэзія великорусская такъ часто стремится въ область необъятного, выходящаго изъ границъ природной возможности, также часто ниспадаетъ до простой забавы и развлеченія. Историческое воспоминаніе сейчасъ обращается въ эпосъ и превращается въ сказку; тогда какъ, напротивъ, въ пъсияхъ южнорусскаго племени оно болъе удерживаетъ дъйствительности и часто не нуждается въ возведеніи этой действительности до эпоса для того, чтобы блистать силою роскошной поэзіп. Въ великорусскихъ пъсняхъ есть тоска, раздумье, но пътъ почти той мечтательности, которая такъ поэтически планяетъ насъ въ южнорусскихъ ивсияхъ, уноситъ душу въ область воображенія и согртваеть сердце неземнымъ, нездтшинмъ огнемъ. Участіе природы слабо въ великорусскихъ пъсняхъ и чрезвычайно сильно въ нашихъ: южпорусская поэзія нераздальна отъприроды, она оживляеть ее, далаетъ ее участиицею радости и горя человъческой души: травы, деревья, птицы, животныя, небесныя свътила, утро и вечеръ, зной и сиъгъ — все дышетъ, мыслитъ, чувствуетъ вмъстъ съ человъкомъ, все откликается къ нему чарующимъ голосомъ то участія, то надежды, то приговора. Любовное чувство, обыкновенно душа всякой народной поэзіи, редко возвышается надъ матеріальностью; напротивъ, въ нашихъ оно достигаетъ высочайшаго одухотворенія, чистоты, высоты побужденія и граціп образовъ. Даже матеріальная сторона любви въ шуточныхъ пъсняхъ изображается съ тою анакреонтическою граціею, которая скрадываетъ тривіальность и самую чувственность одухотворяетъ, облагораживаетъ. Женщина въ великорусскихъ пъ-

сняхъ ръдко возвышается до своего человъческаго ид еала; ръдко ея красота возносится надъ матеріею; ръдко влюбденное чувство можетъ въ ней цвнить что нибудь за предъломъ тълесной формы; ръдко выказывается доблесть и достоинство женской души. Южнорусская женщина въ поэзін нашего народа, напротивъ, до того духовнопрекрасна, что и въ самомъ своемъ паденіи высказываетъ поэтически свою чистую натуру, и стыдится своего унижения. Въ пъсняхъ игривыхъ, шуточныхъ, разко выражается противуположность натуры того и другаго племени. Въ южнорусскихъ пъсняхъ этого рода выработывается прелесть слова и выраженія, доходить до пстинной художественности: отдыхающая человическая природа не довольствуется простой забавой, но сознаетъ потребность дать ей изящную форму, не только развлекающую, но и возвышающую душу; веселіе хочетъ обнять ее стихіями прекраснаго, освятить мыслію. Напротивъ, великорусскія пъсин такого разряда показывають не болье какъ стремление уставшаго отъ прозапческой дъятельности труда забыться на какъ нибудь, не ломая головы, не трогая сердца и воображенія; ибсия эта существуеть не для себя самой, а для боковой декораціи другаго, чисто матеріальнаго удовольствія.

Въ жизни великорусской, и общественной и домашней, видно болъе или менъе отсутствие того, что составляетъ поэзію южнорусской жизни, какъ и обратно—въ послъдней мало того, что составляетъ сущность, силу и достоинство первон. Великоруссъ мало любитъ природу; у поселянина вы очень ръдко можете встрътить въ огородъ цвъты, которые найдутся почти при каждомъ дворъ у нашего земледъльца. Этого мало, Великоруссъ питаетъ какую-то вражду къ произрастеніямъ. Я зпаю примъры, что хозяева рубили деревья возлъ домовъ, безобразно построенныхъ,

думая, что деревья машають красоть вида. Въ казенныхъ селахъ, когда начальство начало побуждать разводить около домовъ ветлы, чрезвычайно трудно было заставить поливать и холить ихъ и предохранять отъ истребленія. Когда, въ двадцатыхъ годахъ пынфиняго столфтія, по распоряженію правительства сажали деревья по дорогамъ. это показалось до такой степени народу обременительною новинностію, что до сихъ поръ жалобы и негодованія отразились въ народныхъ пъсняхъ, сложенныхъ до чрезвычайности тривіально. Въ Великороссіи много садовъ, но всь почти плодовитые, заводятся съ коммерческою целію: ръдко дають въ нихъ мъсто лъснымъ деревьямъ, какъ безполезнымъ для матеріальной жизпи. Ръдко можно встрътить Великорусса, который бы сознаваль и чувствоваль прелесть мъстоположенія, предался бы созерцанію небеснаго свода, впивался безотчетно глазами въ зеркало озера, освъщеннаго солицемъ или луною, или въ голубую даль лвсовъ, заслушался бы хора весеннихъ птицъ. Ко всему этому почти всегда чуждъ великорусскій человъкъ, погруженный въ обыденные разсчеты, въ мелкій омуть матеріальныхъ потребностей. Даже въ образованномъ классъ, сколько намъ случалось подматить, остается та же холодность къ красотъ природы, прикрытая, иногда очень неудачно и смъшно. подражаніемъ западной иноземщинь, гдь, какъ извъстноодинмъ по опыту, другимъ-по слуху, хорошій топъ требуетъ показывать любовь и сочувствіе къ природъ. Въ таком в случат Великоруссъ обращаетъ свое заимствованпое природолюбіе на предметы радкіе, выходящіе изъ общей сферы окружающихъ его явленій, и тъшитъ свои глаза искусственно взращенными камеліями, рододендронами, магполіями, никакъ не подозръвая, что истинное чувство, способное действительно уловить и созерцать поэзію природы, именно въ этомъ-то не найдетъ ея, отвернется отъ нарядныхъ уродовъ къ соснамъ, березамъ нашихъ рощъ, погрузится въ созерцаніе безъискусственнаго, хотя бъднаго, но живаго, неиспорченнаго, неподдъльнаго міра твореній Божіихъ.

При скудности воображенія, у Великоруссовъ чрезвычайно мало суевърій, хотя зато чрезвычайно много предразсудковъ, и они держатся ихъ упорно. Южноруссы, напротивъ, съ перваго раза представятся въ высшей степейи суевърнымъ народомъ; въ особенности на западъ южнорусской земли это сказывается очень разительно (можеть быть, но удаленности отъ великорусскаго вліянія). Чуть не въ каждомъ селв существують поэтические разсказы о явленіяхъ мертвыхъ съ того свёта въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, отъ трогательнаго разсказа о явленін мертвой матери, обмывающей своихъ малютокъ, до страшнаго образа вампировъ, расшинающихся вполночь на могильныхъ крестахъ и вопіющихъ дикимъ голосомъ: мяса хочу!съ насынями, разсъянными въ такомъ изобиліи по богатой историческою жизнію страпт, соединяются преданія 0 давно-протекшихъ временахъ туманной старины, и въ этихъ преданіяхъ проглядывають, сквозь пестро-цвътистую стть лучей народнаго вымысла, следы незаписанной нисаными лътописями древности. Волшебство со своими причудливыми пріемами; міръ духовъ въ самыхъ разнообразныхъ образахъ и страхахъ, подымающихъ на головъ волосы, и возбуждающихъ смъхъ до икоты... все это облекается въ стройные разсказы, въ изящныя картины. Народъ иногда самъ плохо вфритъ въ дъйствительность того, что разсказываетъ, но не разстанется съ этимъ разсказомъ, доколъ въ немъ не погаснетъ чувство красоты, или нока старое не найдетъ обновленія своего поэтическаго содержанія въ новыхъ формахъ.

Совсъмъ не то въ Великороссіи. Тамъ, какъ мы сказали,

один предразсудки; Великоруссъ върить въ чертей, домовыхъ, въдьмъ, потому что получилъ эту въру отъ предковъ; върить потому, что не сомнъвается въ ихъ дъйствительности, втритъ такъ, какъ бы втрилъ въ существование электричества или воздушнаго давленія; вфрить, потомучто въра нужна для объясненія непонятныхъ явленій, а не для удовлетворенія стремленія возвыситься отъ плоской юдоли матеріальной жизни въ сферу свободнаго творчества. Вообще фантастическихъ разсказовъ у него мало. Черти, домовые очень матеріальны; сфера загробной жизни, духовный міръ, мало занимаетъ Великорусса, и почти нътъ исторій о явленіяхъ души посла смерти; если же она встрачается, то заимствованная изъ кипгъ и повыхъ и старыхъ, и скоръе въ церковной обработкъ, а не въ народной. За то, по духу нетернимости, Великоруссъ гораздо упориве въ своихъ предразсудкахъ. Я былъ свидътелемъ случая очень характеристического, когда одного господина обвиняли въ безбожін и богохульствъ за то, что онъ отозвался съ препебрежениемъ о въръ въ существование чертей.

Въ кругу грамотныхъ людей, только-что вступающихъ, въ книжную сферу, вы можете наблюдать, какія книги особенно занимаютъ Великорусса и на что именно онъ обращаетъ вниманіе въ этихъ книгахъ. Сколько мит удалось замътнть—или серьезныя книги, но только такія, которыя прямо относятся къ занятію читателя и даже только то изънихъ, что можетъ быть примънено къ ближайшему унотребленію, или же легкое, забавное, служащее минутному развлеченію безъ созерцанія построенія, безъ сознанія иден: поэты читаются или съ цтлію развлеченія (и въ этомъ случат правится въ нихъ то, что можетъ слегка пробттать но чувствамъ своимъ разнообразіемъ или необыкновенностью положенія), или же для того, чтобъ показаті что читатель образованъ настолько, чтобъ понимать то, что

считается хорошимъ. Часто можно встръчать лица, которыя даже восторгаются красотами поэзіи, но въ самомъ дълъ, какъ хорошенько осязать ихъ душу, то увидишь, что играетъ пе истинное чувство, а только аффектація. Аффектація — признакъ отсутствія истиннаго пониманія поэзіи. Аффектація въ нашемъ образованномъ обществъ — черта черезчуръ обычная; оттого-то, кажется, у насъ и замътно сочувствіе къ французамъ пренмущественно предъ другими народами, потому что это народъ, заявившій себя мало поэтическимъ, народъ, у котораго литература и искусство и отчасти даже наука—на эффектахъ.

Если у Великоруссовъ былъ истино великій, геніальный. самобытный поэть, то это Пушкинъ. Въ своемъ безсмертпомъ, великомъ Евгеніи Онтгипт, онъ выразиль одну только половину великорусской народности такъ называемаго образованнаго и свътскаго круга. Удачные описатели правови и быта были, но это не творцы-поэты, которые бы заговорили языкомъ всей массы, сказали бы то и такъ, за что съ чувствомъ схватилась бы масса, какъ бы невольно долженъ былъ сказать каждый изъ этой массы, и сказать голосомъ поэзін, а не прозы. Но, повторимъ, мы далеки отъ того, чтобы отрицать въ великорусскомъ народъ поэтическій элементь, напротивь, быть можеть, онь выше и глубше нашего; онъ обращенъ не на сферу воображенія и чувства, онъ хранится для сферы воли и свътлой думы. Пъсни великорусскія, не вравятся долго; надобно изучать ихъ. проникнуться духомъ, чтобъ уразумъть ту оригинальнъйшую поэзію, которая потому-то и недоступна сразу, что ожидаетъ еще великихъ творцевъ, которые облекли бы ее въ художественныя созданія.

Въ сферъ религіозности мы уже показали ръзкое отличіе южнорусской народности отъ великорусской въ совершенномъ непричастіи первой къ расколамъ и отпаденіямъ отъ

Церкви изъ-за обрядовъ п формулъ. Любопытно разръщить вопросъ, откуда въ Великороссіи возникло это оригпиальное настроеніе, это стремленіе спорить за букву, придавать догматическую важность тому, что составляетъ часто не болье, какъ грамматическій вопросьили дело обрядословія? Кажется, что это происходить отъ того же практического. матеріальнаго характера, которымъ вообще отличается сущность великорусской натуры. Въ самомъ дълъ, наблюдая надъ великорусскимъ народомъ во всъхъ слояхъ общества, мы встрътимъ неръдко людей истинно христіанской нравственности, которыхъ религіозность обращена къ практическому осуществленію христіанскаго добра, но вънихъ мало внутренняго благочестія, пістизма; мы встръчаемъ ханжей, изувъровъ, строгихъ исполнителей внъшнихъ правилъ и обрядовъ, но также безъ внутренняго благочестія. большею частью хладнокровныхъ къ дълу религіи, исполняющихъ вившиною ея сторону по привычкв, мало отдающихъ себъ отчета, почему это дълается, и наконецъ въ высшемъ, такъ называемомъ, образованномъ классъ, лицъ мало върующихъ, или и совсъмъ невърующихъ, не вслъдствіе какого нибудь мысленнаго труда и боренія, а по увлеченію, потому что имъ кажется невъріе признакомъ просвъщенія. Истинно благочестивыя натуры составляютъ исключеніе, и благочестіе, духовная созердательность у нихъ -признаки не народности, не общаго натуръ народной, а их ь собственной индивидуальной особенности. Между Южноруссами мы встрътимъ совстмъ обратное въ характеръ. У этого народа много именно того, чего недостаетъ у Великоруссовъ; у нихъ сильно чувство всеприсутствія Божія, душевное умиленіе, впутрение обращеніе къ Богу, тайное размышленіе о Промыслъ, надъ собою, сердечное влеченіе къ духовному, неизвъстному, таинственному и отрадному міру. Южноруссы исполняютъ обряды, уважаютъ формулы,

но неподвергаютъ ихъ критикъ; въ голову не войдеть никакъ, нужно ли два или три раза пъть аллилуја, тъми или другими пальцами слъдуетъ дълать крестное знаменіе; и если бы возникъ подобный вопросъ, то для разръшенія его достаточно объясненія священника, что такъ постановила Церковь. Если бы понадобились какія нибудь изміненія въ наружныхъ сторонахъ богослуженія или переводъ книгъ св. писанія, Южноруссы никогда не возстали бы противъ этого, имъ бы не взопіла мысль подозравать какого нибудь искаженія святыни. Они понимають, что вившность устанавливается Церковью, изображаемою видимо въ ея руководящихъ членахъ, и что эти члены постановятъ, не извращая сущности, міряне безпрекословно этому должны слъдовать; ибо коль-скоро та или другая визиность выражаетъ одну и ту же сущность, та самая внъшность не представляетъ и такой важности, чтобъ можно сдълать се предметомъ спора. Намъ случалось говорить съ религіозными людьми и той и другой народности; Великоруссъ проявляетъ свою набожность въ словоизвитіяхъ надъ толкованіемъ внъшности, буквы, прпнимаетъ въ этомъ важное участіе; если онъ строго православный, то православіе его состоитъ преимущественно во визиней сторонъ; Южноруссъ станетъ изливать свое религіозно-правственное чувство; не будеть толковать о богослужении, объ обрядахъ, праздникахъ, а скажетъ свое благочестивое впечатлъніо, производимое на него богослужениемъ, торжественностію обряда, высокимъ значеніемъ праздника п т. д. За то у насъ и образованный классъ не такъ легко поколебать въ въръ, какъ Великоруссовъ; невъріе виъдряется въ нашей душъ только вследствіе долгой, глубокой борьбы; напротивъ, мы видели великорусскихъ юношей, воспитанныхъ, какъ видпо, съ дътства въ строгой набожности, въ исполнении прединсанныхъ церковныхъ правилъ; но они, при первомъ легкомъ нападеніи, а нередко веледствіе несколькихъ остроумныхъ выраженій, покидають знамя религіи, забываютъ внушенія дътства и, безъ борьбы, безъ постепенности, переходятъ къ крайнему безвърію и матеріализму. южнорусскій — глубоко религіозный народъ, въ обширномъ смыслѣ этого слова; такъ или иначе поставили его обстоятельства, то или другое воспитание было бы имъ усвоено, до твхъ поръ, нока будетъ существовать сумма главныхъ признаковъ, составляющихъ его народность, онъ сохранить въ себъ начало религіи: это неизбъжно при томтноэтическомъ настроенін, которымъ отличается его духовный складъ. Его поэзія религіозна и противуположна анализу. У него въ душъ въра въ прекрасное, а въру убиваетъ анализъ, разлагая цельный образъ, который душа любитъ и созерцаетъ. Притомъ же сущность прекраснаго и педоступна анализу, по нашему незнанію основныхъ причинъ вообще. Можно анализпровать только матеріалъ, въ которомъ появляется прекрасное, можно разложить по частямъ музыкальный инструменть и изследовать эти части самымъ подробнымъ образомъ, можно съ другой стороны изследовать законы звука, способъ передачи его чрезъ воздухъ нашему слуху: по нельзя уловить и подверинуть мелкому изследованію причины впечатленія, производимаго сочетаніем в звуковъ. Попытки матеріалистовъ добраться путемъ апализа явленій до сущности впечатленія производимаго изящнымъ на душу нашу, оставались безуспъшными и часто обличали собственную неспособность чувствовать и понимать красоту въ тъхъ, которые на это решатся. Французы, народъ какъ мы заметили, глубоко непоэтическій, еще въ прошломъ стольтін возвъщали теорію изящнаго, основанную на признакахъ его сущности, въ простомъ подражаніи природъ. Эта мысль по душъ Великоруссамъ и въ наше время была высказываема, и искренно тъми, у которыхъ доставало искренности говорить то, что они дъйствительно ощущаютъ и, конечно, раздълялась многими, увидъвшими отраженіе того, что давно таилось въ ихъ сердцъ. Въ комъ есть живая струна поэзіи, того ничъмъ нельзя разубъдить въ присутствіи духовной творческой силы въ произведеніяхъ искусства, нельзя потому, что онъ ее ощущаетъ. Такъ точно нельзя никакими доводами матеріализма убъдить въ несуществованіи духовнаго начала того, кто чувствуетъ его въ себъ, и потому не вуждается ни въ доказательствахъ, ни въ опроверженіяхъ, какъ не нуждаемся мы ни въ какихъ словопреніяхъ о томъ, въ холодномъ или тепломъ мы воздухъ, когда тъло наше это сказываетъ намъ.

Съ присущностью поэзіи въ душт, съ чувствомъ красоты и способностью - уразумьть ее, тысно соединено сознаніе нравственности, добра. Матеріалистъ понимаетъ въ добрѣ пользу. Если опъ добръ отъ природы, онъ выражастъ свою доброту только тъмъ, что готовъ дълать другимъ то, что считаетъ полезнымъ: самое высокое проявленіе его доброты состоить вътомъ, когда онъ готовъ дълать для другаго то, въ чемъ, по своему положению, не ощущаетъ полезности, по что другой считаетъ для себя полезнымъ. Но преимущественно добродътель его основывается на томъ силлогизмъ: если другому буду дълать добро, то и миз станутъ его дълать. Совсъмъ не то у человъка, въ которомъ есть даръ и привычка ощущать живую душу въ себъ и видъть ее внутреннимъ зръніемъ въ оболочкъвпъшнихъ для него явленій. Онъ не анализируетъ добра, а созерцаетъ его въ его цельности и воспринимаетъ его всемъ духовнымъ существомъ своимъ. Добро, облеченное въ фактъ въ матеріальномъ бытъ, можетъ отразиться посредствомъ того, что называется пользою и что всегда такъ будеть, но творящій доброе дало не думаеть о польза, а видить

предъ собою одно добро въ его нравственномъ совершенствъ. Кто дълаетъ, имъя въ виду пользу, тотъ необходимо при своемъ дъйствін задаетъ себъ вопросъ: полезно ли то, что онъ намъренъ творить; но кто любитъ добро безотносительно къ пользъ, тотъ, не разсуждаетъ, а творитъ по впушенію чувства и разумнаго созерцанія красоты добра, цъйствующей неотразимо на его волю.

Въ общественныхъ понятіяхъ, исторія напечатлела, на двухъ нашихъ народностяхъ, свои следы и установила въ нихъ понятія совершенно противоположныя. Стремленіе къ тъсному слитію частей, уничтоженіе личныхъ побужденій подъ властію общихъ, ненарушимая законность общей воли, выраженная какъ бы смысломъ тяжелой судьбы, совпадаетъ въ великорусскомъ народъ съ единствомъ семейнаго быта и съ поглощеніемъ личной свободы идеею міра, выразились въ народномъ быть недълимостію семей, общинного собственностію, тягломъ посадовъ и селъ въ старину, гдв певинный отвъчаль за виновнаго, трудолюбивый работалъ за лениваго. Какъ глубоко лежитъ это въ душть Великорусса, показываетъ то, что по поводу устройства крестьянъ въ наше время, заговорили въ пользу этого Великоруссы съ разныхъ точекъ зрвнія, подъ вліяніемъ п запоздалаго московскаго славянофильства, и новомоднаго французскаго соціализма. Для Южнорусса пътъ ничего тяжеле и противнъе такого порядка, и семьи южнорусскія дълятся и дробятся, какъ только у членовъ ихъ является сознаніе о потребности самобытной жизни. Опека родителей надъ взрослыми дътьми кажется для Южнорусса несноснымъ деспотизмомъ. Претензія старшихъ братьевъ надъ менышими, какъ дядей надъ племянниками, возбуждаютъ пеистовую вражду между ними. Кровная связь и родство мало располагають у насъ людей къ согласію и взаимной любви: напротивъ, очень часто люди кроткіе, привътливые, мирные и уживчивые находится въ непримиримой враждъ со своими кровными. Ссоры между роднымиявление самое обыкновенное и въ низшемъ и въ высшемъ классъ. Напротивъ, у Великоруссовъ, кровная связь заставляеть человъка неръдко быть къ другому дружелюбиве, справедливъе, синсходительпъе, даже когда онъ вообще не отличается этими качествами въ отношенія къ чужимъ. Въ южной Руси, чтобъ сохранить любовь и согласіе между близкими родственниками, надобно имъ разойтись и какъ можно мънъе имъть общаго. Взаимный долгъ, основанный не на свободномъ соглашени, а на роковой необходимости, тягостенъ для Южнорусса, тогда какъ Великорусса онъ болъе всего успокоиваетъ и умиряетъ его личныя побужденія. Великоруссь изъ нокорности долгу готовъ принудить себя любить своихъ ближнихъ по крови, хотя бы они ему не по душъ, снисходить къ нимъ потомучто они ему сродии, чего бы онъ не сдълалъ по убъжденію: онъ готовъ для нихъ на личное пожертвованіе, сознавая, что они того не стоятъ, но что они все таки своя кровь. Южноруссъ, напротивъ, готовъ, кажется, разлюбить ближияго за то, что онъ его кровный, менфе снисходителенъ къ его слабостямъ, чъмъ къ чужому, и вообще родство ведетъ его не къ утвержденію добраго расположенія, а скоръе къ его ослабленію. Нъкоторые Великоруссы, пріобръвшіе себъ въ южной Руси имънія, затъвали иногда вводить въ малорусскія семьи великорусскую плотность п педвлимость, п плодомъ этого были отвратительныя сцены: нетолько родные братья готовы были помпнутно завести драку, по сыновья вытаскивали отцовъ своихъ за волосы чрезъ пороги дома. Чъмъ болъе принципъ семейной власти и прочной кровной связи вибдряется въ жизнь, темъ превративе онъ на нее двиствуетъ. Южноруссъ тогда почтительный сынъ, когда родители оставляють ему полную свободу и сами, на старости лътъ, подчиняются его воль; тогда добрый братъ, когда съ братомъ живетъ какъ сосъдъ, какъ товарищъ, не имъя ничего общаго, нераздъльнаго. Правило: каждому свое, соблюдается въ семействахъ; не только взрослые члены семьи не надъванотъ одежды другаго, даже у дътей у каждаго свое; у Великоруссовъ, въ крестьянскомъ быту, часто двъ сестры не знаютъ кому изъ нихъ принадлежитъ тотъ или другой тулупъ, а объ отдъльной принадлежности у дътей не бываетъ и помина.

Обязательная общинность земская и отвътственность личности міру для Южнорусса есть въ высшей степени иссносивниее рабство и вопіющая несправедливость. Не смъть назвать ничего своимъ, быть батракомъ какого-то отвлеченнаго понятія о мірт, отвичать за другаго безъ собственнаго желанія -- ко всему этому не расположила народъ южнорусскій его прошедшая жизнь. Громада, по южнорусскому понятію, совствь не то, что міро по великорусскому. Громада есть добровольная сходка людей; кто хочетъ — въ ней участвуетъ, кто не хочетъ — выходитъ; такъ какъ въ Запорожьв -- кто хотвлъ -- приходилъ, кто хотвлъ -- выходилъ оттуда добровольно. По народному понятію, каждый членъ громады есть самъ по себт независимая личность, самобытный собственникъ; обязанность его къ громадъ голько въ сферъ тъхъ отношеній, которыя устанавливають связь между ея членами для взаимной безопасности и выгодъ каждаго, - тогда-какъ, по великорусскому понятію, міръ есть какъ бы отвлеченное выраженіе общей воли, поглощающей личную самобытность каждаго. Главное различіе здісь, конечно, проистекаеть отъ поземельной общинности. Коль скоро членъ міра не можетъ назвать своею собственностию участокъ земли, который онъ обработываеть, онъ уже не свободный человъкъ. Мірское

устройство великорусское есть стесненіе, и потому форма последняго, введенная властію, приняла въ себя духъ и смыслъ, господствующій въ Великороссіи; корень его лежалъ уже въ глубинъ народной жизни: оно истекло нравственно изъ того же стремленія къ тесному сплоченію, къ единству общественному и государственному, которое составляетъ, камъ мы показали, отличительный признакъ великорусскаго характера. Частная поземельная собственность выводится такимъ легальнымъ путсмъ изъ великорусской общественной философіи. Все общество отдаетъ свою судьбу олицетворенію своей власти, тому лицу, которое поставляеть надъ обществомъ Богь, и, следовательно, все обязано ему повиновеніемъ. Такимъ-образомъ, все припадлежить ему безусловно, какъ намъстнику Божію; отсюда понятіе, что все Божье да царское. И предъ царемъ, какъ п предъ Богомъ, вст равны. Но какъ Богъ одного возвышаеть, награждаеть, а другаго караеть, унижаеть, такъ поступаетъ и царь, исполняющій на земль Божественную волю. Это выражается прекрасно пословицею: «воля Божья судъ царевъ». Отсюда народъ безропотно спосилъ даже и то, что, казалось, превосходило мъры человъческаго терпънія, какъ, напримъръ, душегубства Іоанна Грознаго. Царь дълалъ несправедливо, жестоко, но тъмъ не менъе опъ быль орудіемъ Божіей воли. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значитъ-противиться Богу: и грашио и неполезно, потому-что Богъ пошлеть еще худшія бъды. Имъя безусловную власть надъ обществомъ, царь есть государь, то есть, полный владатель собственникъ всего государства. Слово государь именно означало собственника, имъющаго право безусловио, по своему усмотрънио, распоряжаться всемъ, что есть въ его государстве, какъ своими вещами. Оттого-то древне Новгородцы, воспитавшие себя подъ иными началами, различные притомъ отъ Вели-

коруссовъ по народности, такъ взволновались, когда Иванъ III задумалъ измънить древній титуль господина на титуль государя. Понятіе господина выражало лицо, облеченное властію и уваженіемъ; господъ могло быть много: п владыка былъ господинъ, и посадникъ — господинъ; но государь быль лицо, о власти котораго не могло быть и разсужденія: онъ былъ единъ какъ единъ собственникъ вещи: Иванъ домогался быть государемъ въ Новгородъ, хотълъ замышть собою Великій Новгородъ, который быль до того времени государемъ; также точно какъ въ Великороссіи великій князь замжниль общественную волю всей націи. Будучи самодержавнымъ творцомъ общественныхъ условій, государь делаль все и, между прочимь, жаловаль за службу себъ землями. Такимъ-образомъ, земля принадлежала. по первоначальному понятію, міру, то-есть, всему обществу; по передачь этого права — лицу государя, давалась отъ последняго въ пользование отдельнымъ лицамъ, которыхъ угодно было государю возвысить и надълить. Мы говоримъ пользованіе, потому-что въточномъ значеній собственниково не было. То, что давалось отъ царя, всегда могло быть отнято и отдано другому, что безпрестанно и случалось. Какъ скоро образовалось отношение рабочихъ къ такому землевладъльцу, то землевладълецъ, естественнымъ порядкомъ, получилъ значение олицетвореннаго міра, также какъ царь въ значеніи олицетворенной націи. Кръпостной человъкъ соединялъ свою судьбу съ достоинстомъ господина: воля барина стала для него замвнять собственную волю, точно также, какъ тамъ, гдв не было барина, эту собственную личную волю поглощалъ міръ. У помѣщичьихъ крестьянъ земля принадлежитъ барину, который даеть ее лицамъ, земледъльцамъ, по своему усмотрвнію; такъ и у казенных крестьянь: земля отдана міру въ пользованіе, а міръ, по своему усмотрівнію, даетъ ес отдъльнымъ лицамъ въ пользованіе. Въ южной Руси, которой историческая жизнь текла иначе, не составилось такого понятія о міръ. Тамъ прежнія древнія удъльно-въчевыя понятія продолжали развиваться и встрътились съ польскими, которыя, въ основа своей, имали много общаго первыми и если измънились, то вслъдствіе западноевропейскихъ понятій. Древиве право личной свободы не было поглощено перевъсомъ общественнаго могущества и понятіе объ общей поземельной собственности не выработалось. Польскія иден произвели въ старорусскихъ только тотъ переворотъ, что регулировали Каждый земледълецъ былъ независимымъ собственникомъ своего достоянія; польское вліяніе только обезопасило его отъ произвола народной воли, и прежде выражавшагося сомодъйствіемъ общества въ смыслъ соединенія свободных в личностей, и облекло его владъніе de facto правомъ. Такимъ-образомъ, оно возвысило богатыхъ и вліятельныхъ, образовало высшій классъ, а массу бъднаго народа повергло въ порабощение. Но тамъ магнатъ владълецъ не представлялъ собою выраженія царской, а чрезъ нее и барской, воли: онъ владълъ по праву: въ переводъ на болве простой языкъ-право это выражало силу, торжество обстоятельствъ и давность происхожденія. Тамъ крестьянинъ не могъ дать своему господину никакого значенія священной воли, потому-что онъ отвлеченнаго права не понималь, потому-что самъ имъ пользовался, а олицетворенія онъ не видаль, потому-что его господинь быль свободный человъкъ. Естественно, и рабъ, при первой возможности, желаль сделаться свободнымъ; тогда какъ въ Великороссіи онъ не могь этого желать, потому-что находилъ своего господина зависвышимъ отъ другой, высшей воли, такъ же какъ онъ самъ зависелъ отъ него. У Южноруссовъ радко были случаи, чтобъ краностной быль нек-

ренно расположенъ къ своему господину, чтобъ такъ былъ связанъ сънимъ безкорыстною, будто сыновнею, любовью, какъ это неръдко мы видъли въ міръ отношеній господъ къ крестьянамъ и слугамъ въ Великороссіи. У Великороссіянъ встрівчаются примітры трогательной привязанности такого рода. Кръпостной человъкъ, слуга, рабъ, неръдко преданъ своему барину вполнъ, душою и сердцемъ даже и тогда, когда баринъ не цънитъ этого. Онъ хранитъ барское добро, какъ свое, радуется, когда честолюбивый баринъ его получаетъ почетъ. Намъ случалось видъть господскихъ слугъ, которымъ повърялось завъдывать какимъ нибудь интересомъ. Сами довъренные были естественные илуты и надували всякаго въ пользу своего барина, но въ отношени послъдняго были аристидовски честны и прямодушны. Напротивъ, Малороссы оправдываютъ собою пословицу: волка сколько ни корми, все въ лъсъ смотритъ. Если криностной слуга не обманетъ господина, то потому. что никого не обманываетъ; но если ужь искусился на обманъ, то обманетъ прежде своего барина. Какъ часто случалось слышать жалобы на Малороссіянъ отъ тъхъ владъльцевъ, которые, будучи Великоруссами по происхожденію, пріобръди себъ населенныя имънія въ южнорусскомъ крав. Напрасно добрымъ обращениемъ и справедливостью старались они привязать къ себъ подданныхъ; барскія работы исполнялись всегда безъ желанія, и оттого-то между высшимъ классомъ у насъ распространилось убъжденіе, что Малороссіяне — народъ лънивый. Ни искренности, ни привязанности. Страхъ дъйствуетъ на нихъ успъщиве, и потому добрые господа дълались суровыми. Обыкновенно старались окружить свою особу Великоруссами, а съ малороссійскими крестьянами находились въ далекихъ отношеніяхъ, какъ бы къ чуждому народу. Тоже самое и еще хуже для Малорусса — мірт въ великорусскомъ омыслъ этого слова. Что касается до укора, дълаемаго обыкновенио Малороссіянамъ въ лѣни, то они дъланотся такими подъ условіями чуждыхъ имъ общественныхъ началъ крѣпостнаго или мірскаго права: послъднее выражается для Малороссіянъ (которые не скованы узами общинной собственности), связью различныхъ условій, ограничивающихъ ихъ свободное распоряженіе собою и своимъ достояніемъ, приближающихся къ мірскому устройству. Вообще же упрекъ въ лѣности несправедливъ; даже можно замѣтить, что Малоруссъ, по своей природъ, трудолюбивъе Великорусса и всегда такимъ ноказываетъ себя. коль скоро находитъ свободный исходъ своей дъятельности.

Совствъ другое отношение южнорусской народности къ польской. Если южнорусскій народъ дальше отъ польскаго, чемъ отъ великорусскаго, по составу языка, то за то гораздо ближе къ нему по народнымъ свойствамъ и основамъ народнаго характера. Такой или подобной противоположности, какую мы замътили между Великоруссами и Южноруссами, не существуетъ между Поляками и Южпоруссами ни во внутренией, ни во визшней сторонъ быта; напротивъ, если бы пришлось находить коренные признаки различія Поляковъ отъ Великоруссовъ, то во многомъ пришлось бы повторить тоже, что сказано о Южноруссахъ. Но за то, при такой близости, есть бездиа, раздъляющая эти два народа и притомъ-бездна, черезъ которую построить мость не видно возможности. Поляки и Южноруссы-это какъ бы двъ близкія вътви, развившіяся совершенно противно: одни воспитали въ себъ и утвердили начала панства, другіе — мужицства, или, выражаясь словами общепринятыми, одинъ народъ-глубоко аристократическій, другой — глубоко демократическій. Но эти термины не вполнъ подходятъ подъ условія нашей исторін и нашего быта; нбо какъ польская аристократія слишкомъ демократическая, такъ, наоборотъ, аристократична южнорусская демократія. Тамъ панство ищетъ уравненія въ своемъ сословіи; здёсь народъ, равный по праву и положенію, выпускаеть изь своей массы обособляющіяся личности, и потомъ стремится поглотить ихъ въ своей массъ. Въ польской арпстократіи не могло никакъ приняться феодальное устройство; шляхетство не допускало, чтобъ изъ сего сословія одни были по правамъ выше другихъ. Съ своей стороны, южнорусскій народъ, устанавливая свое общество на началахъ полнъйшаго равенства, не могъ удержать его и утвердить такъ, чтобъ не выступали лица и семьи, стремившіяся сдівлаться родами съ правомъ преимущества и власти надъ массою народа. Въ свою очередь, масса возставала противъ нихъ то глухимъ негодованіемъ, то открытымъ противодъйствіемь. Вглядитесь въ исторію Новгорода — на съверъ и въ исторію Гетманщивы — на югъ. Демократическій принципъ народнаго равенства служить подкладкою; по на ней безпрестанно приподнимаются изъ парода высшіе слои, и масса волнуется и принуждаеть ихъ уложиться снова. Тамъ нъсколько разъ толпа черни, подъ возбудительные звуки въчеваго колокола, разоряетъ и сожигаетъ до-тла Прусскую улицу-гивздо боярское; тутъ ивсколько разъ черная или чернецкая рада истребляетъ значныхо кармазинниково; и не исчезаетъ однако Прусская улица въ Великомъ Новгородъ, не переводятся значиме въ Украинъ объихъ сторонъ Дивпра. И тамъ и здъсь эта борьба губить общественное зданіе и отдаеть его въ добычу болье спокойной, яснье сознающей необходимость прочной общины, народности.

Замвчательно, какъ народъ долго и вездв сохраняетъ завътныя привычки и свойства своихъ прародителей: въ Черпоморьъ, на Запорожскомъ повосельъ, по разрушени Съ-

чи, совершалось то же, что нѣкогда въ Малороссіи. Изъ общинъ, составлявшихъ курени, выдѣлялись личности, заводившія себѣ особые хутора. Въ южнорусскомъ сельскомъ быту совершается почти подобное въ своей сферѣ. Зажиточныя семьи возвышаются надъ массою и ищуть надъ нею преимущества, и за то масса ихъ ненавидитъ; но у массы нѣтъ понятія, чтобъ человѣкъ лишался самодѣятельности, нѣтъ началъ поглощенія личности общинностію. Каждый ненавидитъ богача, знатнаго, не потому, чтобъ онъ имѣлъ въ головѣ какую нибудь утопію о равенствѣ, а, завидуя ему, досадуетъ, почему онъ самъ не таковъ.

Судьба южнорусскаго племени устроилась такъ, что тъ, которые выдвигались изъ массы, обыкновенно теряли и народность; въ старину они дълались Поляками, теперь дълаются Великороссіянами: народность южнорусская постоянно была и теперь остается достояніемъ простой массы. Если же судьба оставитъ выдвинувшихся въ сферъ прадъдовской народности, то она какъ-то ихъ поглощаетъ снова въ массу и лишаетъ пріобрътенныхъ преимуществъ.

Съ польскою народностію совершалось обратное: тамъ личности, выдвинувшіяся наъ массы, если они были Поляки, не мѣняютъ своей народности, не идутъ назадъ, по образуютъ твердое сословіе. Исторія связала Поляковъ съ Южноруссами такъ, что значительная часть польской шляхты есть ни что иное, какъ переродившіеся Южноруссы, именно тѣ, которые, силою счастливыхъ для пихъ обстоятельствъ, выдвинулись изъ массы. Оттого и образовалось въ отношеніи этихъ народностей такое понятіє, что польская есть панская, господская, а южнорусская холопская, мужнцкая. Понятіе это остается и до-сихъ-поръ, и проявляется въ поныткахъ Поляковъ, на такъ называемое сближеніе ихъ съ нами. Поляки, толкующіе о братствѣ, о равенствѣ, въ отношеніи насъ высказываютъ себя панами.

Подъ различными способами выраженія, они говорять намъ: будьте Поляками; мы хотимъ васъ, мужиковъ, сдѣлать панами. И тѣ, въ либиральныя и честныя намѣренія которыхъ мы вѣримъ, говорять въ сущности тоже: если не идетъ дѣло о господствѣ и подавленіи нашего народа матеріально, то неоспоримо и явно ихъ желаніе подавить и уничтожить пасъ духовно, сдѣлать насъ Поляками, лишить насъ своего языка, своего склада понятій, всей нашей народности, заключивъ ее въ польскую, что такъ ясно проявляется въ Галиціи. Горькая истина — а это такъ. Дай Богъ, чтобъ сталось иначе.



## **МИСТИЧЕСКАЯ ПОВЪСТЬ**

# О НИФОНТЪ.

## ПАМЯТНИКЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



#### МИСТИЧЕСКАЯ ПОВЪСТЬ

## о нифонтъ.

### ПАМЯТНИКЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Вмъсть съ христіанствомъ юная русская жизнь приняла въ себя елементъ восточный направлявшій чувства и воображение къ міру таинственныхъ существъ, обращающихся среди насъ, сообщающихъ намъ побужденія, но незримыхъ для обыкновенныхъ глазъ и доступныхъ только темъ, которые получили для того особое приготовленіе. Вкусъ къ духовиденію развивался у насъ вмъстъ съ монашествомъ. Изъ монастырей, которые стали для народа свътилами образованности, представленія о бъсахъ перешли въ массу народа, сочетались съ старыми языческими образами, жившими прежде въ его воображенін, и, такимъ способомъ, соделались важною стороною русской жизни. Бъсъ сталъ представителемъ веселости, разгула, земныхъ удовольствій, земныхъ страстей и пороковъ; жизпь, угодная божеству, исполиялась самоотреченія, горя, бользин, сокрушенія. Страхъ обса руководилъ поступками человъка. Любонытно и важно прослъ-

дить, какимъ путемъ установлялось въ народъ это воззръніе и въ этомъ отношеніи безспорно принесли свою дань тъ греческія сочиненія мистическаго содержанія, съ которыми предки наши познакомились въ старинныхъ переводахъ. Въ числъ такихъ сочиненій, едвали есть столь полное, богатое и плодовитое образами, какъ повъсть о Нифонті, извъстная у насъ безспорно съ XIII въка. Греческій ся подлиниикъ, кажется, не былъ напечатанъ никогда. Изъдревнихъ ея рукописей извъстны двъ, объ очень старыя: одна въ парижской библіотекъ, другая пергаментная въ нашей синодальной библіотект подъ № 406. Но пельзя ничего сказать положительно-върнаго ни о времени ея составленія, ни о времени, когда д'яйствительно существовала личность, которая нынъ описывается здъсь. Нътъ сомнънія, однако, что событіе, составляющее предметь повътствованія, не могло происходить въ то время, которое тутъ указывается. Герой повъсти дъйствуетъ при Константинъ Великомъ, въ Константинополь, и дълается епископомъ кипрскимъ, но разсказчикъ попадаетъ въ важные анахронизмы. Константинополь изображается городомъ уже вполна христіанскимъ; не видно ни мальйшихъ слъдовъ язычества, которые необходимо должны были-бы встрътиться: въ городъ уже существують монастыри; а ихъ тогда еще тамъ не было; наконецъ герой повъсти посвящается въ санъ кипрскаго епископа отъ патріарха александрійскаго, когда кипрская епархія завистла отъ антіохійскаго патріарха; посвящается при александрійскомъ патріархъ Александрв и находится въ этомъ санв въ то время, когда мъсто Александра заступилъ Лоанасій, слъдовательно долженъ былъ занимать санъ кипрскаго епископа во время никейскаго собора, тогда какъ достовърно извъстно, что на инкейскомъ соборъ участвовалъ кипрскій епископъ Геласій. Александръ называется пятымъ по Петръ мучеинкъ, тогда какъ онъ былъ въ самомъ дѣлъ не иятый, а второй, или первый по Ахиллъ, преемникъ Петра (Oriens Christ. III. 390. 392. 1046). Наконецъ, въ повѣсти упоминаются такіе отцы церкви, которые въ самомъ дѣлѣ жили гораздо позже, въ IV и V въкъ. Очевидно, повѣсть сочинена была уже позже и притомъ такимъ авторомъ, который не твердо зналъ подробности церковной исторіи и писалъ, не справившись съ ними. Впрочемъ, для насъ этотъ вопросъ не представляетъ непосредственной важности: когда-бы эта повѣсть ни была составлена, къ намъ опа перешла не ранѣе того времени, когда мы въ состояніи были принять и усвоить ее, да и значеніе ея не въ исторической древности подлинника, а въ ея содержавіи; и самый подлинникъ не столько важенъ для насъ, сколько переводъ, ибо нашими предками читался послѣдній.

Рукописная повъсть о Нифонть сохранилась въ харатейномъ спискъ, въ листъ, составленномъ въ XIII въкъ и хранящемся въ библіотекъ Троицко-Сергіевской Лавры. Онъ писанъ крупнымъ, четкимъ уставомъ, блестящими, но нъсколько поблъднъвшими отъ времени чернилами. Въ началь рукописи пъсколько недостающихъ листовъ замънено поздивншимъ спискомъ на бумагь. На последнемъ листь означено: когда и гдв, и къмъ писана была эта рукопись: Господи помози рабомъ своимъ Іоанну и Алексію, написавшема книгы сія, и гдъ соутъ помяткы, исправя чтите. Въ лъто 6723 кончана быша книгы сія мъсяца мая въ 21 день на память святаго мученика Иереміа въ градъ Ростовъ, при князъ при Василцъ, при сыну Костянтинонъ, а внуцъ Всеволожи. Святін апостолы, пророцы, мученіцы, святый Нифонте, помози господину Василку и мене гръшна раба своего Кирила избави въ день судный отъ въчныя муки». По всему въроятію, Кириль, здъсь упоминасмый, есть Кирилъ ростовскій; о немъ свидетельствусть лътопись, что опъ собпралъ писанія и распространяль ихъ.

Въ первой половинъ XIII въка былъ, такъ сказать, золотой въкъ книжной образованности въ ростовско-суздальской земль. Образованность, въ началь воспитанная на кіевской почвъ, должна была выступить изъ южной Руси, потрясенной Половцами и междоусобіями, и нашла себъ на короткое время пріють на востокъ, пока оттуда не была вытъснена татарскимъ нашествіемъ. Памятникамн этой эпохи было изсколько переводныхъ сочиненій; тамъ была переведена и Діоптра, древнъйшій списокъ которой хранится въ Публичной библіотект и гдт также указано, что она была списана въ Ростовъ. Самая летопись этого края, составляющая продолженіе первоначальной літописи по Лаврентьевскому списку, отличается велержчіемъ и риторикою, которыя показывають близкое усвоеніе византійскихъ пріемовъ письменности. Повъсть о Нифонтъ въ переводъ есть произведение изъ ростовской эпохи. Трудно рвшить, была-ли она въ ростовской земле переведена или, быть можеть, только тамъ переписана; неизвъстно чъмъ были Іоаннъ и Алексъй, переводчиками или списчиками. Должно думать, что изготовивши рукопись въ томъ видъ, въ какомъ она дошла до насъ, они подпесли ее Кирилу, который собственноручно сделаль на ней надпись.

Повъсть эта не считалась у насъ никогда въ кругу церковныхъ сочиненій, напротивъ, въ нъкоторыхъ перечняхъ
отреченныхъ (апокрифическихъ) книгъ иногда помъщается
п она. Нельзя сказать, чтобъ списки этой повъсти, въ той
полнотъ, въ какой она находится въ Ростовской рукописи,
были сильно распространены у насъ впослъдствіи; но съ
другой стороны, она не составляла исключительнаго достоянія владычныхъ библіотекъ, а была въ чтеніи народпомъ и имъла вліяніе на народныя понятія. Это видно изъ

того, что многія мъста изъ нея попадись во многіе сборники послъдующаго времени съ различными измъненіями и въприспособленіи къ своебытнымъ пріемамъ русской жизни. Ясно, что эти принадлежали нъкогда къ любимымъ чтеніямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, ея оригинальный складъ и занимательный разсказъ, должны были дѣйствовать на воображеніе: такого рода повѣсти могли нравиться старому нашему обществу. Въ рѣдкомъ изъ житій отшельниковъ можно не встрѣтить борьбы съ духами, но нигдѣ эта борьба не высказана съ такими подробностями и въ такихъ затѣйливыхъ образахъ, съ такимъ признакомъ таланта и роскошной фантазіи. Вся повѣсть составляетъ рядъ духовидѣній и напоминаетъ сочипенія Сведенборга, Юстина Кернера, Каганье и другихъ духовидцевъ близкаго къ намъ времени.

Нифонтъ былъ сынъ князя Агапита въ Плагіонъ. Присланный туда отъ царя Константина, начальникъ области выпросиль его у родителя, когда онь быль еще отрокомъ, и отправилъ къ своей женъ, въ Константинополь, для изученія книжной мудрости и божественныхъ писаній. Благочестивая женщина поручила его обучение священнику, жившему въ ея дворь да по мали научить псалтири. Мальчикъ быль отъ природы кротокъ и заствичивъ, какъ обыкновенно бывають въ детстве натуры, въ которыхъ съ летами впоследствій развивается мечтательность. Вскорт опъ получилъ такую любовь къ ученію, что вставаль по ночамъ. зажигалъ свъчи и кадило, и читалъ духовныя книги. У него возникло желаніе испытать самому то, что описывалось въкнигахъ, и сдълаться похожимъ на тъхъ святыхъ. о которыхъ онъ начитался столько чудеснаго. По наставленію техь-же книгь, онь воспитываль въ себв сочувствіе и уваженіе къ нищеть и злополучію. Однажды, случилось ему услышать нравоучение такого рода: иже чистоту

себів имать, а милостыня не имать, не входить въ царство небесное. Онъ началъ спрашивать своего наставника: что это такое чистота? Учитель объясниль ему, что чистота значитъ убъгать блуда. Познакомившись со словомъ блудо, юноша сталъ тосковать о томъ, что онъ не въ силахъ будетъ убъжать отъ этого блуда; діаволъ воспользовался такимъ тревожнымъ состояніемъ, и напустилъ на него еще большую скорбь. Отъ этой скорби Нифонтъ впалъ въ пьянство и объядъніе, вмъсто прежней молчаливости возникла у него охота разглагольствовать, сталъ онъ ходить на позорища, распъвать веселыя пъсни, а потомъ познакомился практически съ блудомъ, прелюбодъяніемъ и, наконецъ, содомскимъ гръхомъ. Но вотъ, однажды онъ зашелъ къодному изъ оставленныхъ благочестивыхъ пріятелей прежняго времени, по имени Никанору; съ ужасомъ тотъ замъчаетъ, что лицо Нифонта сдълалось черно какъ у Мюрина (у Мавра). Это обратило Нифонта внутрь себя; вступило въ сердце его раскаяніе; стала мерзка ему порочная жизнь. Вошедши въ храмъ, онъ со слезами сталъ молиться предъ иконою Богородицы и ему показалось, будто изображение улыбнулось ему. Видъние наполнило его отрадою. Вследъ за темъ, онъ несколько разъ замечалъ, что образъ Богородицы улыбался ему, когда онъ каялся и принималъ ръшительное намъре је вести чистую жизнь, и напротивъ образъ глядълъ на него сурово, когда передъ тъмъ онъ допускалъ къ себъ гръшныя думы. Отсюда начинается родъ духовидъній и во снъ, и на яву. Бъсы пресладують Нифонта, стараются отвлечь его отъ молитвы: Богородица и святые защищають его. Бъсъ завель его въ колодецъ; Вогородица, по его молитвъ, чудодъйственно извлекла его оттуда. Нифонтъ впадаетъ въ недугъ; Богородица и св. Анастасія мажутъ его масломъ и исцъляютъ. Съ нимъ было таниственное сновидание: онъ увидалъ, что

его преследують бысы; сповидение это трижды повторилось; Нифонтъ заключилъ, что ему придется претеривты большія искушенія. Нифонтъ не удаляется въ монастырь. онъ обрекаетъ себя на безпрестанную ходьбу изъ церкви въ церковь по городу. Тогда во сит явился ему первомученикъ Стефанъ, похвалилъ его намърение, объщалъ ему содыйствовать въ борьбъ събъсами, и вельлъ идти въ церковь, созданную во имя свое. Нифонтъ, помолившись въ указанномъ храмъ, поднялъ съ земли камешекъ, вложилъ себъ въ ротъ и носилъ нъсколько дней: тъмъ онъ предохранялъ себя отъ самословія и если случалось ему не утерпъть и проговориться, то заходилъ въ уединенное мъсто. билъ себя по щекамъ и по губамъ (зашьдо кромь, заоушашесь самь јелику силоу импьше, глаголя: теби нечистыш никто же кажеть, нышь оубо азг та кажю; и бијася зълось тружившесь мпств того, и паки вще јему см прогниваті боуджие на кого, то възбиівше въ оусты своїа къръшняма глагола: азъ вы по малоу семоу научю кротость и мълчиніе импти.... И бл видъти чюдо преславно: мученика без мучителя стражоща за премногихъ тъхъ рань ісэке себе ближенный творяще 🛡 многыіа бользни, юже имьше блаженный велми стража, и бъ видъти дивъно мъртъца ходжща и никакоже имъюща вида экивотинаю на лици своемь, іако й таковаю биівниг. врату ісго обыходышу Ж биівний Впадатися). Бъсу не поправилось это: бъсъ сталъ ему представлять, что такъ не годится уродовать образъ Божій; но блаженный опровергъ его доводы, напомнивъ ему, что каждый господинъ имъетъ право бить своего раба, а плоть есть его рабъ. II се слышавт бъст лоукавый стоудт пріимаше. За такую твердость небесная благодать уничтожила болтань, происходившую отъ самоистязанія; явился ангель, кадиль около Нифонта, и оттого на лицъ его, изможденномъ отъ побоевъ

оставались слады благоуханія небеснаго фиміама. Басъ однако, не переставалъ его искуппать, выдумывалъ то одно, то другое; одинъ разъ явился передъ нимъ въ образъ ворона и сталъ около пего прыгать, думая, авось, онъ вздумаетъ ловить его; но прозорливый и осторожный Нифонтъ не поддался на такую уловку, и еще самъ причинилъ бъсу досаду, напомнивъ, что бъса ожидаетъ на страшномъ судъ рожсьство огньное, а бъсамъ, какъ извъстно, очень не нравится мысль объ этой грядущей ихъ судьбъ. Въ другои разъ бъсъ искушалъ его яствами и питіями; Нифонтъ отослалъ туда — идпже человици потребоу гришноу творать. Бъсъ повелъ на него иного рода нападеніе — «Въ блоудный рово воверых та»—сказаль лукавый врагь—и пойде нань съ великимъ ражьжениемъ, распалмии исто и оусть порви и на сласть блоудную. Но Нифонтъ наложилъ на себя суровый постъ и діаволъ обжаль отъ него. Только что Нифонтъ освободился отъ такого искущенія, какъ увидъль на мъстъ глойнъ пса тълна ленсаща и помысливу рече: еда іесть пест или лоукавый быст? Вдругь пестьст простію бросился на него; Нифонтъ дунулъ-и несъ исчезъ. Новое видъніе предупредило его, что ему грозять сще большія искушенія; онъ увидълъ, что ангелъ вынуль у него сердце и вложилъ новое, и съ этимъ новымъ сердцемъ онъ долженъ былъ пройдти сквозь рядъ черныхъ демоновъ. И дъйствительно, послъ этого пророчественнаго видьнія, бъсь напустиль на Нифонта тяжелое искушеніе, навъяль ему сомнъние въ быти Божиемъ. Мы выпишемъ это поэтическое мъсто, гдъ образно выражается исихическая борьба мысли въ человъкъ!

Однажды онъ молился и внезапно услышалъ шумъ, который проходилъ отъ праваго уха до лъваго, и ужаснулся святый мужъ, и изумился, говоря: что это будетъ? И когда онъ такъ размышлялъ, пришелъ діяволъ, ревя и претя и

гивваяся, и омрачилъ ему умъ и отемпилъ, и ввелъ его въ страхъ и смутилъ. Блаженный хотълъ творить молитву, но не было въ немъ чистаго смысла, а только сопливость п зъвота и потягота, и лънь великая напала на него, и тягость большая, и невыразимая тоска. Блаженный, будучи объять діавольскимъ омраченіемъ, сказаль: о грешный Нифонтъ! нынъ пришли на тебя гръхи твои, и искушеніе, котораго ты сильно боялся, ослъпило тебъ умъ и сильно свищеть! О, я бъдный съ душею своею! Стерегись, чтобъ не войти живьемъ во чрево его! И говоря такимъ образомъ. знаменовался крестнымъ образомъ; нападалъ же на него несытый волкъ и помышлялъ низложить праведнаго и говорилъ ему: покинь молитву! Блаженный же говорилъ: я не нокорюсь нечистому бъсу; если Богъ повелълъ ему погубить меня, я приму съ благодареніемъ повельніе моего Бога, а если тебъ не повельно отъ Бога моего, то посрамлю всъ твои козни. Діаволъ же говорилъ: А есть ли Богъ? гдъ? Нътъ Бога; все самобытно; кто тебъ сказалъ, что Богъ есть?... А Бога нътъ! Ведя на соблазнъ блаженнаго, всечастно говорилъ ему: а есть ли Богъ? Нътъ Бога! Растворялъ нечистый бъсъ сіи три (?) вещи, которыя наводиль на праведнаго и покущался прельстить и омрачить его, говоря ему: нътъ Бога!

Но рабъ Божій, слыша это и распаляясь, говорилъ: Сказалъ безумецъ въ сердцѣ своемъ: пѣтъ Бога. Растлился злой и помрачился! Агелъ хулы! Бѣги во тьму отъ меня. Я вѣрую, что есть Богъ и будетъ! Лютый же бѣсъ еще сильнѣе омрачилъ его, и когда блаженный покушался сотворить молитву, уста его говорили, а умъ омрачался, не вѣдая, что говорилось и какой былъ смыслъ духовной пѣсни, которую онъ читалъ, а великая печаль одолѣвала его отъ этой неотвязчивости, и много разъ блазнился въ молитвѣ, и размышляя говорилъ: Горе мнѣ грѣшному, самъ незцаю,

что помышляю! И снова обращаясь, творилъ молитвы сначала, съ большимъ трудомъ. И такъ страдалъ каждый день: влагалъ ему пронырливый, что нътъ Бога, и вметалъ его въ скорбь безмърную; и такъ тосковалъ блаженный отъ діавольскаго возмущенія, что лишился смысла человіческаго. И говорилъ ему діаволъ: я не буду болъе тебя безпокоить, только перестань творить молитву, которую творишь утромъ и въ полдень. Рабъ же, видя злобу безстуднаго змія, говориль: если я соблужу, или впаду въ прелюбодъяніе, или украду, или какое нибудь другое зло сдълаю, а отъ Христа моего никогда не отступлю. Снова говорилъ діаволь: что ты это говоришь? А есть ли Христось? Христа ивтъ. Кто тебя обманулъ, будто Христосъ есть? Христосъ не существуетъ; нътъ Христа; я одинъ все содержу: для чего же ты меня оставиль? И отвъчаль святый: Есть Христосъ; Онъ Богъ и человъкъ; и все ему принадлежитъ! Окаянный! Доколь будешь мучить созданіе Божіе! Окаянный, ты не прельстишь моего смысла! Что ты меня ослепляешь? Ты тьма и во тьмъ ходишь и тьмою сълюдьми борешся, и во мракъ будень мучиться во въкъ въка. Отступи же, врагь Божій, отъ святыхъ Божінхъ! Такъ говорилъ рабъ Божій и терпълъ и страдалъ кръпко, славя Бога! Онъ же лукавствомъ своимъ не отступалъ отъ него и безпрестанно говориль: Нттъ Бога! И что такое Богь? Знаешь ли того Бога, о которомъ говоришь? Развъ онъ тебъ показывался? Гдв онъ живеть? Гдв онъ пребываетъ? Покажи миз его-и повърю тебъ и я! Такія мысли насъвалъ ему бъсъ четыре года и мучилъ праведника, влагая ему, что нътъ Бога, облекалъ ему смыслъ тьмою, и праведный помышлялъ, что Боганътъ. Когда такъ было, святый сильно отягчался, но не преставалъмолиться и читать божественныя писанія, и когда онъ стоялъ съ вечера на молитвъ, опять темный бъсъ началъ томить его, говоря, что нътъ Бога. Праведныи

же, глядя предъ собою, увидълъ лице Господа Інсуса Христа и сильно застеналь, и простеръ свои руки къ чистому образу сему, и сказалъ: Боже мой, Боже мой! Зачъмъ ты меня оставилъ? Извъсти меня, что ты существуешь, единый Богъ! Неужели я оставлю все, что есть съ именемъ твоимъ и сотворю то, о чемъ мит говорить діаволь? II такъ сказавши, стоялъи ожидалъ, что услышитъ, и смотрѣлъ въ лице честной иконы, и видѣлъ, что просвѣтилось лице святой иконы, какъ солнце, и все исполнилось неизреченного благоуханія. Блаженный пришель въ ужась отъ этого свъта, палъ ницъ и говорилъ съ трепетомъ: Върую во единаго Бога Отца Вседержителя Творца небу и землъ, видимымъ же всъмъ и невидимымъ, и во единаго Господа Інсуса Христа, Творца и небу и земль, и въ Святаго Духа, славимаго и просвъщающаго! Господи мой Іисусе Христе, не прогитвайся на меня, ради твоей великой милости и не отвергни меня, нечистаго, искусившаго святое имя твое; самъ въдаешь, Господи, какъ досаждаетъ миъ врагъ мой, погружая меня вълукавое безвъріе. Прости меня, Господи. что я искусиль тебя, Господи.

«И говоря это, онъ лежалъ ницъ, и, вставши, воззрѣлъ на святой образъ и узрѣлъ преславное видѣніе: просвѣтлѣло лице образа и обращалъ онъ очами какъ живой человѣкъ, и покивалъ, и брови его сгибались и сходились. Видя это, блаженный Нифонтъ началъ вопіять радостною душею: Господи помилуй меня! И очень удивился, и говорилъ: великъ Богъ христіанскій и велика сила твоя! Не остави меня до конца погибнути, созданіе свое; припадаю къ святымъ ногамъ Твоимъ! Благословенъ Богъ и благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ибо избавилъ меня отъ сѣни и тъмы смертной, окованнаго нищетою какъ желъзомъ. И такъ говорилъ онъ, и болѣе того говорилъ предъ иконою Господа нашего Іисуса Христа, и отошелъ изъ цер-

кви, окончивъ молитву, и вшедши въ свой покой, немного уснулъ, ибо сердце его исполнилось пебесной сладости, и и веселія, и радости, и видимо было благообразное чудо: вышелъ онъ оттуда свътелъ, и улыбался, всъмъ казался веселъ и красивъ, такъ что многіе, знавшіе его, удивлялись и говорили: что это съ нимъ; столько лътъ опъ ходилъ унылъ, опустившись, а теперь веселится и радуется? Или видълъ явленіе?»

(Тединою же молащюса темоу Фвечера вънезапоу слыша зъло шюмъ шюмащь, иже прихожаще съ деснаго оуха и до леваго, и абие святый оужасень бывь, недомышляшеса глагола: что оубо се боудеть? И се јему размышлающю, и се дијаволъ приде ревыи и прета, и гитвааса и шмрачи јему оумъ штьмни, и въ страхъ въложи и съмоути. и блаженыи же хотлие молитвоу творити, и съмысла чиста не бише в немъ, нъ тъкмо сънъ и зијаније, и пролащаніїе и літость припаде ісмоу велика, и таготы многы, и бесъды и скърбъ коньца не имоущи, блаженный же объјатъ зъло амрачениемь диіаволемь рече: ш гръшьный Нифонте, нынъ придоу на вы гръси твои и искоушеније, јего же сл іеси боіаль, зало люто, оумъ ми шслапи и свищеть зало! ш наю! вънемли оубо твърдъ, да не живъ внидеши въ чрево іего. И се глагола, знаменашеса шбразъмь креста; пападаше же нань несытый вълкъ и мышляше низложити правьднаго глагола: Швьрзи молитвоу! Блаженый же глаголаше: азъ нечистомоу бъсоу не покорюся, аще ти је Богъ мои повельть погоубити ма, да примоу съ благодаренијемь Бога моего повелъние; аще ли изсть повельно В Бога моего посрамлю вся козни твоіа. Диіаболъ же глаголаше: а іе ли Богъ? Къде? Нъсть Бога; самобытьна соуть всм! А кто ди ти, льсти, іако Богъ іесть, а Бога нъсть. На съблазноу веда блаженаго по вся часъ іемоу глагола: а іесть ли Богъ? Раствораще нечистыи бъсь сиіа три вещи, іаже бяше нанеслъ на праведнаго, и покоушашеся прельститі и і смрачити, глаголя: Бога нъсть.

Слышавъ же се рабъ Божии и раждизашеся глаголя рече безоумень въ сердци својемъ: нъсть Бога. Растьлъ злын и помрачиса. Ангели хоулы, бъжи въ тьмоу W мене: азъ бо въроую, іако іесть Богъ и боуде гъ. Лютыи же бъсъ паче шмрачаше и, јегда са покушаше сътворити молитвоу, оусты оубо глаголаше, оумъ іего омрачащеся не въдый что са глагола и чь іесть разоумъ піниіа, и бів іемоу велика печаль въ томь стоужении, и блажнашеса въ молитвъ многажды, и мало нъчьто размыль, глаголаше: оувы мнъ гръшному, іако не въдъ что съвъщаю! И паки шбращьса, твораше молитвы Ш начатька и съмногъмь трудъмь: сице страда, по вся же дни вълагаше проныривый, іако нъсть Бога, и въмъташе и въ скърбь безмърну; и толикоу печаль имаще блаженый Ü възмоущенија дијавола, јакой съмысла чловача лишену быти. И глаголаше јемоу дијаволъ: азъ по семъ не ноужю тебъ, тъкмо престани В молитвы, юже твориши заоутра и до полудне. Рабъ же, вида бестоудьнаго злобы змијевы, и глаголаше: аще съблоужю или прелюбы сътворю, ли оубию, ли оукрадоу, ли ино зъло створю, азъ Христа моего николи жо Швергоусл, ни Штстоуплю. Накы же глаголаше дијаволъ: что ли глаголении: а јесть ли и Христосъ? Христа несть. Кто ли та іесть прельстиль іако Христосъ іесть? Насть Христосъ; насть Христа; азъ іедниъ съдржю вса; ты же почьто ма іеси оставиль? И Отвища святый и рече: іесть Христосъ тъже Богъ и чловъкъ, и того все јесть. Оканьне доколъ моутиші зданије Божије? Оканьне, не имаши прельстити моего смысла! Что ма слепиши? іако тьма іеси, въ тьме ходиши и тьмою борешиса съ человекы, въ мгле ходишии въ мраце въ векъ въка моучитиса; Фступи оубо, враже Божии, святыхъ іего, Си глаголы рабъ Божии търпыше и страдаще, кръпко славя

Бога. Онъ же лукавьствъмь своимъ не Штступаше ісго, нъ глаголаше присно: нъсть Бога! И что ли јесть Богъ? Воле! въсили Бога, ісго же глаголеши? Что ти іссть показалъ? Кде ли живеть? Кде ли пребывајеть? Покажи ми јего, и въроую ти и азъ! И си оубо насъваја глаголаше на четыре лъта моуча праведника, се вълагаше, іако нъсть Бога, кладый іему смыслъ тьмою; и помышлаше правьдный іако Бога нъсть. Семоу же сицеому бывающю, зъло бяше **WTЯГЬЧАЛЪ** себе святый, нъ обаче не престаіаше **W** молитвы и чьтыи божествынаја писанија; и стојащю јемоу съ вечера на молитвъ, паки тымыныи бъсъ начаты ноудити. іако нъсть Бога; правьдный же смотривъ предъ собою и видъ лице Господа нашего Інсуса Христа и вельми постепавъ, простеръ роуцъ свои къ чьстному шбразоу семоу, и рече: Боже, Боже мои! въскоую ма іеси оставиль, и извъсті ма іако ты іеси іединъ Богъ! Аще ли шставлю вса о имени твојемь и сътворю всм јелико же ми дијаволъ глаголетъ! И си рекъ, стоја чаја что оуслышить, и зращу јемоу въ лице чьстный той иконы, видь, и просвыться лице ісгоіако сълице лице святыія тоїа иконы, и испълнений неиздреченьнаго благоуханија. Блаженный же, оужасыть бывъ **W** свъта того, паде ниць, и трепеща глаголаше: въроую въ јединаго Бога Шца вседьржитела творца небоу и земли видимымъ же всъмъ и невидимымъ, и во јединь Господь Христосъ творьць и небоу и земли, и Святыи же Доухъ іего славимъ и просвъщайемь. Господи мой Іпсусе Христе. не прогивваисм на мм великы а ради твоје а милости и не Швьрзи мене нечистаго искоусивъна сватоје има твоје, ты бо въси, Господи, како ми стоужатеть врагъ мои, погроужаја ма въ лоукавемъ неверстве, темъ же простима, Господи, јелико искусихъ та Господи, и дивьно имя твоје, преблагып, милосерде! И се рекъ леже ниць, и въставъ, и възръ пакы на шбразъ святыи, и се преславно видъније:

бъ бо лице јего пресвътьло зъло, и ибращаше очима јако живъ чловъкъ, и покываше, и бръві іего гыблетесл и съхожастесм. Си же видъвъ блаженыи Нифонтъ нача въпиті радостьною душею: Господи, помилоу ма! И звло са чюдивъ, глаголаще: великъ Богъ христіанскъ и велика сила твоіа! Не шстави мене до коньца погыбноути зъданиіа својего, иже вънноу припадајеть къ ногама твоима пресвятыма! Благословенъ Богъ и благословенно царьство Жца и Сына и Святаго Доуха, іако же избави ма О свии О тьмы смьртный и шкована соуща нищетою и желъзъмь. И си рекъ, и ина множанша предъ иконою Господа нашего Іисуса Христа, и Шиде ш церкве молитвоу коньчавъ, и въшедь въ хлівниоу свою, поспа мало, бъ бо сердце ісго испълнилося сладости небесьныја, и веселија, и радости, и и бъ видъти чюдо благообразьно; и хожаше Штолъ свътьлъ, и высь осклабаса, всемъ же сладъкъ и чыстынь, јако же и мнози Шчловъкъ, иже и знајахоу, оудивлахуса глаголюще: что оубо бысть іемоу, іако колико льтъ ходи драсельнъ и оунылъ, а ныпъ веселится и радоујеться: или јавленије видълъ іесть?)

Побъдивши върою безвъріе, Нифонтъ подвергся другому искушенію; бъсъ старался нашептывать ему высокое мижніе о своихъ подвигахъ и о своей святости; Нифонту западали въ голову гордыя мысли, входило искушеніе сравнить себя съ самимъ Богомъ. Но при всякой такой мысли Нифонтъ расточалъ себъ самыя унизительныя названія и такимъ образомъ снова побъдилъ дьявольское искушеніе. Небесная благодать подкръпила его утъщительными видъніями; одинъ разъ онъ былъ вознесенъ на таинственный столпъ посреди моря; другой разъ, когда молился въ храмъ, съ небесной высоты простерлись къ нему огромныя руки и обняли его; потомъ ангелъ облилъ его муромъ; былъ онъ поднять на воздухъ, какъ безплотный; вступая въ

храмъ, былъ осъпяемъ множествомъ блестящихъ крестовъ, которые образовали падъ головою его кругъ, то сходи-лись между собою краями, то расходились; когда крестики расходились, бъсы вскакивали въ кругъ, образуемый крестами, и потомъ выскакивали прочь; это дълалось не для того, чтобы подвергать святаго страданіямъ, а чтобы показать безсиліе бъсовъ противъ него. Всегда на стражъ противъ своего врага, съ помощію Богородицы, Нифонтъ сталъ не доступенъ для діавола.

«Когда онъ хотълъ вкусить сна, то клалъ на землю камень, на верху его клалъ сажецъ (?) и потомъ становился, пълъ погребальныя пъсни, будто хотълъ похоронить себя. а потомъ читалъ четыре апостола и евангеліе и еще коечто, и перекрещивалъ свою постель, и такъ почивалъ, подлагая камень себъ подъ голову, и когда приступали къ нему бъсы, нападая на него во сит и не давая усичть, п тогда онъ тотчасъ во сит отгонялъ ихъ и воспринималъ духовную силу, и биль ихъ кръпко, укоря и уничижая. и вельми возмущая ихъ; оттого и бъсы изумлялись, говоря: что намъ делать съ симъ жестокимъ? Крепко онъ насъ бьеть и укоряеть и уничтожаеть нашь родъ. Когда рабъ Божій лежаль и дремаль, пришель на него діаволь, держа бердышъ, и думая его убить, но ужаснулся дьяволъ и, скрежеща зубами, бъжалъ и вопіяль: О Маріе! ты меня всюду сожигаещь и хранишь этого жестокаго! Слыша это праведный, увъдаль поистинь, что хранить его святая Вогородица и помогаетъ ему; ибо онъ бралъ отъ лампады масла съ великою втрою и на время спа помазывалъ себъ чело, и уши, и шею, и тъмъ избъгалъ діавола.

(Ісгда хоташе приіати мало сна, първъи полагаше камень на землю, и върхоу ісго полагаше малъ сажець, і потомъ станаше, поіа погръбалнаї како погребтися хота, и потомъ съчьташе 4 апостолы и ісваньгелиїа, и ина нъкака, прекрыцаіа ложе своїе, и тако почиваще, камень подъложь подъ главоу свою, и јегъда пристоупаху надъ нь бъси, въ съпъ петыкающе и не дадоуще јемоу оуспоути, и тоу абије въ снъотгонаще а и силоу духовноую въспріимъ, биіаше іа крыщь, корми оуничьжаїат, и велми възмущаїа в, темь же и соумнащеса бъси глаголахоу: что створимъ жестокомоу семоу? понеже звло бијеть ны, и корить ны, и оуничьжајеть родъ нашь. Възлежащю же рабоу Божию малъмь сънъмь, и се приде надъ нь дијаволъ държа брадъвь, хотя оубити ісго, оужасноувъ же са диіаволь и скрыжьча зоубъ своими, бъжа въпијаше глагола: w Марије! ты ма вьсьде жьжеши и храниши жестокаго сего! Си же слышавъ правьдный, оувъдъ по истинъ, јако хранить и вельми святаја Богородица и помогајеть јемоу; възимаше бо Ж кандила іеіа масло съ великою върою и помазашесм іакоже шбычаи имаше, во время съпанија чело свое, и оуши, и выю, и срдце, и тъмь побъжаще дијавола.)

Оградившись самъ отъ бъсовскихъ нападеній, онъ достигъ духовнаго прозрѣнія и видѣлъ, какъ лукавые духи искушаютъ людей, а потомъ разсказывалъ это тѣмъ, которые приходили утѣшаться его душеспасительными бесъдами. Вотъ, напримъръ, онъ видѣлъ, какъ бъсы заводили грѣшниковъ въ домъ разврата, а ангелъ Божій плакалъ о погибели ввѣренныхъ ему душъ:

«Когда они дошли до нѣкотораго мѣста гдѣ проживали блудницы, узрѣлъ блаженный человѣка, словно евнуха, стоящаго внѣ жилья съ очень унылымъ видом ь; закрывалъ онъ лице свое ладопью, и такъ плакалъ, что, казалось, небо съ нимъ плакало, то рыдалъ, то руки воздѣвалъ, и молился, и стоналъ, то поддерживалъ челюсти свои рукою и стоялъ будто въ педоумѣніи, то снова начиналъ стенать, а потомъ задумывался. Видя это, праведный сталъ съ нимъ самъ плакать и, приступивъкъ нему, сказалъ: Бога ради, братъ, скажи

мнъ что за причина, что ты такъ плачешь и унываешь? Скажимит, умоляю тебя, хочу я узнать это и желаю! Имълъ большое умиление и плачь. Отвъчалъ ему, и явилъ ему, и сказалъ: естествомъ преславный Нифонтъ! Я ангелъ Божій; всь христіане въ часъ, когда крещаются, принимають ангела отъ Бога, хранителя своем г житію, и я, какъ и всъ. получилъ на храненіе нъкотораго человъка: онъ же меня оскорбляетъ, творя беззаконіе, и вынъ находится въ этомъ жилищь, какъ видишь, лежитъ со блудницею и я не могу зръть беззаконія, которое онъ творитъ; какъ мнъ не плакать, видя образъ Божій, падшій въ такую тьму! Говориль ему праведный: Зачъмъ же ты не накажешь его, да убъ житъ темнаго гръха. Говорилъ его ангелъ: Я не могу приблизиться къ нему, когда онъ началъ творить грѣхъ, онъ рабъ бъсовъ, и я не имъю надъ нимъ никакой власти. Говорилъ ему святый: отчего же такъ, что ты не имвешь падъ нимъ власти, когда Богъ тебъ его предалъ? Отвъчалъ ему ангелъ: послупай рабъ Вожій Нифонтъ! Богъ сотворилъ человъка самовластнымъ и попустилъ ему: какимъ путемъ хочеть, тъмъ и ходитъ; и показаль ему тъсный путь и широкій, и сказалъ: тъсный путь прискорбенъ и ведеть къ жизни тъхъ, кто его держится, а простанный путъ никого на спасеніе не приводить; и даль Господь разумъ кто по худой этой области ходить, тоть въ огонь идеть а кто по скорбномъ пути ходитъ, тотъ въ въчное блаженство идетъ. Какое же наказаніе могу дать челов ку этому, порученному мнъ отъ Бога, когда самъ Богъ нашъ Інсусъ Христосъ своими устами наставляетъ и милуетъ, и учитъ уклоняться отъ злыхъ дёлъ? И мало людей, которые творять истинно слово его! Праведникъ сказалъ ему: за чъмъ простираешь руки на небо, стеня и ужасаясь? Отвъчалъ ему ангель: я видъль бъсовъ его плещущихъ, другіе же ругаются надъ нимъ, и оттого разгорълось сердце его на

студныхъ бъсовъ; я молился Богу, да будеть избавлена оть прелести омраченныхъ бъсовъ тварь его, да и мнъ даруетъ обрадоваться, хотя бы объ одномъ днъ его покоянія и обращенія!... И я молился, да сподобитъ миъ милостивый Богъ предать душу его благости, чистую и трезвую. И сказавъ сіе, ангелъ сталъ невидимъ. Когда же мы отошли отъ него, праведный сказалъ мнъ, что нътъ гръха смрадиве блуднаго грвха; но если блудникъ хочетъ покаяться, то скорве приметъ его Вогь другихъ грвшниковъ и беззаконниковъ, ибо это гръхъ отъ естества: осильетъ діаволъ скоктаніемъ, и если кто хочетъ отогнать его, то отгонить бавніемъ и малояавніемъ. Говориль еще и воть что: когда мы шли, то я видълъ человъка идущаго, шврокимъ путемъ, и отверзлись мои очи, и я узрълъ тридцать бъсовъ около него крамолующихъ: одни какъ мухи омрачали лице его, другіе какъ комары жужжали въ уши ему, иные же, зацвиивши ьеревками, держали его за шею, и за ноги, и за сокровенные члены, и безъ милости тащили его: одинъ сюда, другой туда, я же все это видълъ и былъ объятъ слезами, и номышлялъ: кто это три, которые влекутъ человъка. И мит открылось, что одинъ изъ нихъ блудный бъсъ, другой прелюбодъй, третій же тотъ, который содомскій гръхъ творить, а тъ, что жужжали въ ухо ему, посъвали въ немъ отчаяніе, тъ, что лице его омрачили, ть отгоняли отъ него страхъ студодъянія. Оми отъ Бога моего мив явлены были, и тотчасъ затемъ я виделъ; ангелъ его шелъ далече и держалъ въ рукъ тонкую трость. а на концѣ его прекрасный цвѣтокъ, и шелъ онъ потупя взоръ, какъ будто въ отчаяніи и грусти, оттого, что скорбыль о человыкь, потому что этоть человыкь быль уже въ гортани адской, чрезъ прелюбодъянія, и бъсился на мужескій полъ, и тъмъ порабощался. Видя это, я воздвигъ руки на высоту небеспую и сказаль: о хоть единую молитву сотвори о немъ къ Богу. Но лукавые бъсы, казалось миъ, какъ комары объъдали мышцы его, не допуская меня сотворить молитвы о немъ. Когда я слышалъ эти ръчи отъ праведника, то меня, отцы и братья, постигь великій страхъ, и я дивился, услыша то, чего никогда не слышалъ.»

(Излъзшемъ же въ нъкотороје мъсто, идъже блоудьница живоутъ, оузравъ блаженный человака іако и каженика, вънъ храма стојаща, зъло оуныла, дланию лице своје покърывъ и плакаше сицемь шбразомъ, іако же митти небо съ нимъ плачюще и швгда рыдаше и швъгда роуцъ въздъвъ, мольшеся, стоня и плача, дроугонци же подържаше челюсти свои, и стојаше јако обоујенъ, понываја, швъда съ стенанијемь, швъгда драхлъ сый. Се же видъвъ правьдьныи начатъ самъ плакатисм, и преставъ, приста къ человъкоу плачющемоусм, и рече: Бога ради, брате, повъжь ми каја ти јесть вина имьже тако плачешиса. и јеси оунылъ? Повъжь ми, молю тя; хощю бо уведети и желаю. Имаше бо мъного оумиленије и плачь. Швъщавъ же, јави јемоу, и глагола: іестьствомь преславный Нифонте! азъ бо іесмь ангелъ Божии, и да іако же вси крестиіане въ нь же см. крыстать, приимають ангела къждо W Бога хранителя житию својемоу, и прилоучихъсм, јако же и вси, поущенъ на храненије человъка нъкојего, онъ же звло ма оскъръблајеть безаконија творм, и нынъ въ обители сеи јесть, јако же видиши, дежить въ безаконии съ шньсицею и блоудницею, и се оуже не могоу зъръти безаконија, јего же тъ творить да како ми зраще не плакати въ какоу тьмоу шбраза Божија въпадъщасм. Глаголаше же ему правьдный: да поэто не накажеши јего да оубъжить тьмьнаго гръха? Глагола іемоу ангелъ: понеже не имамъ мъста приближитисм к немоу; Шнележе началь іесть творити грахы, рабъ іесть оъсомъ, и ни јединоја же власти не имамъ на немь. Глагола же іему святый: Шкоудоу оубо іако ни іединоїа вла-

сти имаши на немь, а Богоу тебе и предавъшю? Глагола јемоу аньгелъ: послоущай, рабе Божии Нифонте, Богъ нашъ вещію самовластна створиль іесть человъка, и попоусти јемоу да имьже поутьмь хощеть ходити да ходить, и показа ісму тъсный поуть, такоже и широкый, и рекъ: іако тъсныи прискъръбыть іесть путь, иже на животъ ведеть, и иже ся іего държить, пакы же пространъ поуть іесть, иже никого же на спасеније приводить, и сею поутью разоумъ давъ Господь, да иже по хоудъи власти сеи ходить, то въ огнь въчныи, а иже по скъбърнъмъ, то въ породу въчьноую идеть; да коіе показаниіе могоу азъ сътворити на человъцъ семь, іего же ми Богъ пороучи храниті, самъ бо Господь Інсусъ Христосъ своими оусты наставляеть, и милоуіеть, и оучить всм оукланатисм злыхъ делъ. Недва мало нъкде чловъкъ, иже творать слово ісго истиньнъ. Правьдникъ глагола јемоу: да чесо ради простърлъ јеси роупв на небо стенм и оужастыть? Глагола ісму ангель: эртхъ бъсовъ ісго плещущь, и дроугым ругающасм ісмоу, да того ради разгарашесм сердце ісго на стоудны іа бъсы; молмхь же см Богоу, да избавлена боудетъ В прельсті шмраченыхъ овсъ тварь ісго, и да мі дасть шбрадоватисм о немъ, понъ іединъ день о покаіанин іего и възвращении. Еще же молмхъсм и О семь да мм сподобить милостивыи Богъ предати душю іего благыни чистоу бъдроу и трызвеноу соущю. И се рекъ ангелъ безвъсти бысть В него. Втшедшема же нама, глаголаше правьдныи: іако смрадънъ блоудьного гръха инъ не іесть къ Богоу, и аще хощеть блоудникъ покајатисм, то въскоръ прииметь и Богъ наче высъхъ беззаконьникъ и гръшьникъ, понеже й іестьства іесть грахъ, исильіеть же диіаволъ скъкътаниемъ, и аще кто хощеть Шгнаті и, то бъдънијемъ и маломденијемъ Шженеть и. Глаголаше же, и се, градущема нама, видъхъ, рече, чловъка градуща широкымь поутемь, Швьрзостемисл очи мои, и оузьрахъ іако 30 басъ

школо іего крамолоующа: швы іако мухы шмрачахоу лице іего, шви же іако комариіе свираху въ оуши иныи же оужі новьрзъще, държахоу по шию и по носъ и по съкровены а оуды, и влачахоуть и без милости, швъ семо, швъ шнамо; азъже се видъвъ, сльзами шбъіатъ быхъ и помышлахъ: кто, соуть трые иже влекоуть человака сего, Жкрыжеми см то, іако тъ іесть блоудыный бъсъ, другый же прелюбодъй, третин же іесть иже содомьскый гръхъ творить, а иже въ оухо іемоу свирахоу, Фчанниіа сыіають въ немь, а иже лице іего шмрачахоу, страхъ стоудодвіаннім й него Міемлюще. Си & Бога мојего јавишамисм; и абије паки видъхъ, и се ангелъ іего надалечи идаще, държа въ роуцъ своіеи тоіагъ тънъкъ, на коньци іего цьвътьць красьнъ звло, идмие іако і биаісм долоу нича, и зъло скъръбм, того дълм члвъка скърбаше тако, понеже баше человъкъ оуже в гортани адов'в прелюбод вянијемь впадъ, а на моужьскъ полъ бъсашеса и тъми са порабощьши. Азъ же то видъвъ въздвигъ роуцъ на высоту пебесноую и ръхъ; да попъ јединоу милитвоу сътворю ш немь къ Богу, и се лоукавыи бъси јако комарије бывшен объјадахоу јако же мнахъ мышьци ісго, оуставляюще мя никакоже ш немь молитвы сътворити къ Богу. Се же мъпъ, щи и братиія, правьдникоу новъдающе, и шбъјать ма страхъ великъ, и дивихъсм слыша, ихъ же николи же ні слышахъ.)

Замъчательно, что бъсы не всегда искушаютъ людей но собственному желанію; находясь подъ деспотическимъ правленіемъ сатаны и старъйшинъ, второстепенные бъсы пногда поневоль, такъ сказать, по обязанности службы, должны работать ко вреду рода человъческаго.

«Видълъ предъ собою человъка идущаго; тотъ человъкъ былъ духовенъ. И видълъ блаженный за этимъ человъкомъ кого-то чернаго, поствающаго скверные помыслы. Вышереченный же мужъ отъ благаго помысла наблюдалъ за

своими помышленіями и часто обращаясь на дьявола плевалъ укорялъ его. Праведный, видя, что лукавый духъ безпоконтъ Божія человъка, возопилъ къ духу и говорилъ къ нему съ яростію: оставь его, свирфиый льстецъ, перестань налегать на создание Божие. Что тебъ за польза, окаянный, если душа его погибнетъ? Отвъчалъ ему бъсъ: послушай, что я тебъ скажу: мнъ тутъ нътъ пользы никакой; но поневолъ принужденъ я бороться съ нимъ; у насъ есть князи, властвующіе надъ нами, и если мы лінимся и не боремся съ человъческимъ родомъ, то князи наши быотъ кръпко того изъ бъсовъ, о комъ найдутъ, что онъ не борется, и отпуская гонять на дело. Многіе изъ насъ ленивы и вялы, а другіе бъгають отъ дъла; и ради того принуждають насъ на брань. Говоритъ ему святый: Окаяпный! Знаешь ли что огонь тебя ждеть и лукавыхъ твоихъ бъсовъ и дъла ихъ! Зачемъ не плачешь, помышляя о неизбежномъ огне, для тебя уготованномъ? Бъсъ, услышавъ объ этомъ, сталъ невидимъ.

(Видъ человъка идоуща предъ собою; бъ же человъкъ дъховьнъ; и видъ блаженыи за члвъкъмь тъмь чърна нъкое-го идоуща и сквърнънъ помыслъ въствающа: нареченыи же тои мужь С блага помысла расмащряше помыслы свом, и часто обращајасм на дијавола, пльваше, коря јего видъвъ же правъдъный духъ лоукавый стоужающь чловъ-коу Божию, възъпи къ духоу и глагола јемоу съ јаростию: престани прочеје сверъпе льстъче, належа на зданије Божије! каја ти польза, оканьне, аще душа јего јеже не боудеть погыбнеть? Глагола јему бъсъ: послоушай оубо, рекоу ти: ползъ оубо никојеја же ми нъстъ, нъ ни хотм поудимъ јесмь с нимъ побаратисм: кнази бо имамъ владоуща пами, а аще лънми шесм не боремъсм съ родомь крыстъјаньскымь, то јего же насъ обращють С бъсовъ кнази наши неборющасм, то биноть ны кръпцъ и разгонающе Спущають; мнози бо соуть

W насъ лѣнивии, слаби, дроузи иже бѣгоуни; да того ради ноудать ны на брань. Глагола іемоу святыи: оканьпе! вѣси ли іако огнь тебе жидеть и лоукавыихъ твоихъ бѣсъ и дѣлъ! Почто не плачетеса неШреченнаго огна, иже тебе уготованъ іесть? И слышавъ бѣсъ, без вѣсти бысть.)

Въ своемъ духосозерцаніи Нифонтъ видёлъ, какъ человъческія бесёды привлекають то ангеловъ, то бъсовъ кълюдямъ, и разсказалъ, какъ онъ видёлъ благочестиваго человъка, объдавшаго съ женой и дётьми, и ангеловъ, прислуживавшихъ имъ за трапезою. Это видъніе съ объясненіями повторялось во множествъ послъдующихъ сборниковъ съ разными видоизмѣненіями; но всъ различія не мѣшаютъ видѣть первоначальный источникъ его въ нашей повъсти:

«Нашелъ человъка сидящаго съ женою своею и дътьми; и видълъ нъкоторыхъ прекрасныхъ евнуховъ въ свътлыхъ одеждахъ, предстоящихъ предъ объдающими въ томъ поков, и было числомъ ихъ столько, сколько вдящихъ, и иниціи съ ними вли. Видя это, рабъ Божій изумился, говоря: что этотакое -- сидять убогіе, а служать имь въ святлыхь одеждахъ? Онъ не догадался еще, а Богъ ему явилъ, что это за служащіе за трапезою! И сказаль: служащіе — ангелы Божін; такова ихъ обязанность, что во время объда представутъ обвязавши руки, какъ Божіи служители; но когда начипается клеветное слово, или что-нибудь неподобное станутъ говорить за трапезою, тогда, какъ дымъ, отгоняетъ пчелъ, такъ и злая беседа отгоняетъ ангеловъ Божінхъ; и когда ангелы Божін отойдуть, тогда приходить темный мрачный злой духъ и постваетъ зло посреди объдающихъ и разливается злосмрадный дымъ отъ бъсовскихъ ръчей и злыхъ бесълъ.

(шбрете человъка сидмща шобъдоуща съ женою своею и дътми, и видъ нъкоторыја красьныја каженикы въ свъть-

лахъ шдежахъ престојаща предъ јадоущими въ хлъвинь тои: бъ же ихъ числомь јелико и ъдоущихъ и нищіи бахоу іадоущін. Вида же се рабъ Божин, почюдиса, глагола. воле! се боудеть съдмщій оубози соуть зъло, а предстоіащии въ свътьлахъ шдежахъ? И не домыслащю же са іемоу, что се боудеть, іави іемоу Богъ, кто сі соуть престојащихъ, что ли јесть трапеза? И рече: престојащи ангели Божін соуть; имфють такъ чинъ, да въ врема объда предъстаноуть съвмзавше роуцт, јако блази слоужители Божіви да јегда начнетьсм слово клеветьно, или ино неподобно къ Богу глаголати на трапезъ, да іако съ бъчелы Шгонить дымъ, тако и зьлаја бесъда Шгонить ангелы Божии; и изълазмщимъ же святымъ ангеломъ Божнимъ, приходить мрачьнъ злыи духъ, и въствајетъ зло посредъ шовдающихъ, дымъ зломрачьнъ проливаја ш словесъ бъсмщихъ и Ѿ бестдъ подобныхъ злыхъ.)

Въ числъ другихъ видъній замъчательна исторія Созомена; за милостыню, данную нищему, ему представилось видъніе ангеловъ съ ковчежцами; изъ ковчежцевъ они выбирали драгоцъпныя одежды и указывали на нихъ, какъ на награду за тъ бъдныя одежды, которыя онъ удъляль нищимъ. Такъ и теперь народъ воображаеть, что въ будущей жизни послъдуетъ вознагражденіе за милосердіс предметами, подобными тъмъ, какими въ этой жизни добродътельные люди ознаменовали свое состраданіе къ несчастпымъ. За кусокъ хлъба — роскошныя яства, за рубище златотканыя одежды, за мъдный грошъ — золото на томъ свътъ. Вмъстъ съ этимъ связана, если не по ходу разказа, то по смыслу, повъсть о томъ, какъ, въ видъ нищаго явился Христосъ, повъсть, повторяемая отрывочно въ разныхъ сборникахъ и перешедшая въ народную легенду:

«Увидълъ» — пересказываетъ Нифонтъ слово благодъ-

тельнаго мужа — «нища въ рубищѣ, а надъ головой его стояло изображеніе Господа нашего Іисуса Христа, не разлучаясь отъ нищаго ни на мгновеніе; и когда нищій шель своимъ путемъ, нѣкоторый милостивый человѣкъ встрѣтилъ его и далъ ему хлѣбъ; но только что притянулъ руку нищелюбецъ съ хлѣбомъ, какъ вмѣсто нищаго изображеніе Спасителя приняло изъ рукъ христолюбиваго человѣка хлѣбъ и даровало ему благословеніе; и видя это, съ тѣхъ поръ вѣрую, что дающій нищему влагаетъ въ руки Бога.

(Узръхъ нища въ роубъхъ грядоуща и надъ главою іемоу стоіаше шбличіа Господа нашего Іисуса Христа, никако же неразлучено и іако же нищии иджше поутъмь,
нъкто милостивыхъ иджше и сръте и, дасть іемоу хлъбър
да іако же простре роуку държа хлъбъ нищелюбьць, и се
простреться шбразъ Спасовъ въ роуцъ христолюбивомоу,
ономоу, и пріїа ш рукоу іего хлъбъ, и въдасть іемоу благословеніїе. И то видъвъ, штолъ въровахъ іако даіан нищю
въ истину в роуцъ Богу вълагаїеть.)

Касаясь великаго таинства причащенія, Нифонтъ разсказываетъ, что, во время приношенія безкровной жертвы, онъ видълъ витесто хлъба на дискост заклашнаго младенца, а когда литургія окончилась, младенецъ снова явился живымъ и взятъ ангелами на небо. Во время причащенія мірянъ, тъ изъ нихъ, которые были достойны этой чести, являлись съ свътлыми лицами, а недостойные съ темными и унылыми. Это видъніе въ разныхъ видахъ записано въ сборникахъ и сдълалось народнымъ върованіемъ. Точнотакже существуетъ до сихъ поръ върованіе, что отказы ваться отъ дътей гръшно, и тотъ, кто часто креститъ, имъетъ у себя заступниковъ въ младенцахъ. Это разска зывается у Нифонта въ такомъ видъ:

«Нѣкто пришелъ къ блаженному и повърилъ ему, что на

мего находить непонятная скоров. Блаженный отвъчалъ ему: сатана тебя прельщаетъ, какъ будто натъ теба награды отъ Бога за тъхъ дътей, которыхъ ты воспринималъ отъ св. крещенія. Богъ въ писанія говоритъ: кто васъ пріемлеть, тоть пріемлеть и пославшаго меня! И опять: взявъ Іисусъ дитя, поставилъ его предъ собою и сказалъ: истино говорю вамъ, кто пріемлетъ сихъ малыхъ, меня міріемлетъ! Что можетъ быть этого блаженнъе? принимая младенцевъ, пріемлешь Христа, и духомъ пріемлешь Отца его. Что можеть быть, сынь, лучше и свътлъе, какъ добро творить! Сколько ты младенцевъ воспримешь отъ св. крещенія, то вст они пойдутъ предъ твоею душею до небесныхъ вратъ, творя тебъ великую честь и великій срамъ воздушнымъ бъсамъ. Въ оный день, когда ты оставишь свое житіе и прейдешь къ владыкъ въ великой радости, тогда, вмъсто младенцевъ, будутъ тебъ заступники ангелы и пойдутъ предъ лицемъ твоимъ въ оный день къ престолу Божію и чокоищу, оказывая тебъ честь; и въ образъ тъхъ младенцевъ ты принялъ Христа и почествовалъ; купель есть дъвица, и ты какъ бы держишь самого Христа на рукахъ, и парицаешься ты Симеонъ, пріемлющій Христа въ образъ младенцевъ.»

(Сотона та льстить, іако іелико іеси дѣтии изалъ ис святаго крещенія нѣсть ти мзды Ѿ Бога. Глаголеть бо Богъ въ писаніи томь: іакоже и васъ пріемлеть и пославшаго ма; и пакы — възьмъ Іисусъ отроча младо и постави іе предъ собою, и рече: аминь аминь глаголю вамъ иже пріїемлеть малыхъ сихъ, мене пріемлеть. Да что іе, чадо, блаженѣе того; понеже младеньць пріемлеши, пріемлеши Христа, духъмь же пріемлеши Отца іего. Да что іесть, чадо, оунейе того или свътлѣіе, или, чадо, твори добро: іелико бо младеньць приїемлеши Ѿ святаго крещеніа, то ти преди

поидоуть предъ душею твојею до вратъ небесныхъ, честь тебе творяще великому, и многъ стоудъ въздоушнымъ бъсомъ въ днь онъ, јегда шставиши житије своје и преидеши къ владыцъ въ радости велицъ, стојальца бо държать ангели въ младеньць мъсто, и преди поидоуть предъ лицемь твоимь въ день онъ до престола Божија и покоища, чтоущаја та, имь же тъми младеньци Христа пријалъ јеси, и почьлъ; дъвица бо јесть коупъль, а държить Христа самого на роукоу, и нарицајшиса ты Симеонъ пријемла Христа въ младеньцъхъ.)

Замѣчательно тоже, по отношеню къ послѣдующимъ вѣрованіямъ, укоренившимся у насъ, пророчество Нифонта о томъ, что въ послѣдующія времена перестанутъ явлиться святые и не будутъ происходить чудеса, но тѣмъ не менѣе святые угодники не переведутся на землѣ, а только укроются предъ свѣтомъ. Это мѣсто, записанное въ разныхъ видахъ въ раскольничьихъ сборникахъ, повторялось нашими старообрядцами, пехотѣвшими признать святости причисленныхъ къ лику святыхъ послѣ никоновской реформы богослуженія:

«Прошу тебя, отче, повъдать мнъ: умножатся ли святые до нашего времени по всему міру, въ добрыхъ подвигахъ подобные Антонію, Иларіону, Симеону и любимому Павлу и инымъ, которыхъ Богъ въдаетъ и очи Его зрятъ. Отвъчалъ ему: святые не оскудъютъ до скончанія въка; но въ послъдніе дни укроется отъ людей праведная жизнь богоугодниковъ во смиреніи и явятся въ царствіи Божіемъ выше чудоносныхъ отецъ; ибо тогда не будетъ никого творящихъ чудесъ предъ лицами ихъ.»

(Воле, отче, новъжь ми: до нынъшнаго соуть ли са оумножи ли святи по всемоу міроу. Днесь въ добръ подвизъ и нарочита имена ихъ, ихъ же първыи іесть Антонии,

Мларіонъ и Симеонъ, и любимый Павелъ пресвятый; и ини мнози, іаже Богъ въсть и очи іего видита. Глагола іемоу святый: до скончаниіа въка не оскоудъють, нъ обаче въ послъдня дни съ крыються W человъкъ, Богоугодить въ смърении же просто вышьше чюдоносныхъ отець іаваться въ царьствии Божиймь, понеже тъгда не боудеть никого же творяща предъ очима ихъ чюдесъ.)

Особенное значение получило въ повъсти Нифонта то мъсто, гдъ разсказывается видъніе бъсовъ, побуждавшихъ людей на свътскія удовольствія, на игры и пъсни; причемъ блаженный видълъ, какъ бъсъ укралъ изъ кармана у скомороха монету и понесъ ее на показъ къ сатапъ. Это мъсто во множествъ нашихъ рукописныхъ сборникахъ называется «слово св. Нифонта о Русальяхь. Опо напечатано въ памятникахъ старинной Русской литературы по списку XIV въка. Хотя въ спискъ XIII въка есть нъкоторыя отличія, по не столько важныя, чтобы здёсь приводить снова все это слово. Замітить сліздуеть, что въ повісти ність вовсе прибавленія о Русальяхо и самое это имя не упомииается; очевидно, что, впослъдствін, проповъдники заимствовавъ этотъ отрывокъ изъ переводной повъсти, придагали его къ явленіямъ русской жизни. Но приведемъ здесь другое, столь же оригинальное видание огромнаго полчища бъсовъ и выступленія противъ нихъ святыхъ ангеловъ подобіе земной войны между духами. Это видъніе указываетъ Нифонту самъ Господь. По его повеленію, Нифонтъ «Узрълъ чувственными очами мъсто ровное, въ ширину и долготу неизмѣримо большое, и на этомъ мѣстѣ стояло множество муриновъ; очень черны были ихъ лица; стояли чины и полки ихъ страшные, во множествъ; одинъ изъ нихъ былъ огненный и мрачный, и онъ много кричалъ и перебиралъ воиновъ своихъ, и раздавалъ приказанія князь-

ямъ своимъ, дабы они съ большимъ прилежаніемъ приступали къ брани, итакъ имъ говорилъ: сила моя съ вами будетъ; взирая на меня, ихъ не бойтесь. И стояли они отрядами по числу каждаго гръха въ ополченіи, и пришли другіе бісы съ оружіемъ изъ ада, и каждый полкъ былъ въ различной одеждъ, цвътъ и покрой одежды для каждаго полка, и всъхъ полковъ было 365, ибо столько существуетъ страшныхъ грфховъ, которыми мы, окаянные люди прогнавляемъ Бога, не разумая этого. Когда лукавые басы взяли свои оружія и приготовились идти, тогда злый началъ пересмотръ полковъ своихъ и каждому давалъ чародъйские составы, и пускаль полки на всякое утвержденіе Христовых в церквей и на весь міръ. Была же и темному князю ихъ нъкоторая тревога и недоумъніе на то время, и когда хотълъ пустить своихъ подчиненныхъ на өракійскую землю, то говориль: нъть у меня силы противъ дъвицы Маріи идти на Византію, ибо она приняла въ свой жребій этотъ городъ, и не отступаеть отъ него никогда, приходитълично и явно, и ободряетъ тамошнихъ назарянъ и подвигаетъ ихъ не поддаваться побъдъ надъ собою. Сказавъ это, онъ ревнулъ и избралъ себъ тридцать тысячъ бъсовъ и припустилъ на помощь къ оракійскому ополченію и особенно бъсился на Византію. Когда блаженный это видълъ, тогда былъ къ нему гласъ: Нифонтъ! Нифонтъ! обратись къ востоку и смотри! Праведникъ же удивлялся, видя ухищреніе непотребныхъ бъсовъ, и, услышавъ гласъ къ себъ, обратился на востокъ и увидълъ: поле шире и длиниве прежняго, и озарялъ его невыразимый свътъ, и стояли на немъ особы какъ снъгъ бълыя, и было ихъ еще болье, чымь прежде черныхъ, были они величественны и прекрасны, стояли въ ополчении на тысячи числъ, и нъкто прекрасный, выше всъхъ ростомъ и красотою повельваль пречистыми полками невидимаго-Бога, приказывая имъ помогать христіанамъ и хранить житіе ихъ. Такъ говорилъ онъ, и говорилъ много о другомъ страшномъ и величественномъ, и пустилъ чины свои и все войско Христовыхъ церквей, и отправилъ на брань шесть десятъ тысячъ, а прочихъ всъхъ отпустилъ, а самъ взошелъ на небеса. Блаженный же, видя такое преславное чудо, покивалъ головою, размышляя, какъ много совершается тайнъ надъ людьми отъ человъколюбца Бога нашего, а мы не разумъемъ этого.»

(Узръ чювьствьными очима и се быше мъсто равно ширыню и дълготу имы безмърноу, и на томъ стојаше множьство мюринъ, зъло чьрна лица ихъ, стојахоу же чинове и иълци страшни множьство пхъ; јединъ W нихъ баше акы огнанъ мрачьнъ збло, и тъ имаше много тщаније кліча ја, и смоущаја и пробираја и чьтыј воја своја и запрещеније твора кназьмъ своимъ, да съ прилежаніемь многъмь и тщанијемь начноуть брани, и сице глагола к нимъ: сила моја с вами боудеть, і на ма взирающе не бойтеса ничесоже. іако же стоїахоу число числомъ когождо граха въпълчивъшесм, и се придоша друзии, и бъси носмше wроужије W ада, и шдежа различными видении комуждо пълкоу, чисма же различныхъ шаротъ и лиць шдежа ихъ вкыи пълкъ въчитајема блше въ чисма и въ число, јакоже блше пълковъ 300 и 60 и 5, понеже толико јесть страшныхъ гръхъ, јакоже глаголаше, ими же оканьнии чловъци прогивваемь Бога и не разоумъемь. Едва взаща лоукавіи бъси шроужи а свои и оуготовашасм ити, абпіе нача злин, раздроушати пълкы своїа, и вдаїа имъ чародъйска сътворениїа комуждо връдоу нълкъ, поущаше на всако оутвержение Христовымъ церквъ и на высь міръ; бысть же и кназю ихъ тымьномоу подвигъ нъкакъ, и недоумънии въ тъ часъ, и јегда хотаще поустити на землю Трачьску съдълникы своја, и глаголаше: јако не имамъ силы таковы къ дъвици Марии въ Воузатыню (Византіи), понеже бъ та приіала жръбии и градъ сии и николи же јего не Истоупајеть, самовидно очивъсть приходить, и тоу соущаја назаріанъ окрылајеть, наче же подвижникы не дадоущемъ имп побъжатисм. Си рекъ рыкноу, и избравъ себъ 30 тысоущь бъсовъ, и припоусти посилије къ тьмъ тракстъ, наипаче бъсмся на Оузатнию. Си блаженомоу видащю, бысть пакы гласъ к нимоу, глагола: Нифонте, Нифонте, обратися на въстокъ и віжь! праведный же бъ ваи зра непотребныхъ бъсовъ оухыщрениіа; бывшю гласу к немоу и обратися на въстокъ, и видъ, и бъаше поле въ шириню и въ дълготу паче опого, свътъ же на безмъренъ, и стојаху на немъ нъцын јако сивгъ бъли, паче множьства чьрныхъ; бахоу же славии и красни, стојахоу въопълчени на тысоуща и тьмы, и нѣкто красьнъ видьмь вышнихъ вырстою и добротою повельваще въ пречистыхъ пълцъхъ невидимаго Бога, запрещаја имъ помогати крьстыаномъ, и хранити съ милостію житіе ихъ. Си рекъ, и ина страшьна и преславна, и поусти чины и ликы и всакы тьмы Христовыхъ цьрковъ и царства, и припоусти ственным прилогъ на страсти же тракијево ликъ и тысоушь 60 и прочете вся шпоусти воиньства своїа, краснын тъ, и възиде на небеса. Блаженыи же въ себе бывъ, о видъніи чюдаса предивнымь чюдесьмъ, кываја главою својею, и колико танныхъ бываеть в насъ чловъцъхъ Ѿ чловъколюбца Бога нашего, а мы не разоумъјемъ.)

Обращаясь запросто въ духовномъ мірт, Нифонтъ разсказываетъ видъніе суда надъ душами умершихъ, какъ ангелы спорятъ за нихъ съ бъсами, какъ бъсы, теряя свою добычу, жалуются, что ихъ труды пропали, когда покаяніе смываетъ съ гръшника содъянное преступленіе. Эти образы, вмысть съ видъпіемъ Осодоры и Василія Новаго. служили для воспитація въ нашемъ пародъ представленій о загробной жизии. Восходя болье и болье по ступенямъ духовнаго созерцанія, Нифонтъ видитъ самого Христа, окруженнаго ангелами. Послъ долгаго странствія по цареградскимъ церквамъ, Нифонтъ увидълъ однажды стадо овецъ и апостола Павла, который предлагаетъ ему пасти этихъ овецъ и возвъщаетъ, что онъ будетъ избрань епископомъ. Пифонтъ, по смиренію, убъгаетъ изъ Константинополя въ Александрію, но туда приходять изъ Кипра просить патріарха о пазначеній новаго епископа на місто скончавщагося. Патріархъ Александръ указываетъ на Нифонта. Отклонявшись долго всеми силами, Нифонть наконець подчиняется высшей воль, посвящается въ епископы и увзжаеть въ Кипръ. Опъ править достойно своею паствою. Безразсудный бысь, преследовавшій его некогда, вздумальбыло явиться на новыя искушенія, но святой сделался недоступенъ искуписнию, и самъ сталъ такъ грозенъ для бъса, что бъсъ ушиженно просилъ у него пощады. Незадолго передъ кончиною, Нифонть видить образы благочестиваго и грашиаго житія, въ вида двухъ женщинь: виданіе это изображено очень поэтически. Скоро послѣ того высшее откровеніе пзвъщаеть его о близкой кончинь, и блаженный спокойно переселяется въ пескончаемую жизнь. Начемъ приличиве не можемъ завершить нашихъ выписокъ изъ повъсти о Нифонтъ, какъ показавши, что извъстное върованіе, будто во время зъвоты бъсъ садится человъку на губу и дълаетъ ему пакость (для чего благочестивые перекрещивають себъ роть), имъеть большое сходство съ однимъ изъ последнихъ искушеній, съ которыми бесы напрасно подъезжають къ блаженному. Собралось несколько бъсовъ они поочередно стараются навести на старца зъвоту, но праведникъ знаетъ, что это угодно бъсу, кръпится съ достоинствомъ, ни разу не зъвнулъ и посрамилъ бъсовъ....

«Видълъ я разумнаго мужа, который почувствовалъзнаменіе, бывающее отъ бъсовъ, зарекся не зъвать никогда: это узнали лукавые бъсы, что онъ крыпится, чтобъ не зъвнуть и не потягиваться, сотворили на него кръпкую брань, а онъ мужественно сопротивлялся имъ, не поддаваясь ихъ хоттнію; и смтшно было смотртть, какть бтсы, одинт другимъ, покушались на него, какъ бы его соблазнить, сами изнемогали и отходили отъ него съ гнввомъ, не силахъ сдълать надъ нимъ ничего себъ угоднаго. Какъ не посмѣяться надъ немощью пронырливыхъ нечистыхъ бъсовъ! наперемъну къ нему приходили въ день по тридцати бъсовъ-и не было силъ у нихъ. И праведникъ говорилъ мнъ объ этомъ, веселясь о Господъ, и пикто видалъ, чтобъ онъ потягивался, либо зъвалъ, и возвращался отъ него въ добромъ смиреніи и поклоненіи Господу Богу своему. Всегда онъ говорилъ: злой вредъ человъку зъвота; кто, задумавшись, искусится этимъ и отверзаются его уста, -- и оный, омраченный (т. е. бъсъ), готовить душь, отгоняя у зъвающихъ смыслъ на безмърное разслабленіе.

(Видъхъ моужа разоумьна, иже почювъ знамение с бъсъ бывающее никакоже не зияти, но увъдавше же іего лоукавии бъси крънящесм яко ни проляцатисм, ни зиати, брань нань створиша крънкоу; онъ же моужьскы противлесм имъ, не попоущам хотънию ихъ, и бъ видъти смъху досточны стражющіа, дроуга по дроузи покоушахоусм нань, хотмше и превратити; изнемогающе же и възвращающесм гнъвахоусм не могоуще ничесоже годьныхъ себе створити на немь, кто же ли не посмъйсть немощи пронърливыхъ

отовить души, а смыслъ Шгона зиіяющихъ на разслаблению безмѣрно.)

Такова повъсть, имъвшая, безспорно, вліяніе на образованіе нашихъ пародныхъ представленій, върованій и убъжденій.



## ЛЕГЕНДА

О КРОВОСМ В СИТЕЛЬ.



## ЛЕГЕНДА

## о **КРОВОСМЪСИТЕЛЪ**.

Ой що-то за світь е, Що синъ матусю бере? Піди, мати, утопись, А я піду въ темний лісъ: Нехай мене звірь изъість!

(Малороссійская пъсня).

Встарину люди были благочестивъе нынъшнихъ. Когда христіанская въра у насъ только что водворялась, великая сила духовной жажды спасенія и кръпость воли производили высокія явленія самоотверженія и борьбы человъка съ собою. Въ лъсахъ и дебряхъ проживали отшельники, постники, пустынножители, презръвшіе красоту мірскую, денно и нощно помышлявшіе о великой минутъ отвъта предъ справедливымъ Судією и прилежными молитвами искупавшіе гръхи міра, съ котораго еще не сошли ночныя тъни язычества. Въ эти давнія времена, когда нашею землею правили князья, стоялъ въ пустынъ монастырь. Одинъ

изъ чернецовъ возжелалъ, ради совершеннаго безмолвія и тишины, создать себъ келью въ лъсномъ ущельъ и только въ праздники приходилъ въ обитель къ богослуженію, а въ прочіе дии скрывался въ уединеніи, въ пости и бавніи, поддерживая плотское естество единою просфорою и чашего воды, да кореньями и плодами, воздълываемыми трудами честныхъ рукъ своихъ. Въ какомъ мъстъ пропеходило - трудно сказать: тогда много было такихъ отшельниковъ; но тотъ, о которомъ идетъ ръчь, по иреданію, жилъ гдв-то близъ Дуная. Не должно, однако, думать, чтобъ это быль тоть Дунай, который, вытекая изъ ифмецкой страны, омываетъ пышную землю славянъ, ифкогда общую колыбель нашихъ предковъ, гдъ теперь наин единоплеменники спять подъ тяжелого давкого ивмецкой и турецкой иноплеменности, осужденные въ продолженін многихъ въковъ, какъ двънадцать дъвъ Громобоя, на мгновеніе приподыматься, обращать мутные взоры къ съверу, умоляя о снятіи съ нихъ православнымъ крестомъ въковаго оцъпенънія и съ вздохомъ воскликнувъ: нейдетъ, нейдеть спаситель! снова повергаться въ тяжелый полусонъ. Нътъ, это не тотъ Дунай. Правда, знакомое нашему народу имя занесено съ береговъ настоящаго Дуная, но теперь оно уже утратило свое первопачальное значеніе, перестало быть собственнымъ названіемъ и стало нарицательнымъ именимъ вообще всякой большой ръки.

Но гдѣ бы это ни происходило — довольно того, что жилъ, какъ мы сказали, въ уединеніи отшельникъ. Какъ онъ ни старался укрыться отъ человѣческихъ взоровъ, его подвиги и добродѣтели не остались невѣдомы свѣту. Толпы богомольцевъ, особенно новокрещенцевъ, всегда ревностнѣйшихъ христіанъ, безпрерывно посѣщали его ради благихъ совѣтовъ и очищенія совѣсти. Никому онъ не отказывалъ въ духовномъ брашнѣ, многіе нетвердые въ

въръ, укръпились его проповъдью; многіе жестокосердые исходиля отъ него со слезами покаянія и обращались на путь истины.

Однажды явился къ нему юноша и сказалъ:

«Святый отче! Есмь толикій гръшникъ, какого еще и солнце не видъло. Если я не провалился сквозь землю подобно Авирону и Дафану, то это, конечно, оттого, что земля усрамляется принять въ свои нъдра такое исчадіе гръха, и только удивительному милосердію Божію приписать слъдуєть то, что люди остаются живы, прикоснувшись стопами къ слъдамъ монхъ ногь.»

- Что сотворилъ ты? вопросилъ его спокойно старецъ.
- «Я убилъ своего отца и смъсился съ своей матерыо.»
- Повъдай мит, какъ сіе случилось рекъ ему старецъ совершенно спокойно; и сіе спокойствіе поразило гръшника: онъ въ первый разъ еще встрътилъ его въ духовномъ отцъ, а уже ко многимъ обращался.

Онъ началъ повъствование своей жизни.

На полночь отъ васъ есть страна, упорно коснъющая во мракъ идолослуженія. Въ сей странъ нъкогда воцарился юный князь, ревностный служитель тьмы и лести. Онъ пояль себъ юпую супругу, дщерь сосъдняго князя, съ которымъ родъ его долго былъ въ враждъ; съ нимъ теперь опъ примирился и для, кръпости примиренія, сочетался съ дщерью бывшаго врага. Еще въ дъвствъ просвътилась сія жена свътомъ истинной въры, но, видя упрямство супруга, таилась отъ него. Княгиня понесла во чревъ и, поисполненіи времени, родила младенца муж скаго пола. Князь призвалъ волхва и спращивалъ о судьбъ сына. «Неизглаголанная, страшная судьба ожидаетъ твое дътище!» сказалъ ему волхвъ. «Будетъ изъ него такой злодъй, какого еще и на свътъ не было. Онъ умертвитъ своего отца и смъсится съ своею матерью.» Услыша такое пророчество,

князь повельль бросить свое чадо на съвдение лютымъ звърямъ; но мать, по врожденному матернему сердоболію и притомъ яко христіанка, не хотъла губить своего первенца, сотворила собственными руками ковчежецъ, положила въ него младенца, а на грудь ему возложила книгуевангеліе, тайно писанное своею рукою, и пустила въ Дунай, приговаривая: «O! Дунай, ръка великая! твоимъ волнамъ повъряю я несчастное дитя свое! Взлелъй его, всколыхай и доставь добрымъ людямъ, а ты, святое, честное евангеліе, охраняй его въ пути своею силою!» — Не день, не два плылъ ковчежецъ по Дунаю, заплылъ въ далекую землю и присталь къ ствнамъ святаго монастыря. Тогда вышель на берегь за свъжею водою чернець, открылъ ковчежецъ, увидълъ младенца, взялъ на руки и сказалъ: -- се Божій даръ! Я воспитаю его яко сына, научу истинъ евангелія, съ нимъ же обрълъ его, и содълаю причастникомъ въчнаго царствія Божія. Онъ омыль его банею крещенія и воспитываль какъ духовное чадо, готовя не для суетныхъ благъ и горестей преходящаго міра, но для тихаго монашескаго житія. Это быль я.

Богъ одарилъ меня свътлымъ уразумъніемъ Я скоро научился грамотъ и сталъ чести книги борзъе прочей братіи, своихъ сверстниковъ, отроковъ, которыхъ отдавали въ монастырь для наученія; ктому еще явился я изряднымъ сладкопъвцемъ паче всъхъ клирошанъ той обители. Такое преуспъніе возбудило въ сверстникахъ зависть. Всякими иутями они меня гнали, оскорбляли, пакости мнъ дълали, поругались мнъ, думали на меня злобою, паче же укоряли меня неизвъстностію моего рода и даже возносили клевету на духовнаго моего отца, говоря, будто бы я сынъ его не духовный, а плотскій, рожденный имъ блудно.

Я сталъ вопрошать своего наставника, и онъ повъдалъ мит тайну моего нахожденія.

Такъ достигъ я осьмнадцатильтняго возраста. Долго терпълъ я и переносилъ злобу сверстниковъ смиреніемъ, но мои гонители не оставляли меня въ поков и, казалось, чъмъ болъ е былъ я кротокъ и незлобивъ, тъмъ язвительные желали они досадить мнъ. Исполнилась, наконецъ, мъра моего терпънія; я приступилъ къ своему воспитателю и возопилъ:

— Отче! Не могу долъе жить въ обители. Дай мнъ оное евангеліе, съ которымъ ты нашелъ меня: иду искать своихъ плотскихъ родителей.

«Безумствуешь, чадо!» рекъ мит благочестивый отецъ и хотть мудрыми увъщаніями отклонить меня отъ намтренія. Но я не слушалъ его.

«Силою оставлять тебя не стану, рекъ онъ со вздохомъ: — возьми свое евангеліе и иди.»

И я исшель изъ монастыря. Узръль я на Дунав судно и вопросиль; куда плыветь оно? Мит отвтчали, что плыветь оно въ верхнія страны съ товарами. Я просиль взять себя. - Сребра и злата у меня нътъ, сказалъ я: - убогій человъкъ есмь; платы дать не могу: но я младъ и здравъ: буду трудиться и творить вся, что повелите. — Меня приняли, посадили съ гребцами и дали въ руки весло. Гребцы начали со мною бестду и, увидтвъ у меня святое евангеліе, вопрошали: чему учить сія книга? Я отвъчалъ, что святое евангеліе учитъ достигать въчнаго блаженства и нескончаемой жизни. Сіи гребцы были крещены, но почти ничего не въдали ни объ ученіи святой церкви, ни о ея событіяхъ. Я сталь имъ повъствовать о земной жизни Христа Спасителя, о странствіи его учениковъ; поучалъ спасительнымъ правиламъ всецълой въры; и рвчь моя столь была пріятна ихъ слуху и сердцу, что они не радъли о трудъ и точію слушали меня, проливая слезы умиленія. Владыка судна, уразумівь, что гребцы работаютъ худо, а болъе внимаютъ моей ръчи, началъ укорять меня и ихъ, но когда узналъ, что я не увеселяю суетными баснями, а возвъщаю тайны спасенія, то, ласковымъ взоромъ воззръвъ на меня, рекъ: «великое далъ тебъ Господь дарованіе; не подобаетъ тебъ пребывать въ семъ черномъ трудъ; иди, сядь съ нами, да насладимся твоею бесъдою.» То былъ благочестивый купецъ, роду греческаго; полюбилъ онъ меня. Плылъ онъ съ греческими товарами къ единому христіанскому князю, котораго градъ красовался на берегу Дуная. «Князь, къ нему же путешествуемъ, рекъ онъ, христолюбивъ и щедръ, и великій милостивецъ къ христіанамъ, наипаче же къ такимъ, каковъ ты, юноша. Онъ приметъ тебя ласково и ты пожнвешь у него благоденственно и честно.»

По четырехъ дняхъ плаванія, достигли мы желаннаго града. Господинъ судна вступиль въ теремъ къ кпязю, вручилъ ему товары, повъдалъ обо мнѣ, потомъ привелъ меня къ нему, и рекъ: «Благословеніе Божіе надъ симъ юношей. Едва только пухъ началъ покрывать его ланнты, а онъ уже свѣдущѣе старцевъ.» Кпязь поцаловалъ меня и спросилъ: кто я? Я же, плѣненный тѣмъ, что вошелъ въ чертоги сильнаго міра, не повъдалъ ему о себѣ всей истины, а сказалъ только, что воспитывался въ монастырѣ и теперь гряду проповъдывать слово Божіе.

— Ты будешь имѣть желанный случай явить свою проповѣдь, сказалъ князь. — Юнъ ты, но Господь умудряетъ
младенцевъ. Подобаетъ тебѣ вѣдать, что наполночь отъ
моего княженія есть иное княженіе, погруженное во мракъ
упорнаго идолослуженія. Князь его лютъ и звѣронравенъ.
У него, посреди града, стоитъ высокій деревянный идолъ,
ему же поклоняются въ слѣпотѣ своей люди и не токмо
не разумѣютъ, что дѣло рукъ человѣческихъ, древо безсловесное, не можетъ ихъ снасти; но приносятъ ему въ

жертву сыновей и дщерей человъческихъ, наиначе же досаждаютъ христіанамъ и умерщвляютъ ихъ, проливая святую кровь предъ окаяннымъ идоломъ. Помимо всякихъ гоненій, въра христіанская разсширяется въ его княженіи, но чъмъ болъе увеличивается число върующихъ, тъмъ немстовъе гонитъ истину и чадъ ея злобный мучитель. Въ послъдніе дни онъ не токмо мучилъ своихъ подвластныхъ, но клятвопреступно и беззаконно плънилъ нашихъ людей, прибывшихъ, купли ради, въ его землю, посадилъ ихъ въ порубъ, нудитъ отречься отъ Христа и поклониться идоламъ, и угрожаетъ принести ихъ въ жертву богу своему. Я избираю тебя, юноша, ради твоего разума и дара слова: убъждай его отпустить людей монхъ; когда же онъ станетъ упорствовать, то объяви ему рать отъ моего имени.

Повельніемъ князя, моего благодътеля, совлекся я монашеской одежды и облекся въ свътлыя одежды княжескаго отрока и мечъ при бедръ препоясалъ. Князь придалъ мнъ дружину, и отплыли мы на судахъ въ темное княженіе.

Приближаясь къ невърному граду, узръли мы на брегъ великое множество народа всякаго чина и возраста отъ мала до велика; возвышался помость, а на немъ стоялъ деревянный кумиръ. Когда же мы вступпли на брегъ, то предстало моему взору печальное зрълище многихъ человъкъ, — мужей, женъ и дътей, — связанныхъ и лежащихъ на землъ и отъ страха, какъ листвіе, дрожащихъ. «Между сими злосчастными и наши люди,» сказали мнъ мои спутники. — «Нынъ у нихъ треклятое, мерзостное празднество и се проливается кровь неповинныхъ агицевъ.»

Тогда, какъ бы свыше озаренный свътомъ небеснымъ, наитіемъ Его духа вдохновенный и окръпленный священнымъ дерзновеніемъ о Господъ, воззрълъ я на множество народа и возопилъ. — О несмысленные, о слѣпые и безумные! Что творите? Почто почитаете безсловесное древо творцемъ и могущимъ повелителемъ вашимъ и проливаете звѣрски кровь своей братіи? Воистину, не люди вы, но звѣри дикіе, хищные. О жестоковыйные невѣгласы! Придите въ чувствіе, прозрите, слѣпцы! Богъ посылаетъ меня для вашего вразумленія! Аще сей деревянный идолъ—богъ, пусть онъ защитить себя отъ моего меча. Зрите.

Я вскочилъ на помостъ и ниспровергъ идола, ударилъ его по головъ мечемъ и разсъкъ подобіе главы его пополамъ.

— Зрите же, безумцы, каковъ богъ сей. Опроверженъ, посрамленъ, пораженъ въ главу, безсиленъ отомстить за себя и наказать меня. Поклонитесь же единому, истинному Богу, въ селеніяхъ горнихъ живущему, вездъсущему, сотворившему небо и землю, дающему всему жизнь и дыханіе, въ трехъ лицахъ славимому.

Тогда всъ, уже исповъдывавшіе истинную въру, но таившіеся страха ради княжескаго, какъ бы единымъ сердцемъ и едиными устами возопили:

«Слава, честь и благодареніе въ Троицѣ славимому Богу! Буди благословенъ приходъ твой, мужъ правды, юноша, посланникъ неба, яко святый Георгій, поразившій сего лютаго змія, и показавшій намъ свѣтъ Христовъ.

Тогда многіе изъ поклонниковъ нечестиваго идола, видя его лежащаго, обезглавленнаго и безмолвно поруганіетерпящаго, возопили:

— Во истину сей чужеземецъ открываетъ намъ очи! О темное наше неразуміе! Мы мнили быть богомъ сего идола, а онъ не могъ постоять за себя. Не богъ онъ, а болванъ бездыханный; какъ теперь въ немъ нътъ дыханія, такъ и прежде не было!

Но толпа стала разступаться. Князь, подобный лютому

дьву, кипя простію и злобою, съ обиаженнымъ, мечемъ, несся ко мив и въ изступленіи вопіядъ:

«Рабы пелокорные! Какъ дерзаете противиться моему вельнію? Почто преклоняете слухъ къ ръчамъ сего иноземца? Имите его, свяжите его, да предастся онъ мукамъ несноснымъ и невыразимымъ!» Но пародъ стоялъ въ оцъпененіи и токмо пемногіе съ княземъ подвигались на меня.

— Народъ, ослъпленный мракомъ! сказалъ я: если мало для тебя свидътельства сего попраннаго идола, то да совершится новое для твоего прозрънія. Князь вашъ искусенъ въ браняхъ, я же юнъ и невъдущъ. Симъ мечемъ я отражу удары его во свидътельство истины моей въры. Аще побъдитъ онъ меня, то да будетъ слово мое ложь и правдива въра его; аще же одолью я, то да погибнутъ идолы и да прославится Христосъ Искупитель. О мучитель нечестивый! Кровонійца лютый! Предъ лицомъ всего народа призываю тебя къ единоборству: побъда единаго отъ насъ будетъ торжествомъ единой изъ въръ нашихъ.

Съ распаленнымъ зракомъ, какъ драконъ огнекрылатый, летълъ на меня князь. Я отразилъ его ударъ. Наши мечи извергали искры и наполняли воздухъ звуками. Безмолвно, въ страхъ ожиданія, позоровалъ народъ на бой нашъ. Наконецъ, я выторгъ мечъ изъ рукъ сопостата и поразилъ его въ грудь. Кръпкій мъдный панцырь распался и кровь заструнлась. Онъ палъ. Я наступилъ на него ногою.

«Побъдитель, нощади!»—произнесъ нобъжденный.

— Гибель человъкоядцу! воскликнулъ я, отсъкъ ему главу и низпровергь съ помоста.

«Слава единому въ Троицъ славимому Богу, скорому помощнику въ бранъхъ. Великъ Богъ христіанскій!» восклицалъ народъ. И я, оглушаемый похвалами и величаніями, сошелъ съ помоста. Тогда подошелъ ко мнъ бъловласый старецъ съ животворящимъ крестомъ, осънилъ меня и рекъ:

«Благословенъ приходъ твой! Я служитель истиннаго Бога. Какъ Давидъ отъ Саула, скрывался я отъ мучителя и тайно, въ подземномъ убъжищъ, совершалъ божественную службу, питая върныхъ истиннымъ брашномъ и питіемъ. Нынъ да возсіяетъ церковь Божія и воззиждутся честные благолъпные храмы! Нынъ да будетъ всъмъ въдомо, что самая честная княгиня наша нелицемърнымъ смысломъ исповъдывала святую въру, но таилась, страшась крово-пійцы — супруга. Се грядетъ она».

И я узрълъ грядующую къ себъ жену, не юную, но сіяющую необычайнымъ благодушіемъ и лъпообразіемъ.

— Да будетъ, рекла она: —благословенно имя Господа, пославшаго намъ тебя, мужественный, несравненный пришелецъ. Божіимъ судомъ ты покаралъ мучителя, моего супруга, причинявшаго мнъ двадесять лътъ несказанныя скорби. Нынъ да восторжествуетъ въ княженіи семъ святая въра, которую съ юности я сохраняла въ сердцъ. Нынъ да радуется небо, да веселится земля, да ужасается преисподняя. О люди мои! Не медлите! да содълается Дунай купелію крещенія вашего.

«Крещенія! Крещенія!» 'воскликнуло множество народа. Тогда собрались градскіе бояре, людскіе старцы и со-творили въче и рекли:

«Князя у насъ нътъ; но не подобаетъ намъ оставаться безъ новаго князя. Кому же подобаетъ княжить надъ нами, какъ не тому, кто, будучи посланъ намъ отъ неба, явилъ изрядное свидътельство мудрости, мужества и доблести, дерзновенно избавилъ край и страну нашу отъ злаго мучителя и добрымъ подвигомъ, принося въ жертву за насъ себя самаго, открылъ темнымъ очи и привелъ насъ къ познанію Бога. По обычаю отцовъ нашихъ, избираемъ

его княземъ нашимъ, и да будетъ ему супружница наша добрая княгиня.»

Затрепетало мое грѣшное сердце, обрадовался я предстоящей власти и мірскимъ сладостямъ брака. Старцы соединили мою руку съ рукою княгини, и я, предъ лицомъ всего вѣча, поклялся ей въ супружеской вѣрности, а народувъ любви и печалованіи о немъ. Священникъ совершилъ надъ нами обрядъ бракосочетанія и я возсѣлъ на столѣ княжескомъ и пріялъ жезлъ управленія, и учредилъ пиръ веселый народу, отъ мала до велика; и было тогда общее утѣшеніе и радость, и ликованіе, и согласное благодушество.

По семи дняхъ, когда окончились брачныя пиршества, супруга стала меня вопрошать: кто я, и откуда есмь, и какого рода, и кто мои родители? Едва я возвѣстилъ ей повѣсть дней моихъ—смертная блѣдность покрыло ея чело. «Покажи мнѣ евангеліе, которое найдено съ тобою!» произнесла она дрожащимъ гласомъ. Я подалъ ей евангеліе и она упала безъ чувствъ на землю.

Недоумъвая, бросился я къ ней и, какъ нъжный супругъ, приводилъ ее въ память. Изнеможенная, съ блуждающимъ взоромъ, она поднялась и рекла:

«О ужасъ! О поношеніе! О страшная судьба! Свершилась наша гибель! Несчастный, знай: ты умертвиль своего отца и сочетался бракомъ съ матерью. Я мать твоя; я, нынъ супруга твоя, подруга твоего брачнаго ложа, нѣкогда родила тебя на семъ самомъ ложъ. О ужасъ! о ужасъ! Преступленіе твое предречено волхвами при твоемъ явленіи въ свътъ и отецъ твой велълъ бросить тебя лютымъ звърямъ на съъденіе, а я, я предала тебя волнамъ Дуная. И вотъ, ты живъ, ты, мой сынъ, нынъ осквернившій себя и меня кровосмъшеніемъ! Прошло двадесять лѣтъ: мать обръла сына... и не можетъ прижать его къ материнской

груди, не можетъ благословить его! Иди, иди несчастный, иди въ дебри и лѣса, — пусть тебя пожрутъ дикіе звѣри, пусть нынѣ исполнится повелѣніе отца твоего. А я, злосчастная, я отдамъ себя Дунаю, который сохранилъ тебя на мое и твое горе!»

Тщетно я хотълъ удержать ее отъ безумнаго намъренія. Слова утъшенія были слабы въ моихъ устахъ, когда сердце терпъло несказанное мученіе. Она явилась на площадь, все повъдала народу и низверглась въ волны Дуная.

Какъ разъяренная волна морская, такъ народъ къ терему, алча предать меня смерти, но меня уже тамъ не было. Видя безумство матери, я убъжалъ изъ града; я скитался по непроходимому лъсу, желая, чтобъ исполнилось заклятіе отца, повторенное чрезъ двадесять лътъ матерью: чтобъ единъ отъ звърей дубравныхъ растерзалъ меня. Вотъ, на встръчу ко мнъ, грядетъ медвъдь. Я говорю ему: звърь лютый! бери свое достояніе! Но медвъдь приблизился ко мнъ, восхрапълъ и, какъ будто чъмъ-то устрашенный, побъжалъ отъ меня вспять. О горе! сказалъ я: самые звъри бъгутъ отъ проклятія, на мнъ тяготъющаго!

Нъсколько дней скитался я въ лъсу, наконецъ прибылъ въ нъкую весь. Немощь тълесная заставила меня вкусить пищи. Тутъ я узналъ, что мое событіе оставило ужасные слъды въ моемъ княженіи. Мой народъ пожалълъ объ идолахъ; волхвы возмутили его, хулили христіанскую въру, толковали, яко бы оца навлекла на нихъ такое посрамленіе, и несмысленныя толпы обращались снова къ идолослуженію, избранъ новый князь изъ среды боляръ и еще горше перваго сталъ гнатъ Христову въру; съмена ея, столь быстро мною посъянныя, исторглись въ единый день; идолъ воздвигнутъ; кровь христіанская полилась потоками; всъ прежде тайные, при краткомъ моемъ княженіи объявившіе о себъ, христіане принесены въ жертву демону, и несчаст-

ный старецъ-священникъ, сочетавшій меня бракомъ съ матерью, умеръ въ ужасныхъ мукахъ. Я почувствовалъ весь ужасъ положенія, какое учинила надо мною судьба. Я покинулъ стъны монастыря, дабы найти родителей и нашелъ. Но какъ? Отца подъ ударами моего меча, а мать на кровосмъсительномъ со мною ложъ. Я искалъ своего достоянія и нашель. Но какъ? Я возстлъ на столт отца и дъда своего для того, чтобъ послъ семи дней бъжать и оставить имя свое на въчпое проклятіе дътямъ и внукамъ подвластныхъ людей. Я принялъ на себя проповъданіе въры и въ единый день обратилъ ко Христу тысячи новыхъ душъ, озарилъ свътомъ въры все свое княженіе, но для чего? Для того, чтобъ укръпилось въ немъ идолопоклонство и вст прежије зачатки спасенія были бы истортпуты съ самымъ корнемъ! Но я преодолълъ искушение лишить себя жизии. Христіанинъ-я сталь размышлять о томъ, что нъсть гръха, который бы не превозмогь милосердіе Вожіе. Неужели, думаль я: Церковь не имъеть средствъ очистить мой грахъ тяжкимъ наказаніемъ и примирить съ Богомъ? Мой грфхъ невольный. Я не хотълъ совершить того, что сотворилъ. Такъ размышлялъ я и прибъгнулъ къ святой Церкви. Пришелъ я къ священияку. Но увы! Какъ только я повъдаль ему о гръхъ своемъ, онъ отвратился отъ меня съ ужасомъ и сказалъ: Иди, бъги отъ меня! Нътъ тебъ покаянія! Я отошелъ изъ страны, гдъ Церковь не приняла меня, притекъ въ иную и явился къ чернецу, славившемуся благочестіемъ. Но и тотъ отвергь меня съ ужасомъ. Три года я скитаюсь отъ монастыря къ монастырю, отъ храма къ храму, но нигде не допускаютъ меня, не хотять даже винмать моей рачи: повсюду я слышу, что для такого граничка патъ ни епитемін, ни молитвы. Нынъ прихожу къ тебъ, святый отче! Умоляю наложить епитемію, которая бы могла очистить гръхъ мой.

«Чадо мое»! сказалъ отшельникъ. — «Рожденный во мракъ нечестія, ты совершиль ужаснъйшія злодъянія, отъ которыхъ небо и земля долженствовали содрогаться. Господь избавиль тебя отъ грядущаго зла и поручиль своей Церкви. Не терпя со смиреніемъ сустныхъ досажденій, ты легкомысленно оставилъ святую обитель; ты потекъ въміръискать земныхъ родителей, оставя Отца небеснаго и честнаго воспитателя, усыновившаго тебя Отцу небесному. Но милость Господня не покидала тебя и въ твоемъ странствіи. Господь послалъ тебъ благодать ниспровергнуть идола обратить къ христіанской въръ княженіе отцовъ твоихъ. Зачемъ же ты умертвиль князя, когда онъ, побежденный тобою, просиль пощады? Наппаче же зачемь предался обаянію земныхъ благъ и пріялъ брачный союзъ, когда воспитатель твой съ дътства уневъстилъ тебя Христу? Послуживъ князю міра сего, ты отдалъ себя въ его волю, и онъ повергъ тебя въ страшную бездну. Но благо тебъ, что не отчаялся въ спасеніи и не оставилъ искать помощи у врать св. Церкви. Я укажу тебъ епитимію, тебя достойную».

Онъ вывелъ его въ поле и сказалъ:

«Сотвори, чадо, древянную храмину и возложи надъ нею высокій земляной холмъ, оставя токмо узкій входъ. Трудись и памятуй, что узкій входъ и тъсный путь ведутъ въ животъ. Когда все сотворишь, приди ко мнъ. Се тебъ орудія.» Онъ далъ ему изъ монастыря съкиру, пилу, гвозди и лопату.

Юноша срубилъ деревьевъ, обтесалъ ихъ, сотворилъ храмину, насыпалъ надъ нею высокую могилу и, послъ тяжелыхъ трудовъ, когда все окончилъ, явился къ отшельнику.

Тогда святой отецъ принесъ въ уготованную грѣшникомъ нещеру налой и поставилъ на немъ просфору, единую красоулю воды, возженную восковую свѣчу и положилъ книгу: великій канонъ Андрея Критскаго, читаемый кающимся върнымъ въ навечеріе первыхъ четырехъ дней первой седмицы великія четыредесятницы и въ ночь съ среды на четвергъ пятой недъли, того же святаго времени.

Онъ рекъ:

— Читай сей канонъ и за каждымъ стихомъ произноси «помилуй, мя Боже! помилуй мя!» а вслъдъ за тъмъ клади земной поклонъ. Такъ читай и молись, доколъ я приду.

Гръшникъ всталъ предъ налоемъ, а отшельникъ прикръпилъ ко входу желъзную дверь, заперъ ее замкомъ, потомъ закрылъ входъ землею и повергъ ключи въ Дунай.

Прошло десять лътъ. Въ монастыръ преставился игуменъ. Вся братія отправилась къ отшельнику приглашать править обителью. Напрасно отшельникъ, любя безмолвное житіе, отрекался и просилъ освободить его отъ такого бремени. Братія умоляла его именемъ Бога, и отшельникъ, возведши горъ взоры, рекъ: да будетъ воля Божія! и принялъ жезлъ управленія.

Подъ кроткимъ управленіемъ сего дивнаго, сіявшаго паче звѣзды восточной добродѣтелями и благомысліемъ мужа, процвѣтала обитель какъ кринъ райскій, и слава ея свѣтилась въ близкихъ и дальнихъ странахъ. Такъ прошло двадцать лѣть Престарѣлый игуменъ, оканчивая уже сотый годъ своего честнаго житія, почувствовалъ, что Господь призываетъ его къ себѣ въ вѣчный покой, созвалъ братій въ послѣдній разъ, поучилъ ихъ, простился со всѣми, какъ чадолюбивый отецъ съ чадами, и опочилъ.

Почтивъ слезами драгоцънные остатки старца, братія погребла его съ великою честію и учредила трапезу для нищихъ и убогихъ, и всъхъ притекшихъ на погребеніе святаго мужа.

Тогда монастырскіе рыбари изловили рыбу и принесли въ поварню. Когда разръзали сію рыбу, то обръли въ ней ключи. Немало всъ дивились и понесли ключи отцу-эконому

И сказаль тогда отець экономъ: «Вотъ уже тридесять лѣть тому, какъ нынѣ представившійся святой мужъ, игуменъ нашъ, живя въ своей тѣсной келіп, заключилъ въ подземную храмину грѣшника епитеміи ради и повелѣлъ ему ждать своего прихода. Нѣтъ на земли нашего отца и не придетъ онъ къ грѣшнику, а подобаетъ идти къ нему намъ, да узримъ, какое дѣйствіе надъ его прахомъ оказала благодать покаянія.

Братія потекла къ холму. Отконали входъ и старецъ экономъ приложиль къ замку ключи. Но увы! Ключи хотя были очевидно отъ сего самаго замка, но отъ времени и ржавчины, стали бездъйственны. «Сін ключи», сказалъ экономъ: «обрътены не для того, чтобы ими отверсти дверь; а того ради, чтобъ напомнить намъ объ окончаніи подвига». Братія обконала дверь и сняла ее. Изъ пещеры сталъ выходить отрадный для ока свъть и сладостнъйшее благоуханіе исполнило воздухъ. Любонытствующая братія склонилась ко входу и узръла:

Кающійся стояль предъ налоемь, доканчиваль великій канонь и, послѣ каждаго стиха, клаль земные поклоны. Просфора была цѣла. Красоуля воды также оставалась непочатою. Восковая свѣча догорала, и какъ только чтецъ окончиль канонь, — погасла.

Грѣшникъ остановился и возвелъ очи горе. Лицо его было юно, не отпечатлѣвалось на пемъ слѣдовъ старости и изнеможенія. Увидя солпечный свѣтъ и людей вокругъ себя, онъ, какъ бы пробужденный отъ сна, воскликнулъ: «нынѣ отпущаеши раба твоего, владыко!»

Онъ исшелъ изъ своей темницы и, сопровождаемый изумленною братіею, потекъ въ храмъ, гдт внималъ божественной литургіи и причастился святыхъ таинъ, потомъ, отступивъ, сталъ у столба, сложивъ руки крестообразно, и отошелъ отъ міра. Нетлѣнное, исполненное райскаго бла-

гоуханія твло его предали земль въ самомъ храмь господнемъ, и святая дуща его возлетьла въ горнія жилища, гдь онъ досель молитъ примиреннаго Творца о дарованіи благостыни странъ, которая пріютила и успоконла его страдальческія кости.

Пала отъ лътъ храмина и остались только слъды ея могилы—холмъ съ углубленіемъ. Тамъ протекалъ чудотворвый подвигъ очищенія кровосмъситель. Но невозможно указать, гдъ эта могила; такихъ холмовъ чрезвычайное множество.

Этотъ разсказъ, въ сходныхъ по основъ содержанія и ходу событія варіантахъ, я слышалъ въ пъсколькихъ губерніяхъ. Преданіе о кровосмъситель принадлежитъ къ самымъ древивйшимъ преданіямъ человъчества. Безъ сомнънія, исторія нашего кровосмъсителя сама по себъ, языческаго происхожденія, и уже впослъдствій приняла, подъвліяніемъ христіанства, настоящій видъ. Самая несообразность преступленія съ наказапіемъ по христіанскимъ понятіямъ, указываетъ на ся языческое пачало. Преступленіе кровосмъсителя, невольное. Церьковь христіанская, отличающая побужденія отъ дъла, не наказала бы такъ строго невольнаго гръшника. — Эта исторія существуетъ у всъхъ славянскихъ народовъ и переходить изъ устъ въ уста по цълой Руси, въ различныхъ варіантахъ.

Въ одномъ сборникъ публичной библіотеки погодинскаго книгохранилища (№ 1288) разсказано, что въ нѣ-которомъ государствъ, у короля, былъ сынъ и дочь. Братъ разжегся на сестру и «зачатъ сестра въ утробъ дѣтище и начатъ братъ ея скорбъти въ мнозъ печали». Онъ отдалъ сестру на соблюденіе старъйшинъ и заповъдалъ ему не губить дѣтища, которое должно родиться, а самъ ушелъ въ чужую землю и тамъ скоро умеръ. Сестра родила и «повелъ сдълати колодицу и вложи въ ню своего младенца и

пусти его на воду»; съ нимъ положила она пять тысячъ литръ сребра и три тысячи литръ злата, и написала на свинповой досчечкъ такія слова: «сіе отроча въ беззаконіи родися и во гръсъхъ суще зачатъ отъ брата и сестры, и аще кто его возьметъ, то сребро ему, а злато дътищу. И плакася надъ нимъ горько, пусти его на воду». Сама она послъ того возстла на королевство и жила дтвою, молясь втайнт о гръхъ своемъ. По Божію повельнію, колодица пристала къ ствнамъ монастыря. Игуменъ, увидъвъ, приказалъ служебникамъ принести ее къ себъ и открыть. Онъ увидалъ дитя мужескаго пола, увидалъ серебро и золото, и прочиталъ надпись. Игуменъ заплакалъ, соболъзнуя о томъ, что такіе грфхи творятся на свфтв. Онъ вскормиль, воспиталь ребенка, выучилъ его грамотъ: мальчикъ показывалъ большія способности. Однажды онъ играль съ детьми, жившими въ монастыръ, пришло какое-то дътище къ игумену и сказало: «Господине отче? прости: что мя убилъсынъ твой? Игуменъ же начатъ ихъ судити, и рече сыну своему гнъвомъ: про что его біеши? Въ беззаконіяхъ родился ты и во гръсъхъ зачатъ». Пріемышъ ужаснулся и началъ скорбъть и задумываться о значеніи словъ, произнесенныхъ игуменомъ; наконецъ ръшился спросить объ этомъ. Игуменъ разсказалъ ему и показалъ ему свинцовую досчечку, которая находилась съ нимъ, когда онъ приплылъ къ монастырю младенцемъ. Отрокъ просилъ отпустить его. Послъ долгихъ совътовъ остаться, игуменъ отдалъ ему досчечку и золото. Отрокъ «обръте корабль и купи его и съде въ немъ, нача торговати и обогатъ велми и многія грады повоеваль, и повельніемъ Божіимъ пріиде подъ градъ матере своея и ста подъ градомъ. Гражане же, видъвъ, яко воевода нъкій славенъ есть, и срътоша его за градомъ, и начата его молити, дабы онъ у нихъ былъ пастырь. Онъ же пріиде во градъ, они же начаша молити госпожу свою, дабы посягла за него». Госпожа вышла за него. Передъ трапезою онъ всегда имълъ обычай входить во внутренніе покои и тамъ читалъ надпись на досчечкъ, гласившей о его преступномъ рожденія. Жена спрашивала его объ этомъ, но онъ не сказалъ ей тайны. Побуждаемая женскимъ любопытствомъ, она хотела подсмотреть за нимъ и узнать, что онъ дълаетъ въ это время, но никакъ не удавалось. Однажды дъвица увидала свинцовую досчечку и когда господинъ, послъ обычнаго грустнаго размышленія надъ нею оставилъ ее, она взяла ее и принесла къ своей госпожъ и сказала: «Возьми, госпоже, цку сію: надъ тою бо дкою мужъ твой Григорій всегда плачется. Она же вземъ цку и прочетъ и паде отъ ужасти мертва и плакася горько: «азъмногогръшная! Григоріе! сынъ мой еси ты, господине; азъ бо тя родихъ отъ брата своего». Слышавше Григорій, паде мертвъ предъ нею. И отъидоста ума. Григорій нашелъ близь моря пустую палату, вошелъ въ нее и приказалъ запереть и засыпать землею, а ключи отъ замка, которымъ палата была заперта, забросить въ море. Черезъ двънадцать умеръ римскій папа и одному старому благочестивому мужу было откровеніе, что въ папы сладуетъ избрать Григорія, сокрытаго подъ землею. Отрыли палату, стали отбивать замокъ: не давался! Наконецъ рыболовы рыбу и въ ней нашли ключи, и этими ключами отперта была палата. Григорій былъ обрътенъ и избранъ папою. Тогда явилась къ нему старица и исповъдывалась во гръхахъ своихъ: то была его мать. Покаяніе очистило отъ гръха и ее, какъ невольно-преступнаго сына.

Другой варіанть сей же легенды извъстень мнѣ изъ сборника XVII въка, сообщеннаго мнъ Ө. И. Буслаевымъ. Былъ нъкто купецъ Поуливачъ. Онъ услышалъ, какъ го-луби между собою разговаривали: «будетъ у господина нашего радость: жена ему родитъ сына и нарекутъ ему имя

Андрей; и то отроче убіеть отца своего и матерь свою себъ въ жену возьметь и триста дъвицъ старицъ растлить блудомъ». Когда жена родила, отецъ велълъ сгубить младенца; но бабка не ръшилась на это и сказала матери, которая, крестивъ его, велъла проръзать ему чрево, положила на доску и пустила по морю. Доска приплыла къ жепскому монастырю близъ Купппа града. Черница вышла брать воду и нашла его. Игуменья собрала всъхъ сестеръ и сначала думала, что какая пибудь изъ нихъ согръшила, но послъ увърснія ихъ, приняла явленіе ребенка за знакъ особенной воли Божіей, велъла зашить ему чрево, вскормила козьимъ млекомъ и отдала старицъ для книжваго паученія. Но когда ему минуло пятнадцать летъ, онъ соблазниль встхъ сестеръ одну за другою и самую игуменью. Но потомъ пгуменья рашилась предъ всами сознаться и объясняла, какимъ образомъ онъ ее искусилъ: «прельстилъ мя святыми своими многими притчами прежнихъ человъкъ паденіе во гръхахъ мытарей, и гонителей, и блудниковъ, и блудницъ, и всъхъ праведныхъ отъ въка, какъ покаяніемъ и слезами и милостынею спасовалися; азъ же слышахъ такое глаголаніе его и разслабъ тъло мое и разгоръся сердце мое и умъ поколебася». За нею и всъ старицы принесли такое же признаніе, потомъ изгнали его. Юноша пришелъ въ ту страну, гдф родился, и нанялся у одного хозяина стеречь виноградъ. Хозяинъ далъ ему приказаніе стр'влять изъ лука во всякаго, кто войдеть въ садъ безъ спроса, и желая испытать, какъ исполняетъ сторожъ его приказанія, самъ вошель туда въ полночь. Сторожъ застрелиль его. То быль его отець. Онь припряталь тыло убитаго, и чрезъ изсколько времени, женился на своей госпожъ, женъ убитаго. Но по рубцу на чревъ опъ далъ знать о себъ. Мать узнала, что вышла за своего сына. Гръшникъ ходилъ къ нъсколькимъ священникамъ просить прощенія, но такъ-какъ ни одинъ не рашался простить его и взять на себя отвітственность за такой гръхъ, то онъ убивалъ ихъ; наконецъ пришелъ къ епископу, который зарылъ его въ погребъ, имъвшій три сажени въ длипу и три сажени въ ширину, а матери его прокололъ ноздри, продълъ сквозь отверзтіе замокъ, заперъ его и ключи его забросилъ въ море. Андрей въ своей темницъ долженъ былъ писать покаяніе, а мать просить милостыни. Прошло тридцать льтъ. Рыбаки вытащили изъ моря рыбу и нашли въ ней ключи. Тогда епископъ отомкнулъ замокъ, висфвий въ поздряхъ матери, и постригъ ее въ иноческій чинъ, потомъ приказалъ отрыть погребъ, засыпанный землею. Андрей дописываль десятую птснь великаго капопа, который поется на повечеріи въ первые четыре дни и на заутрени въ четвергъ, на пятой недаль, великой четыредесятницы. Когда епископъ умеръ, Апрей сталъ его преемникомъ и отличался подвигами святости.

Ничто такъ не показываетъ языческаго происхожденія этой легенды, какъ разговоръ голубей, которому вѣритъ отецъ, какъ голосу судьбы. Это остатокъ птицеволхвованія, бывшаго существеннымъ догматомъ всѣхъ минологій, и въ томъ числѣ славянской.

Тотъ же мифъ о кровосмъсителъ приплелся къ повъсти объ Іудъ-предателъ, приписываемой св. Іерониму, былъ—разсказываетъ эта повъсть — пъкій мужъ въ Іерусалимъ, по имени Рувимъ; другое у него было имя — Симонъ. Онъ про-исходилъ отъ колъна Данова — не даромъ пишется въ кни-ги бытія: «да будетъ Данъ змія па распутів». Это, значитъ, объясняется въ повъсти, что изъ колъна Данова родится въ свое время антпхристъ. У Рувима была жена, по имени Циборія. Она зачала сына и увидъла во снъ такой страшный сонъ, что отъ ужаса пробудившися, говорила мужу: я видъла во снъ, будто я родила сына который сдълается

виною погибели всему роду нашему. Пустяки ты говоришь — и слушать тебя не стоитъ! Такъ сказалъ ей мужъ. Нътъ -- возразила Цибарія -- я рожу сына; не лукавый духъ устрашилъ меня мечтою: то было истинное откровение. Дъй. ствительно Циборія сделалась беременна и въ свое время родила сына. Родителей взяло раздумье: убить дитя ужасно; не пустое дело, однако, и воспитывать губителя своего рода — они положили ребенка въ ковчежецъ, вмъстъ съ хартіей на которой означили, что имя сыну Іуда, и пустилу по морю. Волны принесли ковчежецъ къ острову Искаръ. Тамъ царствовалъ царь. У него не было дътей. Пошла царица прогуляться по морскому берегу и видитъ подлъ берега качается на волнахъ ковчежецъ. Царица приказала его взять и отворить: тамъ нашла она красиваго младенца, царица вздохнула и сказала горе мнв неплодной. Какъ бы я хотъла, чтобъ у меня было такое точно дитя: тогда бы и царство мое не осталось безъ наследія. Она приказала ребенка кормить, а о себъ разгласила, что она беременна а когда пришло время, когда могли повърить что она родила, то показала за новорожденнаго то дитя, которое нашла въ ковчежцъ. Царь, мужъ ея не подозръвалъ обмана и очень радовался, воображая что въ самомъ дълъ у него родился сынъ и весь народъ радовался съ нимъ вмъстъ. Младенца стали воспитывать по царскому чину. Но чрезъ нъсколько времени царица въ самомъ дълъ стала беременна и въ свое время родила сына. Когда оба мальчика подросли и стали играть между собою; Іуда обижалъ и колотилъ царскаго сына, а тотъ отъ него часто плакалъ. За это царица много разъ била Іуду; она знала, что онъ ей не сынъ и любила настоящаго больше пріемыша. Спустя нъкоторое время и всъмъ стало извъстно, что Іуда не парскій сынъ и найденъ на морскомъ берегу въ ковчезцъ. Ему стало стыдно. Въ досадъ онъ убилъ своего мнимаго брата и ожидая себъ отъ этого бъды ушелъ и пришель въ Герусалимъ, замешавшись въ толиу техъ которые несли туда дань. Тамъ онъ вступиль въ число слугъ Пилата, который въ то время былъ јерусалимскимъ игемономъ; Іуда понравился Пилату; последній взяль его къ себъ во дворъ, а чрезъ нъсколько времени такъ полюбилъ, что сдълалъ его старъйшиною и строителемъ надъ всемъ своимъ домомъ и все слуги отъ мала до велика слушались Іуды. Однажды Пилать изъ дому своего смотрелъ на садъ, который находился у него предъ глазами не далеко отъ его дома и увидълъ въ немъ красивыя яблоки Пилатъ сказалъ Іудъ: мнъ хочется повсть яблокъ изъ этого сада; если не повмъ, то умру. Іуда побъжалъ въ садъ и сталъ рвать яблоки. Садъ этотъ принадлежалъ рувиму, отцу Іудину. Хозяинъ увидълъ, что кто-то чужой забрался къ нему въ садъ и рветъ яблоки, бросился на него и сталъ бранить, Іуда отвъчалъ ему также бранью, а потомъ они стали между собою драться; тогда въдракъ Іуда схватилъ камень и пустилъ Рувиму въшею. Рувимъ испустилъ духъ. Іуда не подозръвалъ, что убилъ своего отца, нарвалъ яблокъ и пришелъ къ Пилату.

Спустя нѣсколько времени Пилатъ отдалъ вдову Рувима Циборію за возлюбленнаго слугу своего Іуду и съ нею передалъ ему все имѣніе умершаго Рувима. Но однажды Циборія, будучи уже женою Іуды, стала грустить. Мужъ ее Іуда сталъ допрашивать ее, что это значитъ. Я несчастнѣйшая изо всѣхъ женщинъ—сказала Циборія—я бросила сына своего въ море, нашла неизвѣстно отъ чего скороностижно умершимъ мужа, а Пилатъ приложилъ мнѣ слезы къ слезамъ, насильно отдавъ за тебя замужъ.

Какъ услышалъ Іуда про дътище брошенное въ море, разсказалъ, что съ нимъ происходило, и оказалось тогда, что Іуда убилъ отца своего, а мать свою себъ въ жену взялъ.

Тогда по совъту матери своей Циборіи раскаянія ради Іуда отправился ко Господу нашему Іисусу Христу, который въ то время училъ народъ и исцълялъ недужныхъ въ Тудев. Туда сподобился просить прощенія по недов'вдомымъ божественнымъ судьбамъ. Господь такъ его возлюбилъ, что принялъ въ число апостоловъ И поручилъ попечение о твлесныхъ потребахъ. Какъ потомъ Іуда предателемъ, извъстно изъ евангельскаго савлался повъствованія и повъсть инчего не прибавляеть къ этому, что тамъ содержится.

Обломки этой исторіи сохраняются и въ народныхъ пъсияхъ. Такъ въ Сербіи существуютъ двѣ пѣсни о Находѣ — Семеунѣ, помѣщенныя въ изданіи Вука Стефановича. Онѣ разсказываютъ это произшествіе въ пѣкоторыхъ чертахъ различно одна отъ другой; но вообще сходны въ главномъ основаніи. Мы приведемъ обѣ эти пѣсни въ переводѣ:

Рано вышелъ старецъ Калугеръ на Дунай къ студеной водь, чтобъ набрать дунайской воды, и умыться, и Богу номолиться; и встратиль старца случай: нашель онь оловянный сундукъ; выбросила его вода подъ берегъ. Онъ подумаль, что въ немъ сокровища и отнесъ въ монастырь. Когда же отворили оловянный сундукъ, не нашли въ немъ сокровища, а нашли въ немъ одно дитя мужескаго пола, мужескаго пола дитя дней семи. Вынулъ опъ дитя изъ сундука, окрестилъ его въ своемъ монастырв и нарекъ ему прекрасное имя: Находъ-Симеунъ. Не отдалъ онъ дитя кормилицъ, а воскормилъ его въ своемъ монастыръ, воскормиль медомъ и сахаромъ. Когда псполнился дитяти годъ, оно было таково, какимъ бы другое было трехъ лътъ; а когда исполнилось ему три года, оно было таково, какимъ бы другое было семи лътъ; когда же исполнилось ему семь лать, оно было таково, какимъ бы другое было двънадцати лътъ; а когда исполнилось ему двънадцать лътъ, оно было таково, какимъ бы другое было двадцати лътъ. Удивительно выучился Симеунъ книжному знанію: не боится онъ никакого дьяка, ни даже своего старца игумена. Однажды утромъ въ святое воскресенье сощлись монастырскіе дьяки и завели разныя игры, прыгали, камни метали. Находъ-Симеунъ дальше всъхъ прыгнулъ, дальше встхъ камень кинулъ. Разсердились монастырскіе дьяки и говорятъ Находу-Симеуну: Симеунъ! дрянный найденышъ! Нътъ у тебя ин рода, ни племени, самъ ты не знаещь, какого ты рода: тебя нашъ старецъ игуменъ нашелъ въ сундукъ на берегу воды. Досадно стало Находъ-Симеуну. Идеже Сеня въ свою келью, беретъ честное евангеліе, читаетъ Сеня и слезы проливаетъ. Приходитъ къ нему отецъ игуменъ и спрашиваетъ Находъ-Симеуна: что съ тобою Симеунъ? зачъмъ роняещь изъ очей слезы? какой тебъ недостатокъ въ моемъ монастыръ? Говоритъ ему Находъ-Симеупъ: господинъ отецъ игуменъ! укоряютъ меня монастырскіе дьяки темъ, что я не знаю самъ, какого я рода, что ты нашелъ меня на берегу. Послушай отецъ игуменъ! Ради истиннаго Бога, дай мит своего коня: потду я въ бълый светь искать, какого я рода, простаго или какого нибудь рода господскаго: а не то я брошусь въ тихій Дунай! Жаль стало старцу нгумену. Онъ одълъ Сеню какъ своего сына, изготовилъ ему красивую одежду, далъ ему тысячу дукатовъ и своего бълаго коня изъ своей конюшни. Поъхалъ Сеня по бълу свъту. Ходилъ Сеня девять лътъ, ищеть Сеня рода племени, но какъ ему найти его, когда некого спросить? Когда насталъ десятый годъ, пришло на умъ Находъ-Симеуну идти назадъ въ свой монастырь. Онъ оборотилъ своего бълаго коня. Однажды утромъ вхалъ онъ подъ белымъ градомъ Будимомъ; выросъ Находъ-Симеунъ, и сталъ краще всякой дъвицы. Красиво гарцуетъ на своемъ бъломъ конъ, играетъ конемъ по полю буинскому и напъваетъ своимь бълымъ горломъ. Увидъла его будимская королева и кричитъ статной рабыни; иди скоръе, статная рабыня, ухвати подъ молодцемъ коня и скажи ему: королева зоветъ тебя, хочетъ тебъ что-то сказать. Живо пошла статная рабыня, ухватила подъ Сенею сказала Симеуну: молодецъ! зоветъ тебя королева; хочетъ тебъ что-то сказать. Тогда онъ поворотиль своего бълаго коня въ дворъ къ бълому замку: когда пошелъ къ госпожъ королевъ, снялъ свою капу, поклонился до земли и сказалъ, помагай Богъ, королева! Королева принимаетъ отъ него привътъ, сажаетъ его за готовую совру (\*); понесли вино и водку и всякія хорошія лакомствасидить Сеня, пьетъ красное вино, и не можетъ наглядъться королева на Находъ-Симеуна. Когда же сошла на землю ночь темная, говоритъ королева Симеуну: скидай одежду невъломый молодецъ! Достоинъ ты провести ночь съ королевой и цъловать будимскую королеву. Симеуна одольло вино, онъ скинулъ одежду и возлегъ на ложе съ коро левой, и цаловалъ въ лицо королеву. Когда же утромъ разсвъло, Симеунъ протрезвился и увиделъ, что учинилъ. Очень досадно стало Симеуну; вскочиль онь на легкія ноги, одълся и пошелъ къ своему бълому коню. Королева подчиваетъ его и кофеемъ съ сахаромъ, и водкою, но Симеунъ не хочетъ ничего, съдлаетъ бълаго коня и ъдетъ по будимскому полю. Тутъ вспомнилъ Симеунъ, что осталось честное евангеліе у королевы въ бъломъ замкъ. Воротилъ Сеня буйнаго бълаго коня, поставилъ во дворъ коня, а самъ пошелъ въ бълый замокъ. Анъ сидитъ госпожа королева, сидитъ, молодушка, на крыльцв и читаетъ честное евангеліе и роняпо бълому лицу. Говоритъ Сеня етъ слезы госпожъ

<sup>(\*)</sup> Столъ съ коротенькими ножками, на которомъ у сербовъ подаютъ кушанье сидящимъ, по восточному обычаю на землъ.

королевъ: Дай, королева, честное евангеліе. Отвъчаетъ ему госпожа королева: Симеунъ несчастный! Въ злой часъ нашель ты свой родъ: на горе ты дошель до Будима и ночеваль съ госпожею королевою и цаловаль ее въ лецо. Ты пъловалъ такъ свою мать. Какъ услышалъ это Находъ-Симеунъ, пролиль слезы по бълому лицу, потомъ взялъ честное евангеліе и поцаловаль королеву въ руку. Идетъ Симеунъ къ своему коню бълому, садится на него и отъзжаетъ къ монастырю. Какъ увидълъ его отецъ игуменъ и узналъ коня изъ своей конюшни, что на немъ Находъ-Симеунъ сидитъ, и пошелъ къ нему на встръчу. Семеунъ скочилъ съ бълаго коня, поклонился до черной земли, поцаловаль отца въ платье и въ руку. Говорить ему отецъ игуменъ: гдт ты былъ такъ долго, Находъ-Симеунъ? Отвъчаетъ ему Находъ-Симеунъ: не спрашивай, отецъ игуменъ: въ злой часъ я нашелъ родъ и на горе дошелъ до Будима. Все ему разсказалъ Сеня. Какъ услышалъ это отецъ игуменъ, взялъ Сеню за бълую руку и отворилъ проклятую темницу, гдф была вода по колфна, а въ водф змфи и ящерицы, бросилъ Семеуна въ темницу и затворилъ проклятую темницу и забросилъ ключи въ тихій Дунай, и тихо сказалъ старецъ; когда выйдутъ ключи изъ Дуная, Симеуну тогда простится. Такъ прошло девять летъ. Когда же насталъ десятый годъ, рыбари поимали рыбу и въ рыбъ нашли ключи, и показали старцу игумену. Тогда пришелъ на намять игумену Сеня. Онъ взялъ ключи отъ темницы и отворилъ проклятую темницу; не было въ темницъ воды, не было ни змъй, ни ящерицъ, солнце свътило въ темницъ, сидитъ Сеня за злаченымъ столомъ, а въ рукахъ держиттъ честное евангеліе.

Вторая пъсня въ нъкоторыхъ чертахъ еще ближе къ нашему разсказу.

Воспитывалъ царь въ Янъ дъвицу, не за тъмъ, чтобъ

другимъ отдать, а за тъмъ, чтобъ за себя взять. Царь хочетъ, а дъвица не хочетъ. Просятъ у него ее лалы и визири, но царь не даетъ, и силою беретъ за себя дъвицу. Послъ этого прошло пемного времени, не много - времени три года: обрвлось у нихъ мужескаго пола дитя; но мать не хочеть его кормить, а свиваеть ему бумагу и рубашку, н заливаеть его въ тяжкое олово и бросаетъ въ синее море. «Снеси, море, съ земли неправду, такой же воспитатель, какъ родитель!» Поднялся патріархъ Сава, поднялся онъ ловъ ловить, ловилъ опъ лътній день до полудня и пичего не поймаль; а когда возвращался къ двору, то - Богъ ему далъ и судьба принесла — нашелъ онъ оловянный сундукъ прибила его вода къ берегу; въ сундукъ дитя мужескаго нола, не смъется, не даетъ ручекъ, не крещеное, не молитвенное. Взялъ Сава дитя мужескаго пола, отнесъ его въ перкву вилендарскую, окрестиль дитя мужеского пола, прекрасное имя нарекли ему, прекрасное имя: Находъ-Симеупъ. Когда дитя доросло до коня и свътлаго оружія, и выучилось хорошо грамоть, тогда сказаль ему патріархъ Сава: Чадо мое, Находъ-Симеунъ! Я тебя, чадо, воспиталъ, но не я тебя самъ родилъ; нашелъ я тебя на морскомъ берегу. Возьми, сыне, бумаги и рубашки, иди отъ города до города, ищи своего родителя! Взялъ Сеня бумаги и рубашки и пошелъ отъ города до города и дошелъ до Яна города. А въ Янъ городъ преставился царь, преставился и схоропили его; осталась госпожа царица одна-себъ въ бъломъ дворъ. Сватаютъ ее лалы и визири, просять ее, а царица не хочеть, и говорить госпожа царица: Пусть выберется шесть десять молодцевь самых вкрасивых в и самых высокихъ ростомъ, а я стану на бълой стънъ и брошу золотое яблоко: кто подхватить золотое яблоко, тому и буду върною подругой! Выбралось шесть десять молодцовъ самыхъ краспвъйшихъ и самыхъ высокихъ ростомъ, и стали

въ градв подъ ствною, а царица стала на ствив и бросила волотое яблоко, и схватилъ яблоко Находъ-Спмеунъ, и обвънчался съ госпожею царицею. Какъ прошло немного времени, пемного времени — три недъли, поднялся Находъ-Симеунъ скорый ловъ ловить; осталась одна госпожа царица въ обломъ дворф; когда царица постель перетряхивала, нашла она бумаги и рубашки и сказала: Милосердый Боже! во всемъ Тебъ слава! Я тяжело согръшила предъ Богомъ! Когдаже же солнце было на закатъ, Сеня возвращался съ скораго лова, вышла къ нему госпожа царица, роняетъ слезы по господскому лицу. Чадо мое, Находъ Симеунъ, ты сограниль предъ Богомъ! ты смъсился съ своей матерыо по незнанію, мое дорогое чадо! Какъ услышаль это Находъ-Симеунъ, пролилъ слезы по господскому лицу: потомъ идетъ къ вилендарской церкви, припалъ Савъ на грудь, одетую въ шелкъ, и сталъ сплыныя слезы проливать. О мой отецъ, натріархъ Сава! Скажу тебъ два-три слова: я сограшиль тяжело предъ Богомъ; я смасился съ моей матерью по незнанію, родитель Сава! Можешь ли мив отпустить за то? Говоритъ патріархъ Сава: чадо мое, Находъ-Симеунъ! Не могу я отпустить тебъ за это; не бездълица своя родная мать! Только такъ могу я тебя отпустить: созижду каменную башню и заброшу тебя туда, а ключи кину въ море. Когда изъ моря ключи достану, тогда и гръхъ твой будеть прощенъ. Создалъ патріархъ Сава каменную башню, бросилъ Сеню въ каменную башню, а ключи въ синее море. Прошло времени тридцать лътъ; плавали но морю рыбаки и поймали рыбу въ морт златоперую, поклонились ею патріарху Савъ. Когда Сава рыбу разръзалъ, то нашелъ въ рыбъ ключи, а Сава уже было и забылъ объ нихъ. Какъ увидълъ, то и вспомнилъ. Горе миъ предъ Богомъ вышнимъ! Я и забылъ Сеню; воть ключи отъ моего Сени! Отворилъ онъ двери темницы, а ужь Сеня преставился, преставился и освятился. Тогда данъ былъ гласъ на четыре страны, совокупились многіе священники, читали три дня и три ночи, и держали великое бдініе, и читали великія молитвы; молили святаго, куда онъ желаетъ? Отошель онъ къ Вилендару въ церковь. Тамъ святой и почиваеть въ красной вилендарской церкви.

Есть одна малорссійская пѣсня о кровосмѣсителѣ, очень распространенная въ разныхъваріантахъ. Въ однихъ описывается два кровосмѣшеннія разомъ: браки двухъ братьевъ, одного съ матерью, другаго съ сестрою. Въ другихъ только одно. Мы приведемъ эту пѣсню въ переводѣ по варіанту послѣдняго рода.

Надъ глубокимъ моремъ стоялъ высокій теремъ. Изъподъ этого терема вышла молодая вдова съ сыномъ. Она обвила сына чернымъ шелкомъ, повила китайкою, положила на корабль, пустила въ тихій Дунай и просила Дуная:

Ахъ ты тихій Дунай! Прими моего сыночка, а ты, новый корабль, колыхай его! А ты, быстрая вода, пригляди его какъ сестра, а ты, желтый песокъ, накорми его! А вы, лѣса не шумите, моего сына не будите.

Черезъ двадцать лѣтъ вышла вдова также на Дунай и стала набирать воду. Вдругъ къ ней присталъ корабль, а въ кораблѣ сидитъ донецъ-молодецъ. Здравствуй, вдова. Любишь ли ты донца? Пойдешь ли ты за донца? Люблю я донца, нойду за донца! И повѣнчались они, и сидятъ за сто-ломъ, пьютъ медъ-вино. Говоритъ донецъ: Ахъ ты, вдова, глупая твоя голова! ты сама меня родила и пустила на Дунай. Какой же теперь свѣтъ насталъ, что сынъ женился на матери? Ступай, матерь утопись, я пойду въ темный лѣсъ; пусть меня съъдятъ звъри!

#### O SHAYEHIN

# ВЕЛИКАГО НОВГОРОДА.



## О ЗНАЧЕНІЙ ВЕЛИКАГО НОВГОРОДА

### ВЪРУССКОЙ ИСТОРІИ

(публично читано въ Новгородъ 30 апр. 1861).

Русская исторія представляєть двѣ половины, несходныя между собою по духу и содержанію. Каждая изънихъ изображаетъ свою особую Русь, отличную отъ другой по политическому и общественному строю. Первая была Русь удъльно-въчевая, вторая - Русь единодержавная. Невозможно между ними провести строгой раздълительной грани, какъ и вообще во всякой исторіи, разделяя ее на періоды, если руководствоваться не внашними только событіями, а теми видоизмененіями, которыя совершаются въ жизни народовъ и опредвляютъ на будущіе въка иной, кромъ прежняго, путь ея теченію. Только приблизительно можно указать на эпоху Іоанна III, какъ на самое важное въ этомъ отношеніи время въ русской исторіи, потому что съ-этихъпоръ государственное централизующее начало дълается господствующимъ. Такимъ-образомъ, русская исторія, разсматриваемая не по визшнимъ признакамъ политическихъ событій, а по развитію внутренней народной жизни, пред-

Ист. Моногр. Ч. 1.

ставляетъ два уклада: удъльно-въчевой и единодержавный.

Между этими двумя укладами русской жизни есть различіе.

Въ фазисахъ народной жизни, являющихся совокупностью главных вея стремленій, следует отличать идеаль, какой имълъ народъ для своего политическаго и общественнаго строя, и образъ дъйствительный, въ какомъ этотъ идеалъ осуществлялся только до извъстной степени, по несовмъстимости его и съвременными обстоятельствами, и съ собственнымъ недостаткомъ въ народъ, ясность сознанія самаго идеала и средствъ къ его достиженію. При этомъ мы никакъ не должны допускать себв въ воображеніи идеала выше того, какой действительно имель народъ по степени своихъ понятій; иначе мы впадемъ въ ложный идеализмъ, придадимъ собственныя умозрънія и мечтанія народу, который вовсе не такъ смотриль на вещи, какъ мы. Но, съ другой стороны, если мы отвергнемъвсякое идеальное значение въ томъ видъ, въ какомъ оно должно было рисоваться въ тогдашнихъ умахъ народа, и ограничимся однимъ міромъ явленій, не возводя ихъ до сообразнаго принципа, то разсвемся въ безсвязной кучв событій, неимъющихъ ии цъли, ни причины.

Идеаломъ удъльно-въчевой жизни была самостоятельность земель русскаго міра, такъ чтобъ каждая составляла свое цълое въ проявленіи своей мъстной жизни, и всъ вмъстъ были бы соединены одною и общею для всъхъ связью.

Всѣ тогдашнія учрежденія были способами къ осуществленію этого идеала политической жизни, а не главною цѣлію. Такимъ-образомъ, напримѣръ, призваніе княжескаго рода для водворенія порядка было не цѣлію, но способомъ, средствомъ для главной цѣли, состоявшей

именно въ удержаніи связи и единства земель между собою, дабы отвратить усобицы и безпорядки.

Идеалъ единодержавнаго уклада былъ совершенно иной. Здъсь свобода частей приносится въ жертву другой идеъединаго государства; здъсь нътъ ръчи и быть не можетъ даже о связи и соединеніи частей, потому что самыя части поглощаются, уничтожаются. Цель перваго въ самомъ народъ, цъль втораго внъ народа; и потому-то реформа Петра была не насильственнымъ, какъ думаютъ, переломомъ прежняго, а естественнымъ дохожденіемъ единодержавія до дальнъйшей степени своего развитія, когда власть и весь кругъ, чрезъ который последняя совершаеть свою дъятельность и вліяніе на массу народа, становится за предвлами жизии этой массы, двлается чвмъ-то обособленнымъ, дъйствующимъ извиъ, и потому кръпко содержащимъ и соблюдающимъ уравнение народа предъ собою. Ощутительный, сильный и полный неизбъжныхъ измъненій повороть въ политической и общественной жизни русскаго народа у насъ является въ эпохѣ татарскаго завое-До-сихъ-поръ, на основанін историческихъ данпыхъ всехъ вековъ, кажется, почти можно признать за правило, что единодержавіе возникаетъ или чрезъ покореніе одного народа другимъ и всладствіе того чрезъ смашепіе въ большей или меньшей степени побъдителей съ побъжденными, или же необходимостью въ самомъ народъ отбоя чужеземныхъ враговъ. Такъ и случилось въ Россіи. Татары покорили Русь. Составлявшія ея земли нашли свою связь во витшией силт, равномърно тяготтвиней надъ ними. Побъдители, ханы Золотой Орды, сталп верховными повелителями всего русскаго міра, полноправными хозяевамивладъльцами всей Русской земли и населяющихъ ее людей. Хапъ, въ значенін такого хозянна-владъльца, могъ, кому хотълъ, поручить вмъсто себя надзоръ за нею, собираніе своихъ доходовъ, управление ею, словомъ все, что, по невозможности делать самому, должны были делать его до-Это новое начало необходимой передачи въренныя лица. ханской верховной воли возложено было на князей двумя способами: на князей городовъ и волостей, князей удъльныхъ въ-отношеніи той земли или части земли, которая находилась въ его управленіи, и на князя великаго по отпошенію къ целой Россіи, какъ на главу всехъ князей подручныхъ. Отсюда вышло слёдующее: князья удёльные были, по прежнему принципу, не владъльцами, а правителями земель и городовъ, составлявшихъ, независимо отъ личности и права князей, собственныя цълыя, существующія сами по себь; — теперь князья становились дъйствительно ихъ собственниками, или, скорве, помъщиками, пбо получали ихъ отъ хановъ въ отчину; а князь великій, сделавшійся довереннымъ лицомъ отъ хана въ отношеніи его власти надъ цълымъ русскимъ міромъ, получалъ чрезъ то болъе и болъе значенія и силы, и дошель, наконець, къ тому, что сделался собственникомъ - владельцемъ всего русскаго міра, ниспровергъ власть частныхъ владфльцовъ, соединилъ всъ зависимыя прежде отъ одного хана власти въодну. Съ усиленіемъ власти великаго князя, рядомъ шло дъло освобожденія отъ чужеземнаго ига. Оно соверпилось посредствомъ той же власти великихъ князей. мость соединенія русскаго міра воедино для великаго дізла самоосвобожденія также способствовала возвышенію великокняжеского достоинства и вмѣстѣ съ нимъ паденію отдъльной жизни земель, стеченію частей въ одно цълов и единодержавному порядку. Народъ созналъ, что ни въча, ни удъльные князья не спасутъ его отъ хищинчества сосъда, что ему нужна единая кръпкая власть, которая бы двинула разомъ вст его силы и устремила ихъ на общее дъло. Разумъется, это совершилось не вдругъ: борьба длилась три въка, и послъдки ея отзывались и послъ, такъкакъ и пачала удъльно-въчеваго уклада не умирали въ народъ до позднъйшихъ временъ.

Удъльно-въчевой укладъ не дошель до своего полнаго развитія, не осуществилъ своего идеала; мы не видимъ стройной, сознательной, опредъленной федераціи земель, не видимъ, чтобы каждая часть развила въ себъ самобытные элементы жизни; не видимъ также и твердыхъ связей, соединяющихъ между собою земли. Намъ являются одии зачатки, которые не успъли еще образоваться и были, такъ-сказать, задавлены тяжестію противныхъ началь: то были побъги, неуспъвшіе дорости до зрълаго состоянія — ихъ юношеское существо сломлено противною бурею. Что-то хотъло выйти и не вышло; что-то готовилось и не додълалось! Земли обозначались по оттънкамъ народностей и не опредълились въ своихъ несомивнныхъ предълахъ. Внутри княжеская власть не представляется отдъленною, по своему объему и значенію, отъ власти народной, отъ въча; и одна заходила въ область другой: мы не можемъ разъяснить вполнт ни взаимныхъ отношеній городовъ между собою, ни городовъ къ волостямъ, ни способовъ, какъ образовались сословныя раздъленія народа, и какъ между собою сталкивались и нереплетались. Все здъсь темно, все основано на догадкахъ; конечне, этому причиною и самое состояніе общества, то переходное состояніе, которое всегда имфетъ въ себъ что-то хаотическое, подобно тому, что представляетъ всякая постройка во время работъ: только по окончаніи работъ принимаетъ она опредъленный видъ; но, пътъ сомпънія, что нашему непониманію своей старины въ этомъ отношенів помогаетъ и недостаточность источниковъ. Они часто безотвътны на такіе вопросы, которыхъ разръшеніе для насъ-дъло первой важности, хотя словоохотливы и щедры на то, что можетъ интересовать историка только тогда, когда въ занятіяхъ своихъ онъ не имфетъ другой цфлил кром' того, чтобъ любоваться ихъ процессомъ. Какъ бы то ни было, удельно-вечевой міръ для насъ неясенъ; а, между-тъмъ изучение его можетъ не только интересовать праздное любопытство, но составляетъ насущную потребность разумнаго знанія нашей исторіи и важивйшую подмогу для уразумънія нашего настоящаго и, скажу болье, для нашихъ практическихъ цълей и въ настоящемъ и будущемъ. Нужно ли доказывать, что здраво е и ясное узнаніе своего народа есть дало первой важности въ настоящее время? Едва ли кто въ этомъ сомнъвается. Излишие намъ было бы также доказывать, что народа невозможно узнать, не зная его прошедшей жизни; того, что составляетъ современную жизнь народа, нельзя считать недавнимъ. Не въ пятьдесятъ, не въ сто лѣтъ накопилось то, изъ чего образовался пародный характеръ; понятія парода формировались долго; быть его установлялся многими въками; во встхъ явленіяхъ народной жизни отпечатлълось много протекшихъ переворотовъ, легло много пережитыхъ Тотъ образъ, въ какомъ народъ является теперіодовъ. перь, слагался постепенно, и чтобъ проследить его исторію, необходимо обращаться къ такой древности, отъ которой только по наружности осталось, какъ нъкоторы е себѣ воображаютъ, слишкомъ мало наглядныхъ слъдовъ, вещественныхъ памятниковъ, тогда-какъ на самомъ делъ эти следы сохранились тамъ, где они живее и вседейственные — въ современныхъ обычіяхъ и понятіяхъ. Эпохи, когда самодъятельность народа выказывалась полнъе и многостороннъе, ръзче отпечатлъваются на жизни его въ послъдующие въка: въ эти-то эпохи обыкновенно и формируются элементы народнаго характера; тогда народъ и проявляеть свои силы, которыя при иныхъ обстоятельствахъ остаются какъ-бы спящими. Какъ ни кажутся отдаленными отъ насъ въка удъльно-въчеваго уклада, но многое въ характеръ нашего народа сложилось еще въ тъ поры; все это пересоставилось и видоизмънилось при дальнийшемъ развитіи, но самыхъ началъ слидуетъ искать въ предъидущемъ. И притомъ же то, что было нъкогда иначе, чемъ после, составляло въ свое время также достояніе народа: оно важно для того, чтобъ уразумьть, какъ народное существо способно проявить себя на томъ или другомъ пути съ такими или иными условіями. Наша прошедшая историческая народная жизнь явилась въ борьбъ двухъ началъ — удъльно-въчеваго и единодержавнаго, и составляющее характеръ того и другаго, вошло въплоть и кровь народа: очевидна важность изученія удёльно-вёчеваго періода, на который еще не такъ давно если не смотръли съ полнымъ презръніемъ, то не искали въ немъ ничего для современности и не предполагали увидъть въ немъ ничего, кромъ безсмысленныхъ княжескихъ дракъ которыхъ причины указывали намъ единственно въ кругъ родовыхъ отношеній княжескихъ фамилій.

Яснѣе и полиѣе характеръ удѣльно-вѣчеваго уклада не выразился нигдѣ, какъ въ Новгородѣ. Этому причиною, вопервыхъ, болѣе вссго относительное богатство источниковъ объ этой русской землѣ въ сравненіи съ источниками о другихъ нашихъ земляхъ, и вовторыхъ—самое положеніе Новгорода въ совокупности географическихъ и историческихъ явленій, давшее ему нѣсколько особый характеръ. О первой причинѣ я не стану распространяться; достаточно указать на циклъ новгородскихъ и псковскихъ лѣтописей, обнимающій исторію сѣверныхъ городовъ съ незанамятныхъ временъ до падепія ихъ мѣстной независимости; тогда какъ свѣдѣнія, передаваемыя лѣтописцами земель Смоленской и Бѣлорусской, ограничиваются отрывочными и

очень-скудными извъстіями. Гораздо важите разсмотръть, какъ Новгородъ получилъ въ ряду русских в земель свои Здъсь первое мъсто заотличія и въ чемъ они состояли. нимаетъ его народность. Остатки новгородскаго наръчія, безъ сомнънія, въ настоящее время сильно уже измъненнаго, безпрестанно теряющаго свои особенности и подходящаго подъ уровень общаго языка, указываютъ, что въ этой земль было свое отличное нарыче, близкое къ южнорусскому. Близость эта и теперь еще поразительна для уроженца южной Руси: когда въ первый разъ я услышалъ новгородское наржчіе, я принялъ говорившаго имъ за малороссіянина, какъ-будто силившагося говорить по велико-По аналогіи можно заключить, что въ древности новгородское наръчіе имъло гораздо болье чертъ, подобныхъ малорусскому и отличавшихъ его отъ паръчій сосъднихъ земель. (\*)

Существуетъ, записанное въ хронографѣ, полубаснословное преданіе о приходѣ съ юга поселенцевъ на сѣверъ, гдѣ обиталъ прежде другой народъ, причисляемый къ бѣлоруссамъ. Пришельцы измѣнили названіе рѣки, на которой поселились: прежде она называлась Мутиою, пришельцы назвали ее Волжовъ. Преданіе это сохранилось и досихъпоръ въ пародѣ; между-прочимъ, оно заставляетъ предполагать, что новгородцы были южнаго происхожденія, но пришедши на сѣверъ, нашли тамъ уже славянскихъ поселенцевъ, надъ которыми ихъ народность осталась первенствующею. И этимъ, можетъ-бытъ, надобно объяснить

<sup>(\*)</sup> Названіе мъстности указывають и на существованіе въ древности такихъ словъ которыя теперь вышли изъ употребленія въ Новгородской земль, но находятся въ южнорусскомъ наръчіи. Я укажу, напримъръ, на мъстность Ковалево, близъ Новгорода. Въроятно, существовало въ древности слово коваль, означавшее кузнеца, какъ и теперь въ Малороссіи оно имъетъ тоже значеніе. Можно указать также на слово паробокъ, теперь уже забытое и оставшееся на югъ.

между другими признаками нравственную связь Новгорода съ отдаленнымъ Кіевомъ, которая такъ рельефно выдается въ исторіи до-татарской. Несомньино, что съ наржчіемъ новгородцы сохраняли и черты нравовъ и быта, приближавшін ихъ къ южноруссамъ и отличавшія отъ ближайшихъ сосъдей. Очень естественно, что оторванная, такимъ-образомъ. народная горсть посреди другихъ родственныхъ, но отличныхъ народностей и чуждыхъ племенъ, сознавала себя живъе и яснъе. Этотъ народъ глубокой древности, именно въ IX въкъ, игралъ какую-то первенствующую роль въ союзъ съверныхъ народовъ, образовавшемся противъ чужеземнаго ига норманновъ. Покоренные этими завоевателями, бълоруссы — кривичи, словене — новгородцы или ильменскіе словене и славянскіе колописты земель Ростовской. Бълозерской и Изборской, живше между народами чудскаго илемени и оттого означенные въ латописи нашей неславянскими именами мери, чуди и веси, — должны были соединенными сплами отбивать враговъ, а потомъ, чтобъ сохранить разъ вынужденную, необходимую связь, устроили институцію, послужившую началомъ государственной жизви русскаго міра—я говорю о призваніи князей. Все темно въ этомъ отдаленномъ отъ насъ событіп. Но изъ нъкоторыхъ чертъ латописнаго повъствованія видно, что его признавали въ широкомъ размфрф, что участіе въ призывт князей разделяли съ теми, которые означены въ летописи. еще и другіе, которые тамъ не означены; по-крайней-мфрф. важно то обстоятельство, что Олегъ является съ малолетнимъ Игоремъ въ Кіевъ, какъ имъющій право, показываетъ Аскольду и Диру малолетняго князя и убиваетъ ихъза то. что они, не будучи князьями, управляли Кіевомъ на княжескомъ правъ. Обстоятельство это показываетъ, какъ-будто, что Аскольдъ и Диръ обманули кіевлянъ, что послъдніе ждали кого-то другаго-не ихъ; и кіевляне покорились

добровольно Олегу, какъ-бы сознавая его право. Слъдовательно, кіевляне тёмъ самымъ изображаются участниками въ призваніи варяжскихъкнязей. Какъ бы то ни было, здъсь значение Новгорода чрезвычайно важно: этому пункту русскаго міра суждено было стать первоначальною точкою, откуда разошлись линіи, по которымъ сталъ созидаться новый порядокъ. И потому вполнъ законно принадлежитъ Новгороду честь, которую воздаютъ ему въ наше время избирая его мъстомъ для памятника тысячельтію русской государственной жизни. Очевидно, что сердцемъ возникавшей варяго-русской державы былъ онъ: въ немъ происходило первое совъщаніе объ единеніи народовъ и уставленіи связующей власти княжеского рода. Очевидно также, что наша исторія начинаеть, такъ-сказать, съ средины повъствованія, съ того событія, которое не можетъ назваться пачальнымъ; естественно рождается вопросъ: какимъ же образомъ возникла связь между отдъльными племенами какъ дошли они до общаго сознанія частей утвердить эту связь новой институціей? Вопросъ, на который изтъ отвъта. Судьба Новгорода послѣ этого важнаго событія какъ-то исчезаеть изъ льтописей, занятыхъ исключительно событіями юга. Видно, однако, что опъ оставался съсвоею древнею независимостью, когда избираль одного изъ сыновей кіевскаго князя Святослава. Въ этомъ фактъ, какъ онъ ни скудно разсказанъ, явно выказывается то направленіе, коимъ Новгородъ отличался впослъдствіи въ своей исторіи. Святославъ замътилъ посламъ: хорошо, коли кто пойдетъ къ вамъ. Это намекаетъ на ихъ свободное обращение съ князьями еще въ древности, и тогда не позволяли они князьямъ поднимать головы выше народнаго собранія. Вмъсть съ тьмъ въ этомъ поступкъ уже обозначается то сочетание отдъльности съ привязанностью къ общему русскому міру, которое составляло характеръ послъдующей политической

дъятельности Новгорода. Новгородцы были свободны и могли выбрать себъ князя гдъ угодно, но обратились къ тому роду, который былъ ими, вмъстъ съ другими землями призванъ для установленія ряда и удержанія связи частей. Они грозятъ избрать себъ въ другомъ мъстъ князя только въ случать отказа получить его изъ рюрикова дома; то былъ бы поступокъ крайній, также какъ предъ концомъ новгородской независимости новгородцы въ крайности готовы были преклониться подъ власть Литовскаго великаго князя, и въ то же время употребляли вст усилія, чтобъ сохранить связь съ призваннымъ въ лицъ прародителей родомъ.

Владимиръ, избранный новгородцами, утвердилъ тамъ власть съ помощію чужеземцевъ-варяговъ. Это было новое подчинение воинственнымъ сосъдямъ, хотя въ другой формъ: уже не они, въ качествъ чужихъ завоевателей; нападали на Новгородъ и облагали его данью, а собственный выборный князь своевольно управляль чрезъ чужеземцевъ. Сделавшись кіевскимъ княземъ, съ помощію техъ же норманновъ-варяговъ, Владимиръ показалъ нъкоторымъ образомъ первый примъръ единовластнаго порядка и былъ единымъ владътелемъ всей Руси; и Новгородъ, уже порабощенный, какъ видно, прежде, теперь привязанъ былъ къ Кіеву. Древнее первостепенное значеніе его потерялось: онъ сдвлался пригородомъ; въ его положеніи все отзывалось порабощеніемъ; даже крещеніе, если върить сказанію, записанному въ іоакимовской льтописи, совершилось съ насиліемо. Сынъ Владимира Ярославъ, хотя получиль въ удълъ Новгородъ, зависимый отъ Кіева, непокорный отцу, шелъ однакожь по следамъ его и также опирался на чужеземцевънормановъ. Эти пособники княжескаго самовластія стали распоряжаться такъ произвольно, что, наконецъ, пробудили уснувшія силы древней свободы. Перебили вараговъ. Ярославъ отметилъ за нихъ: завлекъ обманомъ зачинщиковъ

заговора и перебилъ ихъ. Но вследъ за темъ услышалъ, что ему грозить бъда изъ Кіева. Святополкъ кіевскій умертвилъ его братьевъ и ему грозилъ тъмъ же. Кіевъ быль за Святополка. Князь, сидъвшій въ Новгородъ, долженъ быль поневоль соединить свои личные интересы съ мъстными интересами Новгорода; Ярославъ долженъ былъ избавиться отъ Святополка, Новгородъ отъ власти Кіева. Взаимныя нужды сблизили ихъ. Новгородцы простили ему коварное избіеніе своихъ мужей. Дело устроилось наилучшимъ образомъ. Новгородцы посадили на кіевскомъ столъ своего князя, посрамили гордость кіевлянъ, называвшихъ ихъ презрительно своими плотниками; а Ярославъ возвратилъ имъ древнюю самостоятельную свободу и призналъ возстановленіе правъ народнаго собранія для избиранія себъ князя по желанію. Ярославъ далъ Новгороду льготную грамоту. Она не дошла до насъ; но можно навърное видъть, въ чемъ состояла она. На это указываютъ и последующая исторія Новгорода, и последующія грамоты, которыя были обыкновенно снимками одна съ другой, съ нъкоторыми измъненіями, вынуждаемыми текущими обстоятельствами. Эпоха Ярослава осталась въ памяти народной втеченіе стольтій началомъ ихъ свободы. И другія русскія земли вспоминали, что новгородцы освобождены были прадъдами князей. Мъсто, на которомъ становились народныя собранія, называлось дворомъ Ярославовымъ. Неосновательна была мысль, принятая многими, будто Новгородъ и поель Ярослава долго находился възависимости отъ Кіева, и его мъстная свобода возникла оттого, что они воспользовались сумятицами и междоусобіями на югь, и, такъ-сказать, подъ шумокъ организовались свободно. Такъ думали потому, что качество летописи принимали за качество происходившаго въ жизни. Лътописи XI-го и половины XII въка до насъ дошли въ краткомъ видъ. Съ половины XII

въка онъ полнъють и сообщають такія событія, о которыхъ прежде молчали по своей краткости. Изъ этого заключали, что и въ-самомъ-деле не было такихъ событій. Очевидно, такое заключение невърно и крайне произвольно. Невърность ясно доказывается тъмъ, что даже и въ краткомъ перечит встръчаются извъстія о случаяхъ, когда новгородцы показывали свое народное право, какъ напримъръ, когда не хотели сына Святополка кіевскаго и сказали ему: посылай, если у него двль головы. Очевидно, что князья, находившіеся у нихъ, были избираемы и признаваемы народомъ и въ то время. Древнее народоправление, на время придушенное Владимиромъ съ помощію чужеземцевъ-варяговъ, воскресло съ ярославовыми грамотами и болъе не упадало до конца XV въка. Новгородъ оставался все однимъ и тъмъ же въ своей основной формъ. По этой основной формъ Новгородъ не былъ какимъ-то исключениемъ въ русскомъ міръ, какъ думали нъкоторые. Его свобода и народоправление не составляли мъстное его достояние, недоступное для другихъ земель. Тоже, что было въ Новгородъ. существовало вездъ. Народное собраніе, въче, составлявщее главиващую черту общиннаго устройства, было общимъ для русскаго міра. Летописецъ XII века, говоря объ этомъ, не отличаетъ новгородцевъ отъ другихъ: «новгородца бо изначала и смоляне и кіяне и полочане и вси власти аки на душу на въче сходятся». Въ суздальской земль, гдъ пустило первые ростки единодержавіе, въче составляло верховную власть и избирало князей. Слово втие было дотого всеобщимъ въ Руси, что даже въ XVI-мъ въкъ оно употреблялось на Волыни въ смысле народной сельской сходки; въ пъкоторыхъ мъстностяхъ, составлявшихъ Новгородскую землю, оно употребляется и тенерь. Съ словомъ впие связывался весь механизмъ мъстной независимости и гражданской свободы. Выче было признакомъ существованія земли, сознающей свою автономію; будучи явленіемъ общерусскимъ, повсемъстпымъ, нигдъ, однако, порядокъ этотъ не является намъ въ такой полнотъ, какъ въ Новъ-городъ. Повторимъ сказанное прежде, что здъсь, безъ-сомнънія, дъйствуетъ то, что новгородскія сказанія дошли до насъ полнъе; прибавлю также, что самыя эти сказанія относятся наиболъе ко времени послъ татаръ, когда въ другихъ земляхъ уже угасалъ этотъ порядокъ.

Но, не сомнънно, были причины, благопріятствовавшія Новгороду въ сохранении его старыхъ славянскихъ началъ, преимущественно предъ другими землями. Новгородъ съ своею землею не былъ проходнымъ краемъ-не то, что Кіевская и Черниговская земли, чрезъ которыя ратнымъ людямъ можно было прогуляться вдоль и поперегъ. Новгородъ былъ отделенъ болотами и лесами отъ остальной Руси. Князья на югъ не ръдко поддерживали себя посредствомъ наемныхъ чужеземцевъ: половцевъ, угровъ, поляковъ; не могли такъ поступать съ новгородцами, потомучто и народовъ, готовыхъ для того, не было по сосъдству, и проходъ былъ затруднителенъ. Оттого Новгородъ удобнъе могъ прогонять и приглашать къ себъ киязей; это не такъ легко было Кіеву, поплатившемуся за изгнаніе Изяслава Ярославича и много разъ опустошенному половцами, торками, берендъями, приводимыми князьями. Нъсколько разъ повторенные примъры дълались обычнымъ правомъ, и князья привыкли считать его ненарушимымъ. Новгородъ отъ своего имени сталъ заключать договоры съ западными сосъдями и пріччиль ихъ смотръть на себя, какъ на самостоятельное государство. Торговые обороты и сношенія Европы съ Россіею касались въ частности непосредственно только Новгорода, а не другихъ частей ея.

Понятно, что Новгородъ владълъ большимъ пространствомъ земель на съверъ и съверовостокъ, независимо отъ

другихъ частей Россіи. Географическое положеніе этихъ странъ было таково, что только Новгороду было подручно держать ихъ въ связи съ русскимъ міромъ. Страны эти были суровы и бъдны по климату и почвъ, но богаты по другимъ произведеніямъ, составлявшимъ въ тѣ вѣка источникъ богатствъ. У новгородца долго никто въ русскомъ мірт не отнималь этихь владтній, ибо никому не представлялось ни выгодъ, ни удобствъ для этого; только съ распространеніемъ колопизаціи на востокъ изъ Ростовскосуздальской земли, Новгородъ долженъ быль оснаривать исключительную принадлежность съверовосточныхъ лоній у великихъ князей. Колоніи не принадлежали ко всему русскому міру, и были его мъстнымъ достояніемъ. Чрезъ эти особенности въ Новгородъ образовалось, укръплялось и поддерживалось сознание о своей автономии и. вмъстъ съ тъмъ, невозмутимъе, чъмъ въ другихъ странахъ, развивались старославянскія начала. Новгородская земля не представляла единства народности. Славяно-русская была въ меньшинствъ въ сравнении съ массою народовъ чудскаго племени; но эта славяно-русская народность была въ полной мъръ господствующею, встръчала такія народности, которыя не имъли силы ни бороться съ нею, ни воздъйствовать на нее, и покорно съ ней соединялись. Такимъ образомъ, эта господствующая народность разширялась на съверъ, съверовостокъ и съверозападъ, побъждая препятствія, неважныя въ сравненіи съ тъми, какія были въ другихъ земляхъ, напримъръ, въ южныхъ. Это прогрессивное движение отчасти вытыснило чудскихъ аборигеновъ, отчасти сообщало имъ славянскую цивилизацію и народность. На западъ оно было остановлено сильною встречею съ немецкою народностію, съ которою не такъ легко было выдержать борьбу славянскому племени вездъ п вообще. Ставшін такимъ-образомъ обладателемъ ствера,

проводникомъ торговли съ западомъ для цълаго русскаго міра, Новгородъ въ ряду русскихъ земель пріобрълъ почетное значеніе, имълъ много данныхъ для мъстной независимости и самобытности; съ другой стороны, въего географическомъ положеніи были и условія, призязывавшія его къ русскому міру. Почва его земель не отличалась плодородіемъ; Новговодъ долженъ былъ получать хлъбъ изъ прочихъ странъ Руси. Если чрезъ его руки върусскія земли переходили западные товары, если также русскія произведенія онъ передаваль западу, то въ главномъ предметѣ жизненныхъ продовольствій онъ не могъ обойтись безъ другихъ, болъе илодородныхъ земель. Эти обстоятельства и были неоднократно, между-прочимъ, новодомъ къ тому. что Новгородъ такъ сильно держался Кіева и впослъдствіи долженъ былъ уступить въ борбъ съ восточной Русью за право мъстной отдъльности. Притязаніемъ великих князей Ростовско-суздальской земли, а потомъ Московской помогали эти обстоятельства. Такимъ-образомъ, сохранивтеченіе въковъ направленіе, указанное нами какъ характеристическая черта новгородской исторіи — сочетаніе стремленія къ удержанію мъстной независимости съ признаніемъ законности и необходимости связи съ остальнымъ русскимъ міромъ и единства всей русской земли.

Въ эпоху господства федеративнаго строя русской общественной жизни не ослабъвало въ ней стремленіе къ единству, заключавшее въ себе съмена будущаго единодержавія, которому суждено было развиться послъ толчка, даннаго внъшними завоеваніями. Это единство выражалось первенствомъ великихъ князей надъ всъми князьями и землею русскою, и вмъстъ съ нимъ какъ-бы соединялась идея о первенствъ одной земли надъ прочими. Когда усобицы и печальныя разоренія отъ чужеплеменниковъ лишили Кіевъ силъ и средствъ удержать древнее первенство, на

востокъ стремленіе къ нему является въ Суздальско-ростовской земль. Открывается посягательство на подчинение Новгорода. Здёсь было что-то не совсёмъ для насъ ясное здъсь кроются какія-то древнія отношенія Новгорода къ суздальско-ростовской земль, которыя едва мерцають въ древнемъ ихъ соединеніи по поводу призванія варяжскихъ князей. Нътъ сомнънія, если върить буквальному смыслу летописи, что Ростовъ и Суздаль находились въ древности въ связи съ Новгородомъ и, въроятно, последній имель надъ ними первенство. Даже въ XII въкъ Новгородъ помнилъ свое старое первенство, и въ исторіи Всеволода-Гавріила говорится, что Новгородъ предпринималь войну съ претензіями на первенство, заявлялъ какое-то право считать своею принадлежностью Суздальско-ростовскую землю. Князь противился повгородскому желанію и ссылался на княжескій разділь; новгородцы представляли противъ этого свои древніе народные счеты по землямъ. Война эта была неудачна и прекратила покушение Новгорода; но послѣ того начались обратныя покушенія Суздальско-ростовской земли на Новгородъ. Въ этой борьбъ, которая потянулась на столетія, видны не только княжескія попытки, но также и стремленіе восточно-русской земли. Когда великій князь Всеволодъ воевалъ противъ Новгорода и осаждалъ Торжокъ, самъ Всеволодъ готовъ былъ отступить отъ города и прекратить вражду, но мужи его земли требовали взятія города и изъявляли злобу на Новгородъ. Когда Мстиславъ-Удалой съ новгородцами вошелъ въ Суздальскую землю, то суздальцы ополчились противъ новгородцевъ съ тою же народною непріязнію. Это соперничество, вначаль народное, перешло потомъ къ Москвъ и превратилось въ борьбу мъстнаго въчеваго начала съ единодержавнымъ. Эта-то борьба наполняетъ политическую исторію Новгорода; она-то и доканала его независимость.

До татаръ два великія событія въ этой борьбѣ дали перевъсъ Новгороду и утвердили его самобытность: чудо знаменской Богородицы и побъды Мстислава-Удалого. Первое облекло религіознымъ благословеніемъ свободу Великаго Новгорода и его мъстную самобытность; вторыя оградили надолго Новгородъ отъ покушеній владимирскихъ князей и поставили въ определенныя границы ихъ взаимныя отношенія. Новгородъ хотёлъ самостоятельности, но не хотель оторваться отъ русскаго міра и организоваться въ общество, чуждое для последняго. Онъ готовъ быль признать старъйшинство суздальско-ростовскаго князя и получить князей отъ руки его, лишь бы только съ противной стороны признаваема была его автономія въ союзъ русскихъ земель. Такъ и было. Послъ побъдъ Мстислава обстоятельства и, въ особенности, потребность получать хлъбъ, дали въ Новгородъ перевъсъ партіи, клонившей его къ подчиненію владимирскимъ кпязьямъ. Но уже прежнихъ попытокъ, какія дозволяли себъ Андрей и Всеволодъ, долго не было; владимирскіе великіе князья признавали за Новгородомъ его право; князья владимирской земли, прітажая въ княжение по избранию, были осторожние въ покушеніяхъ превысить ту мъру власти, какая имъ давалась отъ народа. Можно сказать, что подвиги Мстислава-Удалого пріостановили раждающееся единодержавіе, поставили въ границы верховную соединительную власть и утвердили федеративный порядокъ. Для прочности его недоставало того, чему зародышъ положилъ еще Владимиръ Мономахъ-общаго сейма князей и земель. Можетъ-быть обстоятельства и выработали бы это учреждение, народъ новыми опытами дозрѣлъ бы до уразумѣнія средствъ къ поддержкъ началъ общаго союзнаго отечества. Но тутъ нагрянули татары.

Татарское завоеваніе не коснулось Новгорода и земли

его, какъ повъствуеть лътописецъ; сто версть всего не дошли завоеватели до Новгорода, и это событіе было важно для дальнъйшей судьбы его. Старое, еще недостроенное зданіе русской федеративной державы было разбито; отъ него остался на съверъ уголъ: то былъ Новгородъ съ Псковомъ --своимъ меньшимъ братомъ. Татары только то считали собственностью, что успъли разорить; земля разоренная доставалась имъ во владеніе, и все, что только на ней являлось, почиталось достояніемъ хана. Новгородъ и Псковъ не сдълались этой печальной собственностью, потому-что не были покорены и разорены. Новгородъ при Александръ Невскомъ долженъ былъ временно покориться судьбъ и допустить ханскихъ численниковъ, а впоследствін платить выходъ и участвовать въ общей дани, вносимой ханамъ Россією; но то были временныя пожертвованія общему русскому единству сознаніемъ того, что Новгородъ есть русская земля и долженъ нести общее бремя до извъстной степени. Это была, вмъстъ съ тъмъ, предохранительная уступка сильнымъ врагамъ, сдъланная для того, чтобъ избавиться отъ столкновеній, которыя, при несчастномъ поворотъ судьбы, могли лишить его самобытности и свободы. Тогда-какъ въ предълахъ обширной восточной Русп, раздвигавшей время отъвремени свои границы подъ правомъ завоеванія возникалъ единодержавный укладъ, образовывались и утверждались повыя политическія и общественныя начала, въ Новгородъ и Псковъ господствовали древнія понятія объ автономіи земли. Земля въ смыслъ націи не стала собственностью никакихъ князей: она принадлежала самой себъ, то-есть народу, выражавшему свое бытіе внъшнею формою въча. Новгородъ въ этомъ смыслъ представлялъ какъ-бы лицо владальца -- онъ и назывался государемъ, то-есть владальцемъ, хозяиномъ. Отъ имени Новгорода заключались договоры, велись войны, издавались законы, учреждался всякій порядокъ. Мало-по-малу, прежнее значене повгородскаго князя перешло къ великому киязю; въ Новгородъ хотя были другіе князья, но уже не въ качествъ правителей земли, а какъ призываемые предводители войска. Князь великій представляль надъ нимъ выражение верховной связи съ русскимъ міромъ. Но тогда московскіе князья начали заявлять стремленіе къ единодержавію; Москва стала грозить подчинениемъ себт другихъ народностей. Новгородъ долженъ былъ вынесть борьбу за свою мъстную самостоятельность и за старый въчевой порядокъ. Въ Новгородъ, такъ-сказать, нашли последнее прибежище свободныя федеративныя начала, изгнанныя изъ другихъ земель. Онъ не думаль объ отложени, но по прежнему хотъль удержать связь федеративную съ прочею Россіею. Отъ этого въ политической дъятельности, по отпошенію къвеликимъ князьямъ, не было ничего новаго, не видно ничего прогрессивнаго. Новгородъ стоялъ за старину, но въ тоже время въ его устройствъ лежало пачало прогресса, хотя неудобосовершимаго. Старое было недостроено; дело шло о томъ, чтобъ докончить то, что начато еще въ IX въкъ, и докончить не такъ, какъ повернуло дъло внезапнее завоеваніе въ XIII въкъ.

Пока еще единодержавіе не взяло окончательно перевъса надъ стариннымъ складомъ, Новгородъ могъ бороться; но когда въ народныхъ понятіяхъ всей остальной Руси единодержавіе стало нормальнымъ порядкомъ, Новгородъ со своими старыми началами долженъ былъ или отложиться отъ рускаго міра, или подчиниться добровольно новымъ требованіямъ. Новгородъ, какъ онъ былъ, становился анахронизмомъ. Отъ этого-то походъ Іоанна III возбудилъ къ себъ симпатію въ народъ; война его съ Новгородомъ была дъломъ обще-русскимъ, дъломъ церкви и народа. Новгородъ дъйствительно бросился-было на отчаянную мъру—

выбиться изъ русской колеи: онъ отдавался литовскому князю; попытка не удалась: Новгородъ былъ покоренъ.

Іоаннъ III понималъ, что Новгородъ не можетъ добровольно подчиниться новому порядку, когда старое въ немъ сжилось съ въковыми привычками и нравами общественнаго и политическаго быта. Надобны были решительныя меры. Іоаннъ употребилъ ихъ. Іоаннъ не удовольствовался снятіемъ колокола и уничтоженіемъ въча и званія посадвика-Іоаннъ уничтожилъ Новгородъ до корня, переселивъ его жителей по разнымъ краямъ, подчиненнымъ московской державъ, и замънивъ прежнее населеніе новымъ, чуждымъ прежнихъ мъстныхъ воспоминаній. Опустошеніе Новгородской земли совершилось въ чрезвычайной степени и было значительные, чымь сколько обыкновенно его полагали. По извъстіямъ льтописей, изъ Новгорода выведено было до 18,000 семей — следовательно, полагая minimum на семью по четыре души, до 72,000 душъ. Если взять во вниманіе, что было еще много такихъ, которые, спасаясь отъ жребія, грозившаго Новгороду, успели убежать въ Литву, то, безъ преувеличенія, можно полагать, что городъ лишился совершенно прежняго населенія. Что касается до пригородовъ и волостей, то тамъ совершилось сильное потрясение. Владъльцы земель — бояре и дъти боярскіе — были выведены: имъ даровали земли въ другихъ мъстахъ. Всего нагляднее это показывается въ дошедшихъ до насъ отъ конца ХУ-го въка писцовыхъ книгахъ, гдъ безпрестанно означаются земли, бывшія достояніемъ старыхъ новгородцевъ, признанныя потомъ землями великаго князя и раздаваемыя въ помъстья инымъ слугамъ, болъе-върнымъ и падежнымъ. Что касается до простаго народа, то и масса его въ тъ печальные годы пострадала жестокимъ образомъ. Были двъ войны у Іоанна съ Новгородомъ, объ ведены были опустошительно. Шло дело не о томъ, чтобъ разбить нов-

городское войско, заставить повгородцевъ покориться волъ великаго князя: Іоаннъ хотель обезсилнть его, довести до ничтожества: войска, распущенныя отрядами на востокъ н на съверъ, истребляя селенія на земль, принадлежащей Новгороду, убивали беззащитных в людей, а тъ, которые успъвали уйти, должны были послъ умирать съ голоду, потому что ратные люди вездъ истребляли хлъбные запасы. Изъ двухъ войнъ іоанновыхъ одна происходила лътомъ, другая -- зимою. Во время первой -- поселяне еще могли кое-какъ спасаться въ болотахъ и лъсахъ, и уносить съ собою часть своего достоянія. Во время второй войны, лишенные крова и продовольствія, жители должны были толпами замерзать отъ холоду и умирать съ голоду. Народонаселение Новгородской земли должно было значительно уменьшиться и обезсильть. Это обстоятельство неизбъжно должно было страшнымъ образомъ потрясти древнюю новгородскую народность; остатки прежняго населенія разрослись подъ другими условіями и смѣшались съ приливомъ народонаселенія изъ другихъ земель. Оттого-то отъ древней новгородской народности остались одиъ развалины.

Новгородъ въ русской исторіи выразиль сторону жизни удъльновъчеваго характера, отличную отъ единодержавной, которой представительною силою сдълалась Москва. Новтородъ совмъстилъ въ себъ то, что было достояніемъ всъхъ земель въ свое время, и представилъ это ясно въ своей исторіи. Новгородъ стоялъ за федеративный строй русской земли и за мъстную и личную свободу; Москва хотъла сдълаться центромъ Россіи, притянуть къ себъ всъ ея силы, поглотить собою самодъятельность ея частей; Москва домогалась единаго государства, слитія особенностей, подчиненія личности общественной волъ, выражаемой совмъщеніемъ ея въ идеалъ верховной власти.

Два принципа воплощались въ исторической жизни про-

тивоположными явленіями, и потому неизбѣжна была борьба на жизнь и смерть для ихъ историческихъ представителей.

Я не имъю цълію излагать предъ вами, мм. гг., подробно состояніе, бытъ и устройство Новгорода. Это могло бы только послужить предметомъ цълаго курса. Укажу только на главныя черты. Названія и частныя приложенія идеи — предметы второстепенные и являлись на Руси въ различныхъ видахъ; но самая идея оставалась вездъ одна и та же, и выражалась однимъ и тъмъ же очеркомъ своей первобытной формы.

Главное, чъмъ отличался Новгородъ, какъ представитель удбльновъчеваго уклада, это принципъ мъстной автономів земли, въ федеративной связи съ другими землями, выражаемый извъстною формою народоправленія на основанін сочетанія родоваго права съ личною свободою. Мъстная автономія не только поддерживалась самимъ Новгородомъ для себя, но допускаема была и въ подчиненныхъ ему пригородахъ и селахъ; лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то, что слово «въче», означавшее народное правительственное собраніе, до-сихъ-поръ осталось въ съверномъ паръчіп въ значеніи сходки и показываетъ, что древцее въче, какъ выражение самоуправления общины, не было принадлежностью одного верховнаго города страны, а было достояніемъ каждой жилой мъстности, каждой общины, коль скоро естественнымъ путемъ она въ извъстныхъ границахъ сознавала свою автономію. Во всей полятической дъятельности Новгорода не видно домогательства централизующей власти; Новгородъ довольствовался признаніемъ своего первенства и соблюдениемъ связи, условливающей единство частей земли. Пермь и Югра управлялись своими князьями и въ такомъ положени были застигнуты государственною системою Іоанна. Двинская земля, уже заселен-

ная новгородскимъ племенемъ, была такъ слабо прикована къ центру, что образовала въ себъ много мъстныхъ стремленій, которыя повлекли ее къ попыткамъ отторженія отъ новгородской власти, и которыя, однако, были такъ слабы для того, чтобъ совершить отпаденіе члена, прежде чъмъ не поражена была голова. Псковъ составлялъ нъкогда часть Новгородской земли; какъ скоро онъ ощутилъ въ сеэлементы самобытности, тотчасъ и обособился съ своею волостью, въ видъ отдъльной земли, и Новгородъ призналъ его самобытность, довольствуясь только союзомъ съ нимъ, выражавшимся тъмъ, что Псковъ считался меньшимъ братомъ Новгорода. Этотъ недостатокъ централизаціи, быть-можетъ, былъ одною изъ причинъ, что Новгородъ, владъя огромными пространствами, не могъ собрать въ пору правильныхъ силъ для защиты своихъ границъ; на западъ заходили за нихъ шведы и крестоносцы; на востокъ и на югъ переходили онъ въ сферу восточнорусской земли. Такъ не устоялъ овъ и противъмосковскаго покушенія. Не имъя въ себъ единодержавнаго государственнаго принципа, онъ не могъ бороться съ этимъ принципомъ, когда онъ окръпъ въ сосъдствъ: ибо для такой борьбы нужны были равныя силы и средства, и пріемы. Совстмъ не то является въ восточно-русской земль; тамъ въ прогрессивномъ ходъ развитія ея кръпости, мъстная самобытность частей приносится въ жертву нивеллирующему центру; обычаи должны были изглажимъстныя привычки и ваться и принимать, по-крайней-мъръ въ главныхъ чертахъ, одинъ видъ. Тамъ, гдъ прежнія преданія казались тверды и упорны, сдалались потребными крутыя средства, переселенія и даже опустошенія страны. Весь народъ долженъ былъ слиться въ сплошную массу, проникнутую однимъ духомъ повиновенія и готовности стать на защиту

отвлеченной идеи государства, для распространенія его предъловъ и для поддержки его чести.

Въ Новгородъ все исходило изъ принципа личной свободы. Общинное единство находило опору во взаимности личностей. Въ Новгородъ никто, если самъ не продалъ своей свободы, не былъ прикованъ къ мъсту; новгородецъ должень быль подчинять свою личность общей воль только тогда, когда живетъ въ общинъ; но онъ всегда могъ выйдти изъ нея и идти куда хочетъ. Такъ равно и въ Новгородъ всякій могъ приходить и жить полноправно. Оттого Новгородъ былъ постоянно убъжищемъ всякаго рода изгнанниковъ; только уличенныхъ преступниковъ по договорамъ долженъ былъ выдавать, да и то не исполнялось; а съ другой стороны, по всему русскому міру разсіяны были дети Великаго Новгорода. Въ московскомъ міръ, напротивъ, личность человъка тянула къ чему-нибудь: человъкъ, самъ-по-себъ, не пользовался самобытнымъ существованіемъ: онъ долженъ былъ быть единицею въ общей суммъ и отвъчать, вместь съ другими, за всехъ и за каждаго изъ всехъ. Во внутренней исторіи московскаго народа слово «бъглецъ» играетъ важивйшую роль, ибо личность долго пыталась вырваться отъ сковывавшихъ ее узъ. Въ новгородскомъ мірь-бъглецъ могъ быть только преступникъ, осужденный закономъ и уклонявшійся отъ приговора падъ нимъ, или рабъ. Народоправленіе Новгорода носило характеръ этой же личной свободы: въче, сколько намъ извъстно, было почти не связано формами и ограниченіями. Оттънки происхожденія и состоянія, образовавшіеся въ видъ сословій, равномърно являлись въ немъ: какъ бояре и богатые купцы, такъ и бъдняки-ремесленники и поденщики имели равное право участія. Представительства, сколько извъстно, не было, исключая только тогда, когда посылались куда-либо депутаты въ посольствъ, потому-что въ последнемъ случае самое дело этого требовало. На въче, по звону колокола, прибъгалъ кто хотълъ; равномфрно кто хотълъ, тотъ могъ собираться и предлагать народу свое мивніе. Такой способъ общественной жизни тъсно связанъ былъ съ федеративнымъ принципомъ: только при мъстиой автономіи частей возможны личная свобода и такое народоправленіе. Неудивительно, что свободное начало въ Новгородъ было источникомъ въчнаго хаоса, смутъ и партій. Неравенство способностей и индивидуальныхъ наклонностей и временныхъ предразсудковъ безпрестанно выдвигало на первый планъ личности и фамиліи, налегавшія на массу произволомъ и насиліемъ; но за то не могли онъ ввести для своихъ эгоистическихъ видовъ ничего прочнаго и, въ свою очередь, отступали, побъжденныя дружнымъ усиліемъ массы. Такимъ-образомъ, встръчаемъ, въ новгородской исторіи часто, почти-постоянно борьбу чернаго народа сътакъ-называемыми боярами. Свобода выдвигала бояръ изъ массы; но тогда эгоистическія побужденія влекли ихъ къ тому, чтобы свое возвышеніе употребить себт въ пользу, въ ущербъ оставшихся въ толпъ; но та же самая свобода подвигала толпу противъ нихъ, препятствовала дальнъйшему ихъ усиленію и наказывала за временное господство - низвергала ихъ, для того, чтобъ дать масто другимъ разыграть такую же исторію возвышенія и паденія. Свобода, необлеченная въ сознательныя, прочныя формы, завистла отъ духа, отъ степени умственнаго развитія, отъ понятій о нравственномъ и общественномъ долгъ. Для того, чтобъ свободныя начала развивались, нужны были побужденія и само развитіе народа, а ихъ не только не было, но еще столкновение обстоятельствъ прецятствовало тому. Выше мы замътили, что почва новгородской земли была неплодородна, и это ставило Новгородъ въ зависимость отъ другихъ частей

русскаго міра. Климатическія особенности вообще не принадлежали къ такимъ, которыя располагаютъ къ живой умственной работь; религіозность, составлявшая исключительный кругъ духовной дъятельности, уклонилась въ аскетическую и обрядную односторонность, вмъсто того, чтобъ оказывать благодътельное вліяніе приложеніемъ къ жизни общечеловъческихъ, христіанскихъ началъ. Сосъдство съ западомъ и торговыя сношенія съ нъмцами не сблизили Новгорода съ Европою морально, потому-что нъмцы всегда оказывали эгоистическую политику, клонившуюся къ тому, чтобъ эксплуатировать Новгородъ для своихъ цълей, и сознательно, умышленио старались не допускать новгородцевъ до знакомства съ европейскимъ просвъщеніемъ. Но главное, что не дозволяло Новгороду идти съ своею свободою по пути историческаго прогресса, было то, что удельно-вечевое начало, котораго онъ держался до конца, было пригодно для цёлой русской земли, а не для одной ея части въ отдельности. Обстоятельства сломили это начало въ другихъ частяхъ; Новгородъ оставался съ нимъ, какъ развалина прежняго. Ни условій, нп средствъ, нп стремленій къ организованію изъ себя отдёльной державы онь не имёль; оставаться съ своими особенностями въ нномъ мірт ему нельзя было. Рухнуло удъльное въчевое начало въ русскомъ міръ, -- должно было рухнуть оно и въ последнемъ углу, куда пріютилось-было втечение того времени, какъ созръвало новое. По естественному закопу, уголъ этотъ долженъ былъ испытать участь целаго зданія, котораго частью не переставаль быть никогда.

Мы не поклоняемся теоріи неизбѣжнаго псторическаго прогресса, по которой слѣдуетъ признавать лучшимъ все, что случилось позже, п въ каждомъ историческомъ переворотѣ видѣть какую-то необходимость и нормальность.

Мы не будемъ, при видъ печальныхъ историческихъ явленій, утвшать себя мыслію, что эти явленія были необходимы для другихъ, болъе свътлыхъ и отрадныхъ. Не станемъ, въ этомъ отношеніи, уподобляться Скалозубу, находившему, что пожаръ Москвы служилъ ей къ украшенью. Если несомивнио, что Новгородъ, оставленный самъ-по-себъ, не могъ осуществить въ своемъ бытъ началъ федеративной независимости съ ясными формами самобытности, то нельзя сказать, чтобъ эти начала были безплодны по своему существу, еслибъ продолжали возрастать въ цълой Руси, и что, напротивъ, другія, ихъ замънившія, были и выше и благодътельнъе. Но, съ другой стороны, то, что уже совершилось, должно разсматривать, какъ совершенное. Единодержавный принципъ государственности, единства, восторжествоваль надъ удельно-вечевымъ началомъ федерацін — и образовалось огромное, могучее государство. Къ великой цели образованія этого государства направлялись всв главныя историческія движенія со Іоанна III. Государственность объединила русскій народъ; саморазвитіе пародныхъ силъ было поглощено дъломъ этого единства; свобода общины и лица приносилась ему въ жертву.

Громадный трудъ Петра-Великаго завершилъ то, что приготовлено было предшествовавшими вѣками; онъ повелъ едиподержавную государственность къ ея полному апогею. Государство обособилось отъ народа, составило свой кругъ, образовало особую народность, примкнутую къ власти; кругъ ея разширялся, захватывая къ себъ верхніе слои народа. Такимъ-образомъ, въ русской жизни возникли двѣ народности: одна — народность государственная, другая — народность массы, народность, которая, будучи разсматриваема съ государственной точки зрѣнія, доросла до единства въ совокупности

мѣстныхъ видовъ, лишенныхъ своего проявленія, но сохранившихъ свою частную физіономію подъ неотразимымъ вліяніемъ условій географическихъ и этнографическихъ. Крѣпостное право, формировавшееся втеченіи долгаго времени прогрессивнымъ ходомъ, было самымъ осязательнымъ, самымъ крайнимъ выраженіемъ перевѣса государственнаго начала падъ народнымъ и раздѣленія власти отъ народа оно одну часть парода ввело въ область власти и оторвало отъ другой, другую оставило въ исключительной народной сферѣ безъ всякихъ правъ самодѣятельности. Для обѣихъ сторопъ такое положеніе становилось невыгоднымъ.

Въ наше время сама власть увидъла это и производитъ мудрые повороты общественнаго механизма: я говорю о свъжемъ событін, столь благотворно поколебавшемъ судьбу заснувшей народной жизни. Это событие есть начало новой русской исторіи: государственность примиряется съ народностью. Драма, которой прологъ показался въ XIV въкъ и первое дъйствіе разыграно при Іоаннъ III, теперь достигла своего пятаго акта и развязки. Долго составлялось русское государство и должно было ограничить народную жизнь, потому-что послъдняя мъшала его образованію, нося въ себъ древнія удъльно-въчевыя привычки. Наконецъ государство вполнъ составилось, окръпло, побороло всъ внутреннія и вибшнія препятствія. Его разложеніе болье невозможно. Государство стало твердо и непоколебимо не витшними, а внутренними условіями. Сознавая свою полную силу, государство само пробуждаетъ народную жизнь: пробуждаетъ къ свободной дъятельности мы вступаемъ въ новую исторію. Мм. гг., по какому-то случайному стеченію, начало этой исторіи совпадаетъ съ концомъ тысячальтія Россіи. Борьба началь удъльно-въчеваго уклада съ началами единодержавія, народныхъсилъ

съ государственными, въ наше время окончится, быть можетъ, сама-собою мирно и согласно. Не станемъ обольщаться и придавать нашему времени болье того, что зрълое обсужденіе факта можеть намъ сообщить мимо всякаго увлеченія. Мы ничего еще не видимъ, кромъ зародышей новой исторіи; но довольно того, что эти зародыши взошли и начинаютъ свой ростъ. Отъ обстоятельствъ будущей исторіи нашей зависить, будеть ли самый ихъ рость совершаться быстро или медленно; но то несомновню, что разъ-посъянное на исторической почвъ непремънно будетъ расти, такъ или иначе. Въ этомъ отношеніи наше время представляетъ аналогію съ тою отдаленною эпохою, когда здёсь, въ Новгороде, поселно было семя федеративногосударственнаго строя, и равномърно съ другою, болъе близкою намъ эпохою, когда здёсь же, въ Новгороде, снятіемъ въчеваго колокола нанесенъ былъ роковой ударъ Федеративному началу и водружено господство единодержавнаго государства. Какъ съ этихъ двухъ эпохъ начались для русскаго міра своеобразные историческіе пути, такъ въ наше время начинается для него новый историческій путь съ великаго акта уничтоженія важнійшаго вида крепостнаго права. Теперь государство пусть не мешаетъ свободъ мъстной народной жизни, потому-что оно кръпко и сильно; а послъдняя не будетъ бояться государства, находя въ немъ покровительство своему развитію. Индіатива новаго зачатка въ исторіи нашей народной жизни принадлежить Государю. Исторія безпристрастно оцінитъ его вмъстъ съ его въкомъ.

# должно ли считать БОРИСА ГОДУНОВА

ОСНОВАТЕЛЕМЪ КРВПОСТНАГО ПРАВА.



## должно ли считать

## БОРИСА ГОДУНОВА

## ОСНОВАТЕЛЕМЪ КРЪПОСТНАГО ПРАВА?

Въ IV книгъ Русской Бесъды за 1858 г. помъщена подъ этимъ названіемъ статья съ новымъ оригинальнымъ взглядомъ на одинъ изъ важнъйшихъ вопросовъ Русской допетровской исторіи. До сихъ поръ царю Борису приписывали прекращение перехода крестьянъ въ юрьевъ день и тъмъ самымъ начало введенія кръпостнаго права. Авторъ статьи, г. Погодинъ, не только оправдываетъ Бориса предъ судомъ исторіи, но доказываетъ, что личное крѣпостное право не возникло юридически, а образовалось само собою, вытекая изъ обстоятельствъ народной жизни, подобно многимъ учрежденіямъ въ англійской исторіи, о которыхъ напрасно было бы донскиваться, когда именно они возникали. Метода изследователя состоить въ томъ, что авторъ собираетъ всь извъстные акты, на которые обыкновенно упираются, когда доказываютъ прикръпленіе крестьянъ при Борисъ, подлинность однихъ подвергаетъ сомивнію, въ другихъ видитъ не тотъ смыслъ, какой видели прежніе изследователи.

Обыкновенно привыкли думать, что первое прекращеніе перехода крестьянъ последовало въ 1592 году. Указъ по этому предмету не дошель до насъ; но мы върили въ его существованіе въ свое время на сладующихъ основаніяхъ: 1) Смыслъ указа 1597 года ноября 21 тотъ, чтобы въ именія помещиковъ и вотчинпиковъ были возвращаемы бъглые, которые убъжали за пять льтъ предъ тъмъ; тъхъ же, которые удалились съ мъста жительства ранъе, оставить на новыхъ мъстахъ свободно. Изъ этого заключаютъ, что за пять лётъ предъ тёмъ должна была послёдовать важная перемъна относительно перехода крестьянъ. 2) Указъ царя Василія Шуйскаго, въ которомъ говорится, что царь Өеодоръ, по наговору Бориса, выходо крестьянамо заказала. 3) Указы 1601 и 1602 годовъ, которыми позволялось одного рода владальцамь отпускать отъ себя и принимать крестьянъ, владъльцамъ другаго рода запрещалось. Изъ этого видели, что въ то время законъ Судебника, предоставлявшій общее право перехода повсемъстно, потеряль свою силу и что въ предъидущіе годы последовало его отмъненіе. 4) Приговоръ боярскій 1605 г., который, относясь собственно до бъглыхъ, въ главныхъ чертахъ сообразенъ съ указомъ 1597 и вообще можетъ считаться только второстепеннымъ источникомъ, служащимъ для подтвержденія главныхъ.

Г. Погодинъ находитъ, что указъ 1597 года не относится къ запрещенію крестьянскаго выхода, что слова указа назначаютъ только крайній срокъ, послѣ котораго помѣщики не могутъ отыскивать своихъ крестьянъ. «Это указъ о бѣглыхъ,» — говоритъ изслѣдователь — «подобный многимъ прежнимъ, старшимъ и младшимъ, указъ, безпрестанно возобновлявшійся (какъ при Іоаннахъ, такъ и при Романовыхъ) и не имѣющій никакого отношенія къ крѣпостному праву». Первый, показавшій ученымъ дорогу выводить

изъ этого указа существование прежняго о воспрещении перехода, былъ Татищевъ, столь заклейменный подозрѣніями въ подлогахъ и произвольныхъ заключеніяхъ; за нимъ тоже повторилъ Карамзинъ и, основываясь на словахъ «до нынѣшняго 106 года за пять лѣтъ», изрекъ такой историческій приговоръ: «слъдовательно тогда, въ 1592 и 1593 г., былъ запрещенъ переходъ крестьянъ».

Указъ царя Василія Шуйскаго въ 1607 году говоритъ ясно и прямо: «при царъ Іоаннъ Васильевичъ крестьяне выходъ имъли вольный, а царь Өеодоръ Іоанновичъ, по наговору Бориса Годунова, не слушая совъта старъйшихъ бояръ, выходъ крестьянамъ заказалъ и у кого колико крестьянъ было, книги учинилъ, и послъ отъ того начались многія вражды, крамолы и тяжи. Царь Борисъ, видя въ народъ волненіе веліе, тъ книги отставилъ и переходъ крестьянамъ далъ, да не совсъмъ, что судъи не знали, какъ потому судъ вершити, и нынъ великія въ томъ учинилися распри и насилія и многимъ разоренія и убивства смертныя и многіе разбои и по путемъ грабленія содълашася и содъваются».

Вначаль, какъ легко видьть изъ этого отрывка, можно заключить, какъ и заключаетъ г. Погодинъ, что правительство, издавшее этотъ указъ, не оправдывало мъры укръпленія крестьянъ, внушенной царю Өеодору Борисомъ. Но вмъсто того, чтобъ отмънить такое зло, въ томъ же указъ излагаются далье правила строжайшаго укръпленія крестьянъ: «которые крестьяне отъ сего числа предъ симъ за 15 льтъ, въ книгахъ 101 г., положены и тъмъ быти за тъми, за къмъ писаны, а буде тъ крестьяне пошли за кого иного и въ томъ есть крестьянъ тъхъ или на тъхъ, кто ихъ держитъ, челобитье и тъ дъла не вершены, или кто сентября по 1 число сего года будетъ бить челомъ, и тъхъ крестьянъ отдавати по тъмъ книгамъ со всъми животы ихъ тъмъ, за къмъ опи писаны до сроку Рождества Христова 116 г.

безъ пожилаго, а не отдастъ кто на тотъ срокъ, ино на томъ брати за пріемъ и за пожилое по сему уложенію. А не было о которыхъ крестьянахъ челобитья по сей день и сентября по 1 не будетъ, и тѣхъ послѣ срока по тѣмъ книгамъ не отдавати, а написати ихъ въ книги, за кѣмъ они нынѣ живутъ, и впредъ за пятнадцать лѣтъ о крестьянахъ суда не давати и крестьянъ не вывозити. А буде которые отнынѣ изъ за кого вышедъ перейдутъ къ иному кому бы то ни было и тотъ приметъ противъ сего нашего уложенія, и у того крестьянина взявъ перевезти ему со всѣми того крестьянина пожитки откуда онъ перебѣжалъ».

Кромъ этого противоръчія г. Погодинъ находить въ указъ Шуйскаго еще другое противоръчіе историческимъ обстоятельствамъ того времени. Въ указъ говорится, что крестьяне должны оставаться за помъщиками, за которыми были назадъ тому пятнадцать лътъ, то есть въ 7101 г., или отъ Р. Xp. 1592. Но указъ 1601 (7110) показываетъ, что въ этотъ пятнадцатилътній промежутокъ времени торжественно бываль разрешаемь переходь крестьянамъ, и притомъ въ боярскомъ приговоръ 1605 г. сказано, что бъжавшихъ въ 110, 111, 112 г., по причинъ сильнаго голода, тогда свирънствовавшаго, следуетъ оставлять на новыхъ мъстахъ ихъ поселеній, если они докажутъ, что убъжали по причинъ голода. Спрашивается — говоритъ г. Погодинъ-какимъ образомъ перешедшіе тогда по закону могли быть возвращаемы? и какъ можетъ быть подобное противоръчіе въ оффиціальныхъ бумагахъ, столь между собою близкихъ? Въ подтверждение своего сомивния въ подлинности указа, приписываемаго царю Шуйскому, г. Погодинъ приводитъ подобное сомнъніе, высказанное Карамзинымъ: «Признаюсь, что сей указъ Шуйскаго, даже и Өеодоровъ, о крестьянахъ кажется мнъ сомнительнымъ, по слогу и выраженіямъ, необыкновеннымъ въ бумагахъ того

времени: оставляю будущимъ розыскателямъ древностей рѣшить вопросъ объ истинѣ или подлогѣ татищевскаго списка: пусть найдутъ другой! Татищевъ говоритъ, что онъ списалъ законы Өеодоровы и Борисовы съ манускрипта Бартеневскаго, Голицынскаго и Волынскаго, а законъ царя Василія Ивановича Шуйскаго получилъ отъ Казанскаго губернатора, кн. Сергія Голицына».

Указъ 1601 года также имълъ несчастіе сдълаться извъстнымъ ученому міру отъ Татищева, но его спасаеть отъ участи указа Шуйскаго, во первыхъ, то, что о немъ упоминается въ указъ 1602, и во вторыхъ существованіе другаго списка въ одномъ изъ сборниковъ погодинскихъ. Объ этомъ указъ г. Погодинъ замѣчаетъ, что онъ состоитъ изъ трехъ частей: 1) однимъ помѣщикамъ (малоземельнымъ) позволяется возить крестьянъ между собою; 2) другимъ знатнымъ, большимъ, не позволяется; 3) наконецъ еще какимъ-то, о которыхъ сказано, что имъ въ 110 г. «промежъ собою срокъ возити,» позволяется только подъ условіемъ слѣдующаго ограниченія: «И тѣмъ по государеву цареву указу возити одному человѣку изъ за одного человѣка одного крестьянина или двухъ, а трехъ или четырехъ одному изъ за одного никому не возити».

Авторъ изслъдованія находить, что вообще этоть указъ относится не къ крестьянамъ, а къ помъщикамъ; одни по-мъщики противопоставляются другимъ: одни получаютъ право возить промежъ себя крестьянъ, а другіе не получають его; крестьяне и въ томъ и въ другомъ случав въ сторонъ. Еслибъ, замъчаетъ г. Погодинъ, сказано было теперь, что военные могутъ пріобрътать крестьянъ, а гражданскіе чиновники нътъ, то развъ мы увидъли бы въ такомъ позволеніи распоряженіе въ пользу крестьянъ? Задавая себъ вопросъ: какое положеніе дъла предполагаеть этоть помпьщичій указъ? что предъ нимъ было: запреще-

ніе или дозволеніе? г. Погодинъ предполагаетъ въроятнъе запрешеніе, но не общее, постоянное, а временное, только для одного года, и это, по его мниню, подтверждается указомъ следующаго 1602 года. Такимъ образомъ г. Погодинъ, допуская предположение, что подобныя распоряженія о переходъ и непереходъ крестьянъ дълались ежегодно, выводить, что «общаго закона, какъ запретительнаго, равно какъ и позволительнаго о переходъ крестьянъ при Борисъ, кольми паче при Өеодоръ еще не было, а бывали ограниченія въ частности, по времени и мъсту, по обстоятельствамъ, разныя позволенія и разныя запрещенія». «Что не было общаго запрещенія - разсуждаетъ далье изследователь — то подтверждается непреоборимо еще слъдующимъ постановленіемъ или выраженіемъ этого указа: «которымъ людямъ срокъ возити»; изъ этихъ словъ ясно видно, что были еще условія, порядныя, по которымъ крестьяне жили; если бъ они были окончательно прикръплены къ земль, то ни объ какихъ срокахъ толковать было бы неумъстно вст сроки были бы уничтожены запрещеніемъ».

Указъ 1602 года г. Погодинъ называетъ самымъ важнымъ въ этомъ дѣлѣ; дѣйствительно, найденный въ Софійской библіотекѣ г. Строевымъ, напечатанный въ Актахъ издаваемыхъ Археографическою Коммисіею, этотъ указъ не можетъ подвергаться подозрѣнію, которымъ гг. ученые отпечатываютъ акты, на которые указывалъ Татищевъ: на этотъ разъ самъ Татищевъ очищается отъ своего пятна, потому что, какъ выше сказано, указъ 1602 г. доказываетъ подлинность существованія указа 1601 года. Этотъ указъ есть вообще подтвержденіе прошлогодняго, но для 1602 года, съ нѣкоторыми, однако, измѣненіями, о которыхъ скажемъ ниже. Г. Погодинъ видитъ въ немъ новое разительное доказательство, что запрещенія переходить, «что прикрѣпленія крестьянъ къ землѣ тогда еще не было»,

и что «вообще, разсматривая этотъ указъ 1602 года, должно заключить, что распоряженія о переходѣ и непереходѣ крестьянъ дѣлались ежегодно».

Основываясь на такомъ взглядт на современные акты, служившіе до сихъ поръ доказательствами мнѣнія, что кръпостное право введено при царъ Өеодоръ, «по наущенію Бориса», г. Погодинъ хочетъ очистить Бориса отъ нареканія и допускаетъ, что Борисъ не болье какъ временно, по случаю голода, оставилъ крестьянъ безвыходно у богатыхъ владельцевъ, которые имели средства прокормить ихъ въ тяжелое время, и дозволилъ переходъ по прежнему тамъ, гдъ, по незначительности состоянія владъльцевъ, не было ручательства въ обезпечении крестьянъ. Что же касается до указа Василія Шуйскаго, гдв прямо говорится объ укръпленіи, то г. Погодинъ, сомнъваясь, какъ выше сказано, въ его подлинности, готовъ заподозрить въ вымыслт его Татищева, но болте склоняется къ такому мнтнію, что этотъ указъ принадлежитъ къ сонму подложныхъ указовъ, выдуманныхъ дьяками въ XVII въкъ изъ потачки распространившемуся между помъщиками желанію — узаконить для себя кръпостное состояніе крестьянъ. Воспользовавшись, говоритъ онъ, временными распоряженіями, помъщики пожелали увъковъчить временную мъру, удержать за собою навсегда прежнихъ крестьянъ по праву. Тогда-то явились, благодаря какому нибудь дьяку, заинтересованному въ дълъ, и боярину, его патрону, узаконеніе и освященіе желаннаго права, и эти подложные указы и двусмысленныя фразы въ подлинныхъ указахъ (если не самъ Татищевъ, — прости, тень почтенная, — ихъ вставилъ для исполненія какой нибудь любимой своей мысли). Съ больной головы да на здоровую и вся вина взвалена была на Бориса людьми, которые, продолжая пользоваться крестьянами съ землею, якобы въ силу его запрещенія, не думали его уничтожить, а ставили даже избранному Владиславу непремъннымъ условіемъ запрещеніе крестьянскаго перехода. Сочинить или подправить и распространить подложный указъ въ то время не значило ничего. Кому же и какъ было обнаружить обманъ и подлогъ? Ни въ какомъ приказъ не было настольнаго реестра, не было реестровъ входящихъ и исходящихъ бумагъ; справиться было негдъ, особенно среди смутъ. Въ Уложеніе не попалъ уже законъ Судебника объ отказъ крестьянскомъ, потому ли, что обычай этотъ измънился самъ собою, потому ли, что заправлявшіе дълами бояре и редакторы уступали господствующему образу мыслей?

При этомъ г. Погодинъ, для сравненія, указываетъ, по свидътельству Маколея, на подобное образованіе многихъ институцій въ Англіи, возникшихъ не по какому нибудь законодательному акту, а по стеченію обстоятельствъ и потребностей народной жизни.

Приступая къ разсмотрѣнію изслѣдованія г. Погодина, прежде всего нужно сказать, что вопросъ, которымъ озаглавилъ г. Погодинъ свою статью и который мы, подобно ему, приняли заглавіемъ нашего замъчанія на его изслъдованіе, вопросъ: должно ли считать Бориса Годунова основателемъ кръпостнаго права? справедливость требуетъ разрвшить, согласно съ г. Погодинымъ, въ пользу Бориса отрицательнымъ отвътомъ: нътъ. Кръпостное право въ русской исторіи слідуеть принимать въ двухъ значеніяхъ: въ обширномъ и болъе тъсномъ. Въ обширномъ — въ кругъ входитъ всякое стесненіе свободной деятельности человека въ общественной и семейной жизни произволомъ сильнаго надъ слабымъ; въ такомъ смыслъ кръпостному праву подлежаль и купець, у котораго лучшіе товары оцінивали и брали въ царскую казну, и посадскій, или крестьянинъ, котораго съкли за то, что напился не казеннаго вина, не платя втрое за такое количество, какое онъ могъ получить гораздо дешевле, и раскольникъ, которому ръзали за то, что не хотълъ говорить три раза аллилуйа вмъсто двухъ разъ. Въ болъе тъсномъ смыслъ кръпостное право обнимаетъ произволъ владъльца земли надъ земледъльцемъ, заимодавца надъ должникомъ, произволъ, который выработался въ привилегію одного сословія держать въ рабствъ другое. Минуя кръпостное право въ обширномъ смыслъ, мы остановимся на послъднемъ. Право перехода въ срокъ юрьева дня не даетъ намъ повода воображать себъ какого нибудь правильнаго развитія гражданской свободы крестьянппа до воспрещенія этого перехода. Крапостное право въ смыслъ произвола землевладъльцевъ въ сношеніяхъ съ земледъльцами существовало и прежде, и мы, по чистой совъсти, скажемъ съ г. Погодинымъ: съ больной головы на здоровую, и вся вина взвалена на бъднаго Бориса тъми, которые готовы обвинять его одного! Въ грамотахъ того времени, когда былъ дозволенъ переходъ, землевладъльцамъ въ законной формъ давался совершенный произволъ надъ повинностями крестьянъ, въ родъ слъдующихъ выраженій: «и вы-бъ того Посниковскаго помъстья Спячего всъ крестьяне Шестого Лупахина чтили и слушали во всъмъ, и пашню на него пахали, и оброкъ ему денежный платили, чтмъ онъ васъ изоброчитъ, а онъ васъ въдаетъ и судитъ во всемъ по сей нашей грамоть (въ грамоть же нътъ никакихъ правилъ и ограниченій о томъ, какъ ему въдать и судить)». Изъ иностранныхъ извъстій, относящихся до того времени, когда еще существовалъ переходъ или только что прекращался, не видно, чтобъ русскій крестьянинъ жилъ, какъ говорится, въ Аркадіи. Гдё господствовалъ произволъ сверху до низу, гдф личное достоинство человъка цънилось только по отношению къ высшему человъку, — тамъ слабый непременно должень быть въ рабстве у сильнаго, такъ или иначе развязать ихъ между собою. Нетолько многое, но все, что составляетъ сущность кръпостнаго права для
селянина, все, кромъ прекращенія ограниченнаго права перехода, было п до Бориса, какъ послъ Бориса, также точно какъ, въ наше время, послъ уничтоженія кръпостнаго
права на бумагъ, оно долго еще будетъ на дълъ, если останется что-нибудь изъ его аттрибутовъ, если по прежнему
будутъ процвътать понятія и условія общественнаго порядка, совмъстныя съ нимъ. Поэтому Бориса также мало
можно порицать за введеніе кръпостнаго права, какъ и
восхвалять въ наше время многихъ, думающихъ, что они
уничтожатъ его однимъ разомъ на дълъ.

Скажемъ еще болъе: воспрещение Борисомъ перехода могло даже улучшить бытъ нъкоторыхъ крестьянъ того времени; въ сравнени съ прежнимъ ихъ положениемъ при переходъ. Какъ въ наше время еще не скоро уничтожится произволъ, составляющий сущность кръпостнаго права, такъ и Борисъ не произвелъ этого произвола: онъ существовалъ до Бориса, какъ, въроятно, будетъ существовать и послъ нашей эпохи.

Такимъ образомъ, не о введеніи крѣпостнаго права должна идти рѣчь, когда призывается на историческій судъ тѣнь Бориса, а просто о прекращеніи перехода крестьянъ въ юрьевъ день. Нельзя не признать всей истины слѣдующаго выраженія г. Погодина: «Самый юрьевъ день былъ, вѣроятно, уже ступенью въ послѣдовательномъ ограниченіи большаго и безусловнаго перехода; въ три недѣли (одну предъ юрьевымъ днемъ осенью, другую послѣ него) далеко не уйдешь!» Но дѣйствительно ли сдѣлано Борисомъ, при царѣ Өеодорѣ, распоряженіе, которое, прекращая и юрьевъ день, послужило началомъ правила, что земледѣлецъ, живущій на землѣ владѣльца, не могъ уже переходить отъ него ни при какихъ условіяхъ?

Самъ г. Погодинъ не отрицаетъ этого, ибо не только относитъ эту мъру къ позднъйшему времени, около 1601 и 1602 годовъ, когда уже есть явныя доказательства, воспрещенія перехода, но допускаетъ, что подобныя запрещенія существовали и въ предъидущіе годы, только полагаетъ, что это была мъра временная, которую впослъдствіи богатые помъщики увъковъчили для себя, употребляя для того и подлоги.

Допустимъ, вмѣстѣ съ почтеннымъ изслѣдователемъ, что указъ Василія Шуйскаго подложенъ. Впрочемъ, правду сказать, тѣ недостатки, которые нѣкогда соблазняли Карамзина и теперь побуждаютъ г. Погодина искать въ немъ подлога, еще не даютъ полнаго права отрицать его подлинность. Г. Погодина смущаетъ противорѣчіе въ немъ, ибо, по мнѣнію г. Погодина, «въ оффиціальномъ правительственномъ актѣ такого противорѣчія быть не можетъ и ни одного примѣра ни изъ котораго времени во всей старой администраціи нашей, отличавшейся толковитостію, привести нельзя».

Странно, что такой глубокій знатокъ нашей старины, какъ г. Погодинъ, находитъ толковитость отличительнымъ качествомъ нашей администраціи и дѣлопроизводства. Не говоря уже о неясностяхъ и неточностяхъ въ родѣ на-примѣръ такихъ мѣстъ, гдѣ идетъ рѣчь о предоставленіи или ограниченіи какого-нибудь права, и лица, пользующіеся такимъ правомъ, или лѣта, на которыя это право дается, означаются не однимъ опредѣленнымъ числомъ, а нѣсколькими числами разомъ; не говоря о такихъ описяхъ городовъ, гдѣ, напримѣръ, поставлено общее число восемь башень, а далѣе пересчитывается только шесть (Врем. XIV, см. 16 — 17), много можно привести дѣловыхъ бумагъ, гдѣ въ одной и той же явныя противорѣчія, уничтожающія другъ друга; напримѣръ: въ уставной грамотѣ о кружечныхъ дворахъ 1652 года прежде сказано, чтобъ пи-

тухи не пили на кружечныхъ дворахъ, а ниже, въ той же самой грамотъ, говорится, чтобъ на кружечномъ дворъ питухи пили смирно и тихо. Въ той же грамот говорится, чтобъ вина не давать подъ залогь вещей, а ниже потомъ въ закладъ принимать не дозволено только церковныхъ вещей, и татиной, и разбойной рухляди (А. А. Э. IV, 96). Въ 1621 году въ указъ о судопроизводствъ въ Касимовъ, сначала говорится, что касимовскому царю Араслану посадскихъ людей и татаръ въдати и судити, а воеводамъ ихъ не судити, а шиже говорится: «указали князей, мурзъ и татаръ царева двора и Сентова полку судить Касимовскому воеводъ» (С. г. гр. III, 234). Въ грамотъ царя Ивана Васильевича монастырю на Ладогъ сказано, что митрополитъ игумена, чернцовъ и священниковъ и всего причту церковнаго и слугъ монастырскихъ не судитъ ни въ чемъ, а ниже говорится, что судить мой богомолець митрополитъ Новгородскій (А. Л. Э. III, 157). Такія недоумънія и противоръчія встръчаются даже въ Судебникъ. Поймите, сдълайте одолженіе, следующее мъсто: •А убіють котораго крестьянина на полъ въ разбов или въ иномъ которомъ въ лихомъ дълъ, и дадутъ того крестьянина за государя его за къмъ живетъ, или выручитъ его государь тотъ, за къмъ живетъ, и пойдетъ тотъ крестьянинъ изъ за него вонъ, ино его выпустити». Скажутъ противъ этого, что въ Актахъ Историческихъ, гдф напечатанъ Судебникъ, внизу указывается по другому списку, вмъсто слова «убіютъ», слово «уловятъ». Но въ такомъ случав можемъ и мы сказать, что списокъ указа Шуйскаго попался Татищеву подобный тому, какъ списокъ Судебника съ словомъ «убіють». А развъ не противоръчіе это: въ отрывкахъ о дълъ еретика Матвея Башкина, гдъ этотъ еретикъ признается отвергающимъ покаяніе (А. А. Э. І, стр. 250), приводится и показаніе попа Симеона, который говорить, что этоть

Башкинъ приходилъ къ нему ст великими клятвами и моленіем у толило себя принять на исповидь во великій постя (А. А. Э. І, 249). Какъ же согласить такое противоржчіе: еретикъ отвергаетъ таинство покаянія и приходитъ къ священнику исповъдываться, да еще съ великими клятвами и моленіемъ? Изъ одного противорачія въ техъ же отрывкахъ следуетъ и другое, и третье. Башкинъ осуждается какъ богопротивный и лукавый еретикъ, глаголавшій хулу на Господа Бога и Спаса нашего Іпсуса Христа, называвшій честное и святое тёло Господа нашего Іисуса Христа простымъ хлъбомъ и виномъ, отвергающій церковь и всъ ея преданія и признающій даже все божествецное писаніе баснословіемъ (А. А. Э. І, 250). Если таковъ быль въ самомъ дълъ Башкинъ, то спращивается: зачъмъ онъ приходилъ на исповъдь и говорплъ: «Христіянинъ-де есмь, върую во Отца и Сына и Святаго Духа и покланяюся образу Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и пречистьй Богородицы и великимъ чудотворцемъ, и всъмъ святымъ на иконъ написаннымъ; а тогды -- говоритъ священникъ — великими клятвами и моленіями умолиль на исповъдь приняти и я его принялъ (А. А. Э. I, 248)». Вотъ, еслибъ Башкинъ пойманъ былъ и заподозрвиъ въ еретическихъ мивніяхъ, да говорилъ такъ, чтобъ укрыть свою вину, это было бы понятно; но для чего этотъ человъкъ обратился къ религіи, которую отвергалъ, и къ священиику, котораго значенія не признаваль, и притомъ выражался съ нимъ такимъ-образомъ: «Бога ради, ползуй мя душевиъ, надобеть де что написано въ Бесъдъхъ тъхъ честь, да на слово не надъятись, быти-бъ и дъломъ свершитися; да все-де начало отъ васъ, прежде вамъ священникомъ собою начало показати да и насъ поучати (А.Э. I, 248, и д.).» Какъ согласить слова, сказанныя имъ священнику на исповъди съглазу на глазъ, съ обвинениемъ, постигшимъ его?

Но не станемъ болъе утомлять читателей выписками изъ нашихъ старыхъ оффиціальныхъ бумагъ въ доказательство того, что въ нихъ можно встрътить и противоръчія и безсмыслицы. Г. Погодинъ, находя, что наше старое дълопроизводство отличается толковитостію, далье, въ своемъ изследованіи, встретился съ неясностію выраженій въ указъ 1601 года и не знаетъ, куда дъть тъхъ, «которымъ срокъ возити», хотя и не отвергаетъ существованія указа 1601 года. Это темное мъсто не дается, какъ видно, и самому Карамзину, на авторитетъ котораго ссылается вездъ г. Погодинъ. Наконецъ, въ подтверждение возможности подлоговъ, г. Погодинъ говоритъ, будто въ старину ни въ какомъ приказъ не было настольнаго реестра, не было реестра входящихъ и исходящихъ бумагъ, — справиться было негдъ. Какъ же согласить такую безалаберщину, способствующую подлогамъ, самому большому злу, какое можетъ быть въ сферт делопроизводства, съ высокимъ мнъніемъ о толковитости этого дълопроизводства и администраціи? Не кажется ли, что въ изследованіи защищается толковитость нашей администраціи и ділопроизводства, когда эта толковитость нужна для подкрыпленія любимой мысли, и, черезъ нъсколько страницъ, когда, для цодкръпленія той же мысли, нужно, чтобъ эта администрація и ділопроизводство были безтолковы, они обвиняются въ такой безпорядочности, какой даже и не было на самомъ дълъ. У насъ, въ старину, были настольные реестры — это описи дёлъ, которыя во всёхъ наказахъ воеводамъ приказывается принимать отъ прежнихъ воеводъ вмъсть съ самыми дълами; у насъ были и книги исходящихъ бумагъ, -- это перечни, гдъ записывалось, что такая то грамота или память отослана такого то числа, туда то (Доп. къ А. И., У, 247). Следовательно: 1) Противоръчіе въ указъ Шуйскаго не есть такая исключитель-

ность, какой нельзя найти въ другихъ Оффиціальныхъ бумагахъ того времени и по которой можно заключать о неподлинности акта. 2) Подлоги составлять дьякамъ вовсе не такъ было легко на тъхъ основаніяхъ, какія привелъ г. Погодинъ. Да, наконецъ, почему же именно отъ подлога, сделаннаго, какъ предполагаетъ г. Погодинъ, какимъ нибудь дьякомъ въ XVII въкъ, можно ожидать скоръе противорьчій и безтолковщины, чьмъ отъ подлинной бумаги того же времени? Намъ даже кажется наоборотъ. Противоръчіе и безсмыслица въ оффиціальномъ актъ можетъ происходить всего скорве отъ небреженія и отъ неумвнья выражаться. А кто составляетъ подлогъ, тотъ долженъ быть особенно остороженъ на этотъ разъ; тотъ старается, чтобъ его подлогъ, сколько возможно, казался подлиниикомъ. Въ особенности трудно бы ожидать промаховъ въ подлогахъ, касающихся такого дъла! Если тотъ, кто его составляль, быль орудіемь сильной партіи, желавшей обратить въ свою нользу государственное учрежденіе, то ужь, въроятно, такая партія поручила бы подобное дъло человъку искусному и смышленному; и этотъ пскусный и смышленный человъкъ, пмъя въ виду опредъленную цъль, долженъ былъ стараться, чтобъ эта цёль бросалась каждому ясно въ глаза и ужь никакъ не могъ допускать двусмысленностей. И для чего было дьяку, составлявшему подложный указъ съ целью узаконить и увековечить крепостное право, отзываться въ началъ неблагопріятно о Борисъ, котораго дъйствія онъ, напротивъ, долженъ былъ одобрять? Равнымъ образомъ, отчего же дьякъ въ подлогъ могъ надълать ошибокъ противъ обычныхъ дъловыхъ формъ того времени и языка и вообще внъшности указа, когда этому дьяку, безъ сомнёнія, были извёстны всъ мелочныя формы и все, касавшееся внъшности оффиціальныхъ бумагъ, дьяку, который самъ составляль и

оффиціальныя бумаги. Если дьякъ могъ принять несвойственный обычному порядку тонъ въ подлогъ, то онъ могъ такимъ же тономъ написать и подлинный указъ.

Никто изъ самыхъ глубокихъ знатоковъ нашей старины и даже самъ г. Погодинъ, за которымъ признаемъ въ ряду ихъ почетное мъсто первенства, не въ силахъ, единственно по внъшности слога и выраженій, отличить подложную бумагу, составленную дьякомъ XVII в. отъ подлинной оффиціальной того же времени. Если въ наше время показать двъ бумаги, составленныя, положимъ, въ— омъ губернскомъ правленіи: одна изъ нихъ подлинная, другая подложная, сочиненная секретаремъ того же правленія. Есть ли возможность, единственно на основаніи слога, отличить одну отъ другой, когда и подлинная была составлена тъмъ же секретаремъ, который паписалъ подложную?

Видимая безсмыслица и противоръчіе между предшествующею и послъдующею ръчью въ указъ Шуйскаго не такъ еще ужасны и пеобъяснимы, какъ кажется съ перваго взгляда.

Указъ состоитъ изъ двухъ частей: доклада и постановленія. Въ докладъ дъйствительно говорится пеблагосклонно о Борисъ и о его запрещеніи перехода; въ постановленіи же крестьяне прикръпляются къ мъсту жительства, слъдовательно: дълается тоже, за что въ докладъ порищается Борисъ. Что же? Докладчикъ могъ въ самомъ дълъ быть инаго мизнія, то есть: въ пользу перехода, и изложилъ,—даже, быть можетъ, возбудилъ,—вопросъ, думая, что его разръшатъ такъ, какъ ему хотълось; но приговоръ послъдовалъ въ иномъ смыслъ. Вникнемъ въ дальнъйшій смыслъ доклада. Для чего онъ подается? Какая причина побуждаетъ къ этому? Причина эта высказывается въ конъръ доклада: «и нынъ великія въ томъ учипились распри и

насилія и многія раззоренія и убивства смертныя и многіе разбои и по путемъ грабленія содъящеся и содъваются». Такимъ-образомъ сущность дъла состоитъ въ томъ, что начальствующіе помъстной избой, замьтивъ безпорядки, представили о нихъ государю съ объяспеніемъ причинъ, давши этому объясненію тонъ, соответствовавшій ихъ собственному взгляду. Соборъ и сигклитъ, то есть духовные и свътскіе сановники, не раздъляли этого взгляда: не удивительно, когда для нихъ было выгодно удерживать крестьявъ и притомъ тутъ были тъ, которые и при избраніи Владислава становили ему въ условіе, чтобъ въ его царствование не было крестьянского выхода. Составилось постановление. Но докладъ остался, какъ былъ. Тогда не гонялись ни за соразмърностію и соотвътственностію частей въ оффиціальномъ актъ, ви за ясностію и точностію выраженій, ни за отдълкою редакціи: тогда не думали, что для потомства указъ ихъ станетъ пепонятенъ и будетъ заключать видимыя противоръчія; для современниковъ этихъ противоръчій въ немъ не было, да и безъ сомивнія для сведенія разсылались грамоты и памяти, въ которыхъ не было доклада; Татищеву, на бъду его — достался списокъ съ докладомъ.

«Законъ Шуйскаго, по словамъ изслъдователя, заключаетъ еще и другое противоръчіе; въ немъ говорится, что крестьяне должны оставаться за тъми помъщиками, за которыми положены за 15 льтъ, то есть въ 7101 году. Тъ, которые ушли съ 7101 года, слъдовательно въ 7102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и оглашены, тъ должны быть возвращаемы прежнимъ помъщикамъ. Но въ указъ 1601 года (7110) позволено было переходить. Спрашивается: какимъ же образомъ перешедшіе тогда по закону могуть быть теперь возвращаемы?»

«Въ 1602 (7111) былъ еще общій переходъ, торжеист. моногр. Ч. І.<sup>с</sup> ственно разрѣшенный. Въ боярскомъ приговорѣ 1605 года именно сказано, что бѣжавшіе въ 110, 111, 112 годахъ могутъ оставаться на новыхъ мѣстахъ, если докажутъ необходимость бѣгства». Спрашивается: какъ можетъ быть подобное противорѣчіе въ оффиціальныхъ актахъ, столь между собою близкихъ?»

Дъло объясняется какъ нельзя проще. Здъсь не только нътъ противоръчія, но даже и той неточности выраженій, которая такъ неръдко заставляеть задумываться при чтеніи старыхъ актовъ. Сила указовъ 1601-го и 1602 года не уничтожилась новымъ постановленіемъ; въ немъ говорится:

«Которые крестьяне отъ сего числа предъ симъ за 15 лътъ въ книгахъ 101 г. положены и тъмъ быти за тъми, за къмъ писаны, а буде тъ крестьяне вышли за кого ино-го, и въ томъ есть на крестьянъ тъхъ или на тъхъ, кто ихъ держитъ, челобитье, и тъ дъла не вершены, или кто сентября по 1-е число сего года будетъ бить челомъ, и тъхъ крестьянъ отдавати по тъмъ книгамъ со всъми животы ихъ за къмъ они писаны до сроку Рождества Христова 116 безъ пожилаго; а не отдастъ кто на тотъ срокъ, ино на томъ брати за пріимъ и пожилое по сему уложенію. А не было о которыхъ крестьянахъ челобитья по сей день и сентября по 1-е не будетъ, и тъхъ, послъ того срока, по тъмъ книгамъ не отдавати, а написати ихъ въ книги за къмъ они нынъ живутъ.»

Значеніе указовъ 1601 и 1602 годовъ могло сохраниться и послѣ этихъ строкъ. Здѣсь предѣломъ времени, съкотораго крестьяне могутъ считаться принадлежащими помѣщику, полагается 1592 годъ (именно тотъ годъ, въ который, какъ думаютъ, былъ изданъ первый указъ, воспрещающій переходъ въ юрьевъ день). Слѣдовательно, только съ этого времени могли встрѣчаться случаи, дававшіе право

помъщику, руководствуясь указомъ Василія Шуйскаго, требовать возврата жившаго у него крестьянина. Но втеченін этого пятнадцатильтняго періода были указы, позволявшіе крестьянамъ переходить отъ накоторыхъ владальцевъ; само собою разумъется, что владъльцы, у которыхъ крестьяне могли переходить, теперь и не имъли права требовать ихъ возврата, коль скоро крестьяне вышли отъ нихъ на основаніи дарованнаго имъ въ свое время позволенія. Постановленіе при Шуйскомъ не предоставляетъ имъ такого права. Оно дозволяетъ всемъ подавать челобитныя, назначаетъ для этого срокъ и приказываетъ разсмаривать тъ челобитныя, которыя уже поданы прежде по этому предмету. Отдавать крестьянъ можно только вследствіе челобитныхъ и по справкъ съ книгами, въ которыхъ будетъ значиться, что они записаны за челобитчиками. При такихъ условіяхъ еслибъ и случилось, что поміщикъ началъ требовать возвращенія крестьянина, который у него сошелъ въ 1601 и 1602 годахъ законннымъ образомъ, то въ помъстной избъ ему бы указали, что его крестьянинъ сошель отъ него правильно и, следовательно, онъ не имеетъ на него права, точно также, какъ признали бы это право за тъмъ изъ помъщиковъ, который подалъ челобитную о крестьянинъ, сошедшемъ отъ него несообразно съ позволеніемъ въ 1601 и 1602 годахъ. Если въ указъ есть неточность, то для нашего въка, а не для современниковъ для нихъ тутъ не было ни неясности, ни противорфиія. И теперь въ законодательствъ встръчается и будетъ всегда встречаться множество случаевь, которые съ перваго взгляда совершенно подходять подъ извъстную статью закона, но въ самомъ дълъ не подлежатъ ей, потому-что какое нибудь обстоятельство, означенное въ иной статьв, дълаетъ для этихъ случаевъ изъятіе. Что же касается до приговора 1605 года, то противоръчить ли ему постановленіе Шуйскаго или не противорьчить (кажется посльднее) --- мы не станемъ разбирать этого; нътъ никакого сомнънія, что этого приговора при Шуйскомъ не имъли въвиду. Разстрига не считался царемъ, и всв постановленія его царствованія не сохранили действительности для послівдующаго времени, и въграмотахъ государей, подтверждавшихъ распоряженія предшественниковъ, нигде не подтверждается какое-нибудь постановление государя, считавшагося лжецаремъ. Относительно же вившности и слога этого указа выше была высказана совершенная невозможность отыскать въ немъ подлога, составленнаго дьякомъ въ XVII въкъ. Но г. Погодинъ не останавливается только на этомъ подозрѣніи, онъ склоняется также къ другому: что, быть можеть, подлогь этоть образовался позже — иначе Татищевымъ. Желательно, чтобъ были указаны тъ основанія, по которымъ мы дожны искать въ слога этого указа несообразностей съ принятыми въ XVII в. пріемами и формами, хотя это одно будетъ противоръчить первому подозрѣнію на дьяковъ XVII вѣка. Г. Погодинъ указываетъ на выраженіе: «съ своимъ царскимъ сигклитомъ» и, следуя Карамзину, отмечаетъ его курсивною печатью. Значитъоно въ числъ песообразныхъ ни съ духомъ времени, ни съ языкомъ грамотъ. Но точно такое же выражение и притомъ съ такимъ же настроеніемъ речи встричается въ другомъ современномъ актъ именно: приговоръ 1604 года о высылкъ на службу противъ самозванца патріаршихъ митрополичьихъ, архіерейскихъ и монастырскихъ слугъ: «царь и великій князь Борисъ Өедоровичъ съ отцемъ своимъ святъйшимъ Іовомъ, патріархомъ всея Русіи, и съ сыномъ своимъ, благороднымъ царевичемъ княземъ Өедоромъ, со встмъ освященнымъ соборомъ, съмитрополиты, и архіепископы, и архимандриты, и игумены, и совствиъ своимъ царскимъ сигклитомъ» (С. г. гр. VI. 16). Изследователь ноставиль одинь вопросительный и одинь восклицателный знакъ вслъдъ за выраженіемъ: «сего ради приговорили есми и уложили по святымъ вселенскимъ соборамъ и по правиламъ св. отецъ». Конечно, эти знаки поставлены здёсь не ради странности мудрецовъ XVII въка ссылаться на соборы и правила св. отецъ въдълахъ мірскихъ, не имфющихъ прямаго отношенія къ церковной администраціи и быту. Эти знаки указывають на несообразность выраженія съ принятыми въ XVII в. пріемами. Но при составленіи Уложенія при царъ Алексъъ Михайловичь, точно также вельно было принимать во вниманіе правила соборовъ и св. отецъ. (С. г. гр. III, 438). Это единственно подтверждаеть всемъ давно извъстное обстоятельство, что въ старой Руси думали все освящать согласіемъ съ Церковью. Пока не укажутъ и не докажутъ: въ чемъ именно слогъ указа обличаетъ подлогъ -- едва ли можно на всъхъ этихъ основаніяхъ подозръвать въ указъ царя Василія Шуйскаго такое дурное качество; да, паконецъ, еслибъ въ немъ точно нашлось какое нибудь сомнительное выражение, то почему же приппсывать его именно подлогу, а не ошибкамъ переписчиковъ, когда самый указъ извъстенъ только по спискамъ? Неужели признавать его подложнымъ единственно на основани недовърія къ Татищеву? Но въдь самые ярые враги Татищева должны сознаться, что если Татищевъ, по ихъ метнію, лжеть, то все таки иногда и правду скажеть. По-крайнеймфрф самъ г. Погодинъ убъжденъ въ томъ, признавая, что указа 1601 г. Татищевъ не выдумалъ. Отчего же указъ Василія Шуйскаго выдуманъ?

И такъ, нельзя признать основаній, приведенныхъ г. Потодинымъ, достаточными, чтобъ отвергать подлинность указа Шуйскаго; но не станемъ однако и опираться на него, изъ уваженія къ авторитету г. Погодина, въ надеждъ. что онъ представитъ болъе очевидныя доказательства его пеподлинности. Быть можеть и тахъ актовъ, въ подлипности которыхъ г. Погодинъ не сомнавается, будетъ довольно, чтобъ предпочесть старое мнаніе новому, высказанному почтеннымъ изсладователемъ въ Русской Бесада.

Въ указъ 1597 года постановлено давать судъ и сыскивать крыпко, и по суду отдавать быглыхъ крестьянъ съ женами и дётыми тёмъ помёщикамъ и вотчинникамъ, за которыми они жили за пять лътъ тому назадъ. Г. Погодинъ находитъ, что этотъ указъ не говоритъ о переходъ крестьянъ въ юрьевъ день, а касается только бъглыхъ, что опъ подобенъ многимъ старшимъ и младшимъ указамъ о бъглыхъ съ назначениемъ, для права на ихъ водворение въ прежнихъ мъстахъ, срочныхъ лътъ со дня побъга. Дъйствительно, такихъ указовъ впоследстви было много; но г. Погодинъ говоритъ, что такіе указы существовали и прежде, при Іоаннахо. Жаль, очень жаль, что г. Погодинъ не привель ни одного изъ извъстныхъ ему въ этомъ родъ. Кажется, до сихъ поръ ни одинъ не извъстенъ, а это самое и заставляетъ многихъ искать чего-то въ 1592 году. Вотъ, если бы въизследовании, въ самомъ деле, приведенъ быль такой указъ и притомъ именно съ назначеніемъ срочныхъ льтъ, - тогда иное дьло; тогда указъ 1597 года не могъ бы самъ по себъ служить исходнымъ источникомъ общепринятого мижнія. Но въ изследованіи, въ доказательство существованія такихъ указовъ «при Іоаннахъ», не приведено ничего, кромъ одного мъста изъ первой новогородской лътописи, мъста, относящагося къ времени гораздо древнъйшему: «пріде князь Михаилъ изъ Чернигова въ Новгородъ и вда свободу смердомъ на пять лътъ даней не плати, кто сбъжалъ на чюжю землю, а симъ повелъ, сдъ живетъ, како уставили передніи князи, тако платите дань». Это свидътельствуетъ не за г. Погодина, а противъ него. Здъсь не преслъдуются бъглые, а напротивъ покровительствуются; бъглымъ даются льготы, которыхъ лишены тв, которые сидять на одномъ мъсть и не бъгаютъ. Пока г. Погодинъ не отыщетъ или не укажетъ міру указа, подобнаго указу 1597 года, изданнаго при Іоаннахъ, какъ онъ говоритъ, до тъхъ поръ мизніе Татищева и Карамзина, находившихъ, что за пять лътъ передъ 1597 тодомъ надобно искать запрещенія перехода, имъетъ полное основаніе, и неудивительно, что вст почти ученые раздълють это мивніе, повторяють его, какъ говорить г. Погодинъ, безъ малъйшаго разсужденія и оно сдълалось историческою аксіомою. Едва ли принимають это мивніе безъ малъйшаго разсужденія; разсуждають болье или меиве такъ: когда указъ 1597 г. ставитъ предвломъ отыскиванія бъглыхъ 1592 годъ, то значитъ-въ 1592 г. чтото произошло. Прежде такихъ указовъ, сколько извъстно, пе было. Отчего-жь возникъ этотъ? По Судебнику позволялось крестьянамъ переходить въ юрьевъ день, а въ XVII въкъ мы положительно знаемъ, что это постановление въ законодательствъ не существовало и бояре, избиравшіс Владислава, уже ставили ему въ числъ условій, чтобъ крестьяне не имъли права выходить. Когда-же это постановленіе о гмънилось? Безъ сомпънія, или въ концъ XVI, или въ началь XVII в. Непосредственнымъ слъдствіемъ такого отм зненія должно необходимо быть преслъдованіе бъглыхъ, те есть не покорявшихся этому постановленію, конечно ст всинтельному для многихъ. Дъйствительно, въ тъ времена, когда, какъ намъ извъстно, въ законодательствъ уже не существовало постановленія о юрьевъ днъ, являются, один за другимъ, указы, имъющіе цълью пресладованіе бъглыхъ, съ назначеніемъ сроковъ. Но такихъ указовъ мы не встрвчаемъ въ тв времена, когда, какъ намъ извъстно вполнъ и достовърно, постановление Судебника было въ силь. Сльдовательно: пзданіе этихъ указовъ имъетъ связь

съ прекращениемъ перехода. Къ какому же году относится первый по времени извъстный намъ изъ этихъ указовъ? Къ 1597-му. Къ чему приводитъ насъ этотъ первый указъ? Къ 1592 году, ибо признаетъ крестьянъ, о которыхъ идетъ въ немъ речь, съ одними правами после 1592 и съ другими предъ 1592 годомъ; слъдовательно — въ 1592 году должно было последовать относительно крестьянъ важное распоряжение, сдълавшееся виною указа 1597 и вследъ за нимъ прочихъ указовъ, ему подобныхъ. Но такъ какъ: 1) указы о бъглыхъ съ назначениемъ сроковъ, въ своей постепенной последовательности, идутъ въ законодательствъ рядомъ съ прекращеніемъ перехода; 2) о переходъ въ юрьевъ день нътъ въ законодательствъ вмъсть съ темъ, какъ являются въ немъ въ постепенной последовательности указы о бъглыхъ съ назначеніемъ сроковъ, то это распоряжение въ 1592 году должно необходимо касаться перехода въ юрьевъ день и непремънно въ духъ прекращенія этого права, а ужь никакъ не разширенія. Предположеніе наше подтверждается указами 1601 и 1602 годовъ.

Смыслъ указа 1601 года указываетъ на запрещеніе, существовавшее до 1601 года и притомъ на совершенное запрещеніе. Слова: *сельли крестьянамз дати выходз*, показываютъ, что законъ вновь даетъ право, котораго предътъмъ не давалось. Запрещеніе возить крестьянъ въ имѣніяхъ значительныхъ владъльцевъ и въ Московскомъ уѣздъ стоитъ послѣ позволенія и, очевидно, прибавлено въ видъ исключенія изъ новаго правила, какъ обязанность оставаться при прежнемъ порядкъ. Этого не можетъ отрицать и самъ г. Погодинъ, признавшій, что предъ этимъ указомъ было запрещеніе, а не позволеніе.

Г. Погодинъ, при разборъ этихъ указовъ, задавая себъ вопросъ: что было предъ указомъ 1601 г., позволение или

запрещение? отвічаетъ: «следуетъ, кажется, предполагатъ запрещеніе». Если такъ, тогда и спорить нечего. Къ намт. является на помощь указъ 1597 года и ведетъ насъ прямо къ 1592 году. Но г. Погодинъ находитъ, что если и было запрещеніе, то временное, какія быть можетъ, установлялись каждогодно. По мнтнію его, «случались обстоятельства, когда правительство находило нужнымъ прерывать этотъ переходъ крестьянъ или ограничивать, можетъ бытъ еще прежде Іоанновъ, точно такъ какъ при царъ Өеодорі, Борисъ, при Романовыхъ». Но далъе г. Погодинъ оставляетъ въ тъни запрещение предъ 1601 годомъ, а выставляетъ этотъ указъ какъ бы въ значеніи перваго важнаго ограниченія перехода, которое хотя было и временною мѣрою, но впоследствій послужило владельцамъ поводомъ воспользоваться имъ для своихъ выгодъ и повело къ подлогамъ, узаконившимъ кръпостное право на людей. Правительство, по мижнію г. Погодина, приказало въ 1601 г. чтобъ у значительныхъ помъщиковъ, каковы были бояре и проч., крестьяне оставались безвыходно: правительство имъло въ виду, что богатые могутъ прокормить крестьянъ, а чтобъ у мелкономъстныхъ открыть крестьянамъ средства прокормиться, имъ разръшено, по истеченіи срока, перевозить крестьянь по взаимному согласію. Это была мъра правительства временная; но она понравилась богатымъ, сильнымъ помъщикамъ, и они пожелали увъковъчить ее, удержавъ навсегда за собою прежнихъ крестьянъ праву.

Далъе и подъ конецъ своего сочиненія, почтенный изслъдователь ръшительно противоръчитъ себъ, не допуская никакихъ законодательныхъ ограниченій свободы кресть янъ между установленіемъ юрьева дня и указами по поводу голода, то есть 1601 и 1602 года. «Законы долго молчали — говоритъ онъ — и начали ограничивать свободу переходить, сперва юрьевымъ днемъ, во уважение обязанностей, наложенныхъ ими на помъщиковъ, потомъ, вслъдстліе случившихся голодовъ», и проч. Что въ изследованіи не разумьются никакія другія распоряженія по этому предмету по поводу голода, кромъ упомянутыхъ указовъ э:о доказываютъ слова, помъщенныя назадъ три страницы (на 153): «голодные годы 1601, 1602, 1603 играютъ здёсь, кажется, значительную роль; надо было правительству обезпечить сколько нибудь народное пропитаніе». Здёсь не упоминается ни о какихъ другихъ голодныхъ годахъ, по служившихъ поводомъ къ ограниченію перехода. Такимъ образомъ, въ одномъ мъсть изследованія допускаются временныя запрещенія, существовавшія до 1601, въ другомъ указы 1601 и 1602 годовъ выставляются какъ первыя распоряженія о запрещеній, вызванныя временною необходимостію. Читатель остается въ недоумъніи: какое мнтніе ученаго изслъдователя объ этомъ вопросъ. Существовали ли запрещенія до 1601 г. или нътъ? Если г. Погодинъ признаетъ, что они существовали, то будемъ искать последняго изъ нихъ: когда оно случилось, и указъ 1597 года наводитъ насъ прямо на 1592 годъ. А чтобъ увъриться, что это ограничение перехода, которое должно было случиться въ 1592 году, было не первое и не выходило изъ колеи обычныхъ мъръ, совмъстимыхъ со всеобщимъ правомъ перехода въ юрьевъ день, пусть г. Погодинъ укажетъ намъ тъ правительственныя распоряженія, которыя, какъ онъ полагаетъ, были еще прежде Іоанновъ, и равнымъ образомъ пояснитъ, какія постановленія ему извъстны при царъ Өеодоръ?

Изследователь останавливается надъ словами: «а которымъ нынё срокъ возити» и затрудняется: кого разумёть подъ этими которыми. Кажется, тутъ ларчикъ просто открывается. Эти которые, какъ видно по ходу речи, те мелкопоместные, которые тогда получили дозволение и кото-

рымъ действительно приходился срокъ, т. е. юрьевъ день, ибо указъ написанъ въ поябръ. Что касается до словъ: и возити человтку изг за одного человтка одного крестьянина или двухь, а трехь и четырехь одному изь за одного ишкому не возити, то едвали можно успоконться на мнъніи г. Лешкова: законъ позволяетъ дворянамъ не по одному крестьянину перевозить другъ отъ друга, а поровну! берите одного или двухъ за одного, а не трехъ и не четырехъ. Не смотря на нъкоторую темноту редакціи, обыкповенную въ то время вънашей администраціи, не отличавшейся толковитостію, все таки не трудно здёсь понять, что каждый владълецъ могъ изъ имънія другаго владъльца брать къ себъ не болъе двухъ крестьянъ. Законодатель пмълъ здъсь какъ видно, ту цъль, чтобъ не допустить нъкоторыхъ богатыхъ помъщиковъ, владъющихъ большимъ количествомъ земли и предоставлявшихъ крестьянамъ льготы, переманивать къ себъ крестьянъ отъ небогатыхъ состдей до того, что у этихъ состдей не осталось бы ни одного человъка, и чтобъ послъдніе, лишенные рукъ, не впали въ нищету и невозможность отправлять государственную службу, лежавшую на сословіи помъщиковъ. При ограпиченіи же, какое сдълано въ законъ, богатый помъщикъ не могъ взять у небогатаго болье двухъ человькъ и, сльдовательно, лишенъ былъ возможности переманить къ себъ всткъ его крестьянъ. Но это не значитъ, чтобъ крестьяне не имъли юридической возможности оставлять своего владъльца; они могли всъ уйти отъ него, только не въ одно имъніе. Естественно, что разойтись въ разныя стороны крестьянамъ было трудите, чтмъ уйдти встмъ въ одно новое мъсто. Эта оговорка въ указъ знакомитъ насъ вообще съ цълью, которую, при прекращени перехода, имъло правительство. Оно хотъло обезпечить для себя государственную службу помъщиковъ и платежъ повинностей, а это

требовало необходимо твердой осъдлости земледъльческаго класса. Не трудно понять, почему у богатыхъ и сильныхъ міра сего переходъ остался запрещеннымъ: царь Борисъ нуждался для недавняго своего царствованія и своей юной династіи въ этой опоръ, и въроятно, при Өеодоръ приготовляя себъ престолъ, заранъе устроивалъ свои дъла на этотъ счетъ.

Указъ 1602 года есть отчасти повтореніе предъидущаго, но съ нъкоторыми изъятіями. Въ немъ уже нътъ ограниченія перехода числомъ крестьянъ, которыхъ можно было одному помъщику вывозить изъ имънія другаго. Въ псчисленій родовъ помъщиковъ, у которыхъ въ имъніяхъ крестьянамъ дозволяется переходъ, есть нъкоторыя перемъны и именно: въ указъ 1601 года позволяется возить крестьянъ «дворянамъ, которые служатъ изъ выбора, и жильцамъ, которые у государя царя и великаго князя Бориса Өедоровича, и которые у государя царевича Өедора Борисовича, и дътямъ боярскимъ, дворовымъ и городовымъ приказчикамъ, всъхъ же городовъ, иноземцемъ всякимъ и большого двора дворовымъ людямъ всъхъ чиновъ, степеннымъ и путнымъ ключникамъ, стряцчимъ, сытцикомъ и подключинкомъ, конюшеннаго приказа столповымъ приказчикомъ.... п стряпчимъ, ловчего пути корытникомъ, охотникомъ и коннымъ псаремъ, сокольнича пути кречетникомъ, сокольникомъ, ястребинникомъ, трубникомъ, и сурначеемъ и государыни царицы Маріи Григорьевны всея Русіи д'втемъ боярскимъ и всъхъ приказовъ преднимъ подьячимъ, стрълецкаго приказа сотникомъ стрълецкимъ и головамъ казачьимъ, посольскаго приказа переводчикомъ и толмачемъ, патріаршимъ и митрополичимъ и архіепископьимъ приказнымъ людемъ и дътемъ боярскимъ промежъ себя». Въ указъ же 1602 г. говорится: «Указали есмя всего нашего московскаго царства дътемъ боярскимъ и иноземцемъ вся-

кимъ и жильцомъ нашимъ и сына нашего царевича князя Өедора Борисовича всеа Русій жилцомъже и нашимъ дворовымъ людемъ встхъчиновъ и конюхомъ, и охотникомъ, и псаремъ, икречетникомъ, и соколникомъ, и ястребникомъ, и трубникомъ, и дътемъ боярскимъ нашея царицы и великія княгини Маріи Григорьевны всеа Русіи и всъхъ приказовъ подьячимъ промежъ себя крестьянъ отказывати». Въ последнемъ дозволяется возить крестьянъ детямъ боярскимъ, а о дворянахъ не говорится, хотя ниже того, въ числѣ помѣщиковъ, у которыхъ выходъ воспрещенъ, показаны только больше дворяне, следовательно можно предположить, что у малих быль онь позволень. Неть также дътей боярскихъ патріаршихъ, митрополичьихъ, архіспископьихъ. Если допустить, что этого рода дътей боярскихъ следуеть считать въ общемъ числе детей боярскихъ всего московскаго царства, то противъ такого толкованія можно выразить, что царицыны дъти боярскія поименованы особо и, въроятно были бы поименованы и эти, еслибъ право выхода крестьянского распространялось на ихъ имънія. Можно толковать такъ и иначе. Это новый образчикъ толковитости нашей администраціи.

Сверхъ этихъ отличій, въ указъ 1602 г. отъ указа, изданнаго въ предшедствовавшемъ году, московскій утадъ не подпадаетъ уже изъятію отъ права крестьянскаго выхода, какъ въ указъ 1601 года. Указъ 1602 г. выразительно говоритъ о способъ переходовъ крестьянскихъ въ видъ нравоученія для тъхъ, у которыхъ они жили. «А изъ за которыхъ людей учнутъ крестьянъ отказывати, и тъ-бъ люди крестьянъ изъ за себя выпускали со встми ихъ животы безо-всякія зацъпки и во крестьянской бы возкъ промежъ всъхъ людей боевъ и грабежей не было, и силпо бы дъти боярскіе крестьянъ за собою не держали и продажъ имъ никоторыхъ не дълали, а кто учнетъ крестьянъ

грабити и изъ за себя не выпускати, и тъмъ отъ насъ быти въ великой опалъ, одноличнобъ есте берегли того накръпко, чтобъ во крестьянскомъ отказъ и въ вывозкъ ни у кого ни съ къмъ зацъпокъ и задоровъ и боевъ не было». Мъсто это чрезвычайно важно для насъ. Оно показываетъ что общее желаніе пом'ящиковъ было закр'япить крестьянъ и удержать ихъ у себя. Неменьше того мы изъ него видимъ, что самый переходъ крестьянскій служилъ крестьянамъ и къ раззоренію и къ большому угнетенію. Мивніе, приведенное выше, что кръпостное право, т. е. лишеніе полноправности крестьянъ, существовало и до Бориса, подтверждается этимъ мъстомъ указа 1602 года. Если таковы были юрьевскіе переходы, то за что же и клеймить Бориса? Располагая богатыхъ владъльцевъ и сильныхъ земли для своихъ личныхъ цълей, въ тоже время Борисъ. быть можеть, хотъль избавить народъ отъ печальныхъ картинъ, какія представляла жизнь этого народа въ короткіе дни предоставляемой ему разъ въ годъ свободы. Отрицая прикръпленіе крестьянъ при Борисъ, г. Погодинъ признаетъ, что прежній порядокъ перемъны жительства крестьянъ существовалъ въ XVII въкъ, при Михаилъ Өеодоровичъ. Онъ ссылается на г. Аксакова, который, въ Ш томъ Русской бестды за 1858 годъ, напечаталъ изслъдованіе по поводу вышедшей въ свёть писцовой книги временъ Михаила Өеодоровича, помъщенной въ изданіи г. Елагина «Бълевская Библіотека». Г. Аксаковъ находитъ, что въ писцовой книгъ о нъкоторыхъ крестьянахъ, оставившихъ мъста своихъ жительствъ, сказано: сошли, сышли, въ другихъ: сбъжсали. Это, по его мивнію, даетъ право признавать несомитнымъ существование перехода не только de facto, но и de jure. Вмъстъ съ тъмъ, г. Аксаковъ, руководствуясь порядными записьми, приходить къ такому заключенію: «Во времена до укрыпленія, переходившіе крестьяне часто рядились на неопредъленный срокъ жить за такимъ то и въ случат несоблюденія сего условія, крестьянинъ возвращалъ подмогу или платилъ пеню. Послъ укръпленія, въ такомъ точно случав, тотъ, за кого рядился крестьянинъ, кромъ денежной пени или вмъсто нея, могъ требовать назадъ самаго крестьянина и заставить его работать на себя столько времени, сколько въ рядной написано. Но это вошло не вдругъ: сперва въ рядныхъ, послъ укръпленія на неопредъленный срокъ или на всю жизнь, видимъ мы, что тоже полагается въ случат, если крестьяипнъ будетъ рядиться на сторонъ, выйдетъ за другаго денежное взысканіе, потомъ въ такихъ рядныхъ дается право взять силою крестьянина отовсюду, куда бы онъ ни порядился. И такъ бъглый крестьянинъ былъ крестьянинъ, неисполнившій условій перехода и утедшій до срока. До укръпленія, заплатя пеню, онъ удерживаль свою личную независимость и не быль обязань выполнять условій обязаннаго; послѣ укръпленія, онъ не могъ отступиться отъ условій и обязань быль выполнить весь договорь — жить отолько, сколько въ записи написано».

Первое митніе,—что переходъ существоваль въ XVII въкъ, г. Аксаковъ признаетъ несомитнымъ; второе — о значеніи укръпленія, онъ предлагаетъ какъ догадку, ибо дъло само требуетъ большихъ изслъдованій.

Посмотримъ на несомнънное.

Придется, прежде всего, сдълать вопросъ: точно ли выраженіе вышли имъло смыслъ законнаго, дозволительнаго перехода, въ отличіе отъ выраженія сблонсали? Г. Аксаковъ находить, что эти выраженія всегда означають различное, и что бъжать можно было и при существованіи перехода: кто исполниль свои условія въ отношеніи своего владъльца и удалялся отъ него—значить, онъ вышель, или сошель; въ противномъ случав онъ сблонсаль. Но въ поручной на

крестьянство, приведенной г. Аксаковымъ въ подтвержденіе своего мивнія, поручники отвъчають тогда, когда тъ, за которыхъ они ручаются, «за волость выдутъ и тѣ свои жеребы впустъ пукинутъ». Здъсь слово видути, очевидно, не въ смыслъ законнаго правильнаго удаленія послъ исполненія всъхъ условій. Но если мы и допустимъ, что выраженія: вышли, сошли употреблялись въ смыслъ, особомъ отъ выраженія сблжали, и тогда это не даетъ повода признавать несомивннымъ, чтобъ въ XVII въкъ существовало для крестьянъ право сойти отъ землевладъльца, покончивъ съ нимъ всв условія, и сойти такъ, чтобъ землевладълецъ удерживать. не имълъ права его А если его уволилъ? Въдь и въ наше время, при существованіи крипостнаго права въ томъ види, какъ оно образовалось уже подъ условіемъ послъ-петровскаго періода, владълецъ имъетъ право уволить своего крестьянина и временно и навсегда, и еслибъ у насъ теперь существовали писцовыя книги, то писецъ, описывая какое нибудь господское село, не сдълалъ бы ошибки, еслибъ, напримъръ, написалъ такъ: дворъ пусто крестьянина Свинорилова, перешоло во село Задуваевку, разумъя подъ этимъ отпущеннаго на волю крестьянина, поселившагося въ казенномъ селъ; или же: «дворъ пусто Василія Недочосова, живеть во сель Расползухь дворником у помњицика Свистоносова», разумъвая подъ этимъ отпущеннаго помъщикомъ на оброкъ и содержащаго постоялый дворъ у сосъдняго господина; или же: крестьянино Михийло, Пруссенково вышело во 1857 годо и живето неизвпстно гдп, разумъя крестьянина, отпущеннаго на заработки по билету и заплатившаго оброкъ помъщику впередъ за два года. Изъ такихъ извъстій потомки вывели бы, что въ наше время крестьяне по закону имъли право отъ помъщиковъ переходить въ казенные крестьяне, къ другимъ

помъщикамъ и наконецъ уходить, не давая никому отчета, куда уходять. А дело между темъ было совсемъ не такъ: эти крестьяне по закону не смъли и шагу сдълать безъ воли помѣщика, но только помѣщикъ могъ ихъ отпускать. Но въдь и указы при Борисъ о запрещени выхода не говорятъ, чтобъ тъ помъщики, у которыхъ выходъ былъ запрещенъ, сами лишались права отпускать своихъ крестьянъ. Если запрещалось отказывать и возить крестьянъ, то это следуетъ понимать такъ, что помещики не могли съ крестьянами другихъ помъщиковъ дълать взаимныя сдълки о переходъ ихъ къ себъ безъ воли тъхъ помъщиковъ, у которыхъ крестьяне живутъ. Нельзя предположить, чтобъ помъщикъ былъ внъ всякой возможности законно избавиться отъ своего крестьянина, еслибъ захотълъ этого, когда и самаго бъглаго возвращали ему только тогда, когда онъ подавалъ объ этомъ челобитную, и притомъ съ срочными условіями, такъ что бывали частые случаи, когда помъщикъ терялъ право на возвращение бъглаго, еслибъ и нашель его. Ясно, что если помъщикъ могъ не искать бътлаго, не отвъчая за это, и напротивъ за просрочку наказывался только потерею правъ на того, на кого не желалъ предъявлять свои права, то ужъ конечно могъ отпускать своего крестьянина добровольно. Если отпускъ на волю холопей и въчныхъ и кабальныхъ не только дозволялся, но считался дёломъ богоугоднымъ, то отчегожь въ отношеній къ крестьянамъ могло быть изъятіе, когда крестьяне de jure были свободнъе холопей? Сверхъ того, надобно принять во вниманіе, что, по общественнымъ понятіямъ тъхъ временъ, поселянинъ въ отношеніи власти былъ или тяглымъ или затяглымъ. Къ первымъ принадлежали хозяева, на которыхъ лежали отбываемыя повинности, а къ послъднимъ сыновья, племянники и вообще родственники и домочадцы, не составлявшіе сами по себ'в единицъ, по которымъ разлагались повинности. Эти затяглые, пока не записывались, въ свою очередь въ тягло на тягловые жеребьи, были гуляющіе люди, имъвшіе право, при болье или менъе широкихъ условіяхъ, перемънять мъста жительства. Ими то населялись Сибпрь и южныя и юговосточныя степи европейской Россіи. У помъщиковъ, такъ точно, какъ въ посадахъ и въ черныхъ волостяхъ, были тяглые жеребы, на которыхъ жили ихъ тяглые крестьяне (Ворон. Акты III, 161). Въ множествъ грамотъ о заселеніи новыхъ слободъ и селъ предписывается начальствующимъ лицамъ набирать въ пашенные крестьяне изъ вольныхъ гулящихъ людей: изв крестьянских в семей, братьев, дътей и племлиниково, но только не тяглыхо; а какъ мы знаемъ, что въ помъщичьихъ имъніяхъ существовали тяглые жеребья, слъдовательно были тяглые и затяглые крестьяне, то въроятно, что въ числъ лицъ изъ крестьянскихъ семей вообще разумѣлись также лица затяглыя и изъ помѣщичьихъ крестьянъ. Тяглые жеребья завистли отъ воли помъщика и, въроятно, отпускъ затяглаго также зависълъ отъ его воли, потому-что онъ могъ посадить его на тяглый жеребій, но въ какой степени - того нельзя опредвлить положительно по недостатку свъдъній. Пока съ насъ довольно того, что если крестьянское населеніе, жившее въ помъщичьихъ имъніяхъ, не лишено было возможности оставлять мъста своего жительства и переходить въ другія, то изъ этого нельзя еще заключить несомивню, что въ XVII въкъ существовало прежнее право перехода въ юрьевскіе срокп независимо отъ воли помъщиковъ, такъ точно, какъ и до нашего времени крестьянинъ не лишенъ былъ возможности отойти отъ своего помъщика, если послъдній изъявлялъ желаніе. Разница въ томъ только, что въ наше время отпущенный помъщикомъ крестьянинъ не можетъ сдълаться вновь крестьяниномъ другаго помъщика, но это потому, что существуетъ законъ, по которому разъ пріобрѣвшій свободу не можетъ поступить въ крѣпостное состояніе, хотя бы на то было и его собственное согласіе. Закона такого не было въ XVII вѣкѣ: тогда отпущенному предоставлялось полное право сдѣлаться и холопомъ, п крестьяниномъ другаго господина. Мы достовѣрно знаемъ, что въ XVII вѣкѣ уже не существовалъ старинный вывозъ, крестьянъ, то есть право помѣщика, согласившись съ крестьяниномъ другаго помѣщика, принять его къ себѣ, хотя бы противъ воли того помѣщика, у котораго жилъ прежде крестьянинъ. Доказательствомъ могутъ служить дополнительныя статьи къ Судебнику, постановленныя въ 1641 году:

«А которые люди къ кому прівзжали и людей и крестьянь вывезли за себя, или въ тое время отъ кого учинится смертное убійство и грабежъ и иное какое дурно, и Государь указаль и бояре приговорили: про то сыскивать всякими сыски накръпко, и вывозныхъ крестьянъ отдавати за пятнацать лътъ, а бъглыхъ крестьянъ и бобылей по суду и по сыску отдавати, по прежнему Государеву указу, за десять лътъ.

«А которые всякихъ чиновълюди, кто у кого насильствомъ крестьянъ вывезъ, а про то сыщется подлинно, и Государь указалъ и бояре приговорили: крестьянъ отдати со всъми животы, да сверхъ того крестьянского владънья за крестьянина въ указные лъта взяти на годъ по пяти рублевъ.

«А которые люди учнутъ на комъ крестьянъ искать бъглыхъ вывозными, а про то сыщется, что тъ крестьяне невывозные, бъглые: и тотъ истецъ лишенъ крестьянина своего и крестьянскихъ животовъ и своего иску, ищи правдою и не называй бъглаго крестьянина вывознымъ».

Такимъ образомъ, здѣсь ясно отличаются вывозные крестьяне отъ бѣглыхъ: и тѣ и другіе равно возвращаются

въ прежнія мъста, и тъ и другія—лица, по своимъ поступкамъ, подлежащія преслъдованію закона, ипритомъ законь, въ отношеніи первыхъ, наблюдаетъ больше строгости, чъмъ въ отношеніи къ послъднимъ.

Что касается до рядныхъ записей, то онв не доказывають и не опровергають мнвнія, какое составиль г. Аксаковь о существованіи перехода, по очень простой причинв: въ нихъ не говорится нигдв ни о какомъ общемъ и обязательномъ способъ отношеній всего крестьянскаго населенія ко всвмъ владъльцамъ.

И такъ остается признать, что мысль о томъ, будто Борисъ не прекращаль юрьевскаго перехода и что это право существовало послѣ него и въ XVII вѣкѣ—не принимаетъ характера исторической истины послѣ доказательствъ гг. Погодина и Аксакова. Пока почтенные изслѣдователи, желающіе внести ее въ науку, не подтвердятъ своихъ положеній новыми болѣе очевидными свидѣтельствами того времени,—общепринятое мнѣніе будетъ имѣть на своей сторонѣ болѣе доказательствъ. Главное — желательно бы ло бы, чтобъ г. Погодинъ указалъ на извѣстныя ему распоряженія о бѣглыхъ, съ назначеніемъ сроковъ, изданныя ранѣе указа 1597 года: это прольетъ новый свѣтъ на одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ нашей допетровской исторіи.

# ВЕЛИКОРУССКІЕ

# РЕЛИГІОЗНЫЕ ВОЛЬНОДУМЦЫ

ВЪ XVI ВЪКЪ.

матвъй Башкинъ и его соучастники оеодосій косой.



### ВЕЛИКОРУССКІЕ

#### РЕЛИГІОЗНЫЕ ВОЛЬНОДУМЦЫ

#### ВЪ XVI ВЪКЪ (\*).

## МАТВЪЙ БАШКИНЪ И ЕГО СОУЧАСТНИКИ ӨЕОДОСІЙ КОСОЙ.

АКТЫ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОММИССИ, Т. І, СТР. 241—256.—АКТЫ ИСТОРИЧЕСКІЕ Т. І, СТР. 296.— ЧТЕНІЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ОБЩ. ИСТОРИ И ДРЕВНОСТЕЙ, 1847 г., № 3.— МОСКОВСКІЕ СОБОРЫ НА ЕРЕТИКОВЪ XVI ВЪКА.— ЧТЕНІЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ОБЩ. ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ, 1858 г., № 2. РОЗЫСКЪ ПЛИ СПИСОКЪ О БОГОХУЛЬНЫХЪ СТРОКАХЪ. РУКОПИСЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛЮТЕКИ. ТОЛСТОВСКІЙ КАТАЛОГЪ, ОТД. III, № 64. ЗИНОВІЯ ОТЕНСКАГО ПИОКА истины показаніс къ вопросившимъ о новомъ ученіи.

T.

Склонность къ критикъ церковныхъ писаній и обрядовъ, попытки найти своимъ умомъ другія точки воззрънія, отличныя отъ тъхъ, какія приняты Церковью, сопоставленіе противоположностей, стремленіе къодухотворенію Церкви—составляло сущность религіознаго броженія на съверъ еще

<sup>(\*)</sup> Настоящая статья есть отрывокъ изъ публичнаго курса русской исторіи въ XVI въкъ, читаннаго въ началъ текущаго года. Нъкоторыя части этого курса, которымъ не суждено быть прочитанными, напечатаются въ «Отеч. Запискахъ».

въ ХУ въкъ, когда православіе должно было поражать разбившихся на разныя толпы стригольниковъ, а потомъ смъсь различныхъ митній, которую, по поводу вмъшательства въ эту путаницу евреевъ, озаглавили именемъ жидовствующей ереси. Послъ развода и разселенія новгородцевъ. это броженіе распространилось по всей Руси и произвело рядъ явленій, болъе или менъе. сходныхъ между собою въсущности, отличныхъ въ подробностяхъ и нередко противорѣчивыхъ по вѣроученію и приложенію къ дѣлу. Самобытное реформаціонное движеніе русское соприкасалось съ реформаціонными началами, развившимися тогда на западъ и пропикавшими въ русскій міръ. Исподоволь сближеніе съ западомъ при Іоаннъ IV не могло остаться безъ того, чтобъ прівзжавшіе къ намъ пностранцы не бестдовали съ русскими и не вносили господствовашаго тогда на западъ духа религіозныхъ умствованій и преній. Это направленіе удачно совпадало съ тъмъ, что уже существовало подобное въ русской церкви. Такъ, въ дълъ Башкина, является какой-то аптекарь литвинъ, да Андрей Хотвевъ, названные латинниками.

Мы не думаемъ, чтобы западная реформація произвела тѣ явленія, которыя наступили у насъ въ XVI вѣкѣ: предъпдущая исторія нашей умственной дѣятельности достаточно указываетъ на предварительную подготовку для дальнѣйшаго вольнодумства. Въ 1554 году являются въ Москвѣ и осуждаются вольнодумные кружки людей свѣтскихъ и духовныхъ, оставшіеся въ нашей церковной исторіи подъ именемъ ереси Матвея Башкина. Непосредственная связь этой такъ-называемой ереси съ жидовствующею и стригольническою заключается въ преемственномъ броженіи религіозныхъ мнѣній, продолжающемся отъ XIV вѣка.

Нъкто жившій въ Москвъ, неизвъстно откуда родомъ, но, судя по фамиліи, происхожденія татарскаго, Матвей Семе-

новичъ Башкинъ, въвеликій постъ, пришелъ къ священиику благовъщенскаго собора, Симеону, и просилъ его поповить, то-есть исповъдывать. « Я христіанинъ говорилъ
онъ: върую во Отца и Сына и св. Духа, и поклоняюсь образу Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и Пречистой Богородицы, и великимъ чудотворцамъ, и всъмъ свитымъ, па иконъ написаннымъ». Но, когда Симеонъ сталъ
его исповъдывать, Матвей началъ ему задавать такіе вопросы, которые показались попу недоумъными; не понравилось ему, какъ видно, то, что Башкинъ самъ же
сталъ и разръшать эти вопросы, которыхъ не могъ разръшить священникъ, да, въ заключеніе, припомнилъ ему высокую обязанность священника въ такихъ выраженіяхъ:

«Ваше дъло великое,» сказалъ онъ: «ничто же сія любви больше еже положити душу свою за други своя», и вы полагаете за насъ души свои и бдите о нашихъ душахъ, ибо за то воздадите слово въ день судный». — Недовольный формальною исповъдью, Башкинъ прітхалъ къ священнику въ домъ, сталъ съ нимъ разсуждать, объяснялъ евангельскія бесталь. Въ душт его было какое-то волненіе, жажда добра, стремленіе перелить слово въ дъло; въ то же время онъ былъ недоволенъ темъ, что вокругъ себя мало находилъ приложенія евангельскихъ истинъ къжизни. - Ради Бога, — были его слова; — пользуй меня душевно; надобно читать паписанное въ евангельскихъ бестдахъ, но не надъяться на слово, а совершать его дъломъ. Все начало отъ васъ, священниковъ; вамъ следуетъ показать примеръ и насъ научать! Видишь ли, въ евангеліи стоитъ: «научитесь отъ меня, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, иго бо мое благо и бремя мое легко есть». Что же нуживе человъку, какъ быть смирнымъ, кроткимъ, тихимъ? Все это на васъ лежитъ. - Послъ того еще бесъдовалъ Матвей съ своимъ попомъ и показалъ ему апостолъ, измъченный

восковыми пятнами по такимъ текстамъ, которые въ немъ возбуждали размышленія. Онъ спрашиваль у священника объясненій, но Симеонъ становился въ-тупикъ, и Башкинъ предлагалъ ему свои собственныя объясненія. Между-прочимъ, однажды пригласилъ онъ его къ себъ и, толкуя съ нимъ объ отмъченныхъ мъстахъ, сказалъ: «написано: весь законъ заключается въ словахъ: «возлюби искренняго своего, какъ самъ себя»; если же вы себя грызете и терзаете, смотрите, чтобъ не растерзать другъ друга. Вотъ мы христовыхъ рабовъ держимъ своими рабами; Христосъ же называетъ всъхъ братіею, а у насъ на иныхъ кабалы нарядныя (фальпивыя), на иныхъ — полныя, а иные бъглыхъ держатъ. Благодарю Бога моего: у меня были кабалы полныя; вст изодраль; держу людей у себя, государь, добровольно; хорошо ему у меня — живеть, а не нравится — пусть идетъ, куда хочетъ, а вамъ, отцамъ, надобно посъщать насъ, мірянъ, почаще, да научать насъ, какъ самимъ жить и какъ людей у себя держать, чтобъ ихъ не томить. Я видель, что все это въ правилахъ написано, и мнъ показалось хорошо. (Во апостоль-де написано: весь законт вт словесы скончевается; возлюбиши искренняго своего, яко самь себе; аще себе угрызаете и снъдаете, блюдите да не друга от друга сиъдены будете, а мы-де христовых рабовъ у себя держимъ, а у насъ-де на иныхъ и кабалы, на иных в былыя, а на иных в нарядныя, а на иных в полныя, а я-де благодарю Бога моего: у меня-де что было кабаль полных, то-де есми все изодраль, да держу-де, Государь, своихо добровольно, добро-де ему и оно живеть, а не добро и онт куда агочетт, а вамт отцемт пригоже поспицати нась почасту и о всемь показовании, какъ нам самим экити, а видьль есми вы правильхы то написано и то мил показалось добро). — Такія разсужденія, какъ равно и тъ, которыя относились

толкованію другихъ мість апостольскихъ книгъ, показались Симеону противными церковному ученію. Поставленный въ-тупикъ, онъ сказалъ Башкину: - Я этого не знаю. — Такъ ты спроси Сильвестра, — сказалъ Башкинъ — онъ тебъ скажетъ, а ты тъмъ пользуй душу мою. Я самъ знаю, тебъ некогда объ этомъ въдать, въ суетъ мірской, ни день, ни ночь, покоя не знаешь. - Эти слова должны были служить обличениемъ и укоромъ Симеону. Симеонъ сообщилъ объ этомъ Сильвестру, замъчалъ, что приходилъ къ нему духовный сынъ необыченъ, толкуетъ не объ однихъ религіозныхъ вопросахъ, многое спрашиваетъ недоумънное, да самъ же еще и учитъ; сказалъ, что онъ показывалъ ему измъченныя во многихъ мъстахъ апостольскія писанія до трети и прибавиль: -- да учаль меня спрашивати и мив то показалось развратно. - Но, ужь видно, Башкинъ не съ однимъ Симеономъ велъ такія бестды, и Сильвестръ слышалъ о немъизъдругихъисточниковъ. — Каковъ тотъ сынъ духовный будетъ, — сказалъ Сильвестръ: — слава про него недобра носится. — Царя въ то время не было: онъ вздилъ въ Кирилловъ монастырь. Сдвлалась тревога между духовными: «прозябе ересь и явися шатаніе въ людехъ». Навели справку, и когда царь вернулся, ему донесли объ этомъ Сильвестръ, Симеонъ и Апдрейпротонопъ. Алексъй Адашевъ тоже свидътельствовалъ что-то недоброе. Говорили: около Башкина составляется кружокъ, который неправильно умствуетъ» о сыновнемъ существъ Христа Спасителя, о таинствахъ, о Церкви, и о всей православной въръ (Испражняют владык) нашего Христа, непшують Сына Божія быти и преславныя длйства таинствъ, и о литургіи, и о причастіи, и о церкви, и о всыхо православныхо во выры христіанской)». Царь сказалъ Симеону: «Вели Матюшт изметить те слова въ аностоль и подать мнь. - Башкинь, увъренный въ правоть

своихъ толкованій, отдалъ Симеону, который потребоваль у него апостолъ, и пришолъ самъ въ церковь. Царь смотрълъ; духовные объясняли ему, что это ересь. Но, какъ -кажется, царь не обратилъ на это тогда строгаго вниманія, не трогаль Башкина и убхаль въ Коломну. Междутъмъ узналъ митрополитъ Макарій. Толки о Башкинъ ходили самые неодобрительные. Царь приказалъ арестовать Башкина. Съ нимъ взяли подъ стражу его сообщниковъ, двухъ братьсвъ Борисовыхъ: Григорья и Ивана, по отчеству Тимовеевыхъ, и еще другихъ: какого-то Игнатія и Өому. На вст вопросы царскіе они отвтчали, что они вовсе не еретики, но православные христіане. Тогда царь приказалъ посадить ихъ въ подклётъ, въ своихъ палатахъ. Оказывалось, что ересь эта распространена между монахами заволжскихъ монастырей, дошла до Бъла-озера, и оттуда привезли въ Москву монаха Оеодосія Косого.

Собрался соборъ. Председательствовалъ митрополитъ Макарій; членами собора были святители русскіе: архіепископъ ростовскій и ярославскій Никандръ, епископъ суздальскій и торусскій Аванасій, епископъ рязанскій и муромскій Кассіанъ, епископъ тверской и кашинскій Акакій, епископъ коломенскій и капирскій Өеодосій, епископъ сарскій и подонскій Савва, честные архимандриты, преподобные игумены и священные протопопы. Подсудимыхъ обвиняли въ томъ, что они утверждали неравенство Христа со Отпомъ и Духомъ, почитали евхаристію простымъ хльбомъ и виномъ, отвергали зданную церковь, покаяніе, преданія житія святыхъ и дъянія святыхъ седми соборовъ, и даже дерзали сомнъваться въ дъйствительности евангельскихъ и апостольскихъ событій. Башкинъ и товарищи его запирались, но царь самъ -- говоритъ современное извъстіе — начать ихъ испытывати премудрь, хотя отъ ни з увидати извистно, како убо сін лукавін и каково

имуть свои мудрованія. Должно-быть, способы эти премудраго испытанія были нелегки. Башкинь потеряль и присутствіе духа, и разсудокь, и занесь безсмыслицу (богопустным пньвом обличен бысть, бысу преданы и языкы извъся, непотребная и нестройная глаголаша на многіе часи). Говорили, что ему представлялся голосъ Богородищы, которая побуждала его къ сознанію, и онъ предъ духовнымъ отцомъ своимъ изложилъ подлинно свое еретичество и назвалъ своихъ единомышленниковъ. Это значило, по смыслу современнаго извъстія, чито въ разумъ пріпде». Сообщники перепутались въ показаніяхъ: одни запирались, другіе на себя наговаривали, третьи другихъ уличали. Оказывалось, что они уложили между собою зарокъ не покланяться иконамъ. Тогда, подъ строгими допросами, Вашкинъ привлекъ къ дълу бывшаго троицкаго игумена, Артемія, и дьяка Висковатаго. Соборъ сталъ его допрашивать. Оба допроса очень любопытны и проливаютъ свътъ какъ на сущность и характеръ этого свободомыслія, такъ и вообще на способъ изслъдованія дъла на церковномъ судъ.

Этотъ Артемій былъ происхожденіемъ изъ Пскова — покрайней мъръ тамъ застаемъ его въ первое время. Къ-сожальнію, неизвъстна ранняя судьба этого человъка и какъ
онъ поналъ въ монашеское званіе. Потомъ онъ является
въ какой-то пустынь. Когда въ Троицкомъ монастыръ
скончался игуменъ Серапіонъ, братья пожелали избрать
Артемія. Конечно, онъ чъмъ-нибудь сдълался извъстенъ.
Артемій удалялся отъ начальства. Его привезли въ Москву,
помъстили въ Чудовомъ монастыръ. Сильвестру приказано
было отъ царя испытывать его. Сильвестръ бесъдовалъ съ
нимъ и нашелъ его вполиъ-достойнымъ человъкомъ (и тоговоритъ Сильвестръ— ото усто артемьева ученья
кииженаю довольно ми показалося и добраго нрава и сми-

ренія исполнент бысть, и тако всльми людьми видимт бысть и ближними и дальными); онъ былъ поставленъ въ игумены, но въ то же время заронилось о немъ подозрѣніе-Былъ у него ученикъ Порфирій. Нъсколько разъ онъ ходилъ къ Симеону; тотъ принималъ его ради страннолюбія, бестдовалъ сънимъ и замътилъ у него въ бестдахъ что-то несовстви строго-православное. Онъ сообщиль объ этомъ Сильвестру, пересказаль то, что слышаль отъ Порфирія, и изъявилъ свои сомнънія въ православности его мнъній. Сильвестръ также задумался, позвалъ Порфирія къ себъ, также подъ видомъ страннолюбія, и вывъдалъ отъ него, что могъ. Это пересказано было царю. Вотъ характеристическая черта и нравовъ и способовъ, какимъ образомъ въ тоть въкъ следили тайно за убъжденіями. Человъкъ могъ, ничего не подозръвая, высказывать свои мнънія попріятельски другому, и тотчасъ эти мнанія тайно передавались правительству. Однако, порфирьевы ръчи не имъли въ себъ на столько предосудительнаго, чтобъ можно было за нихъ придраться къ нему явно. И на него и на Артемія, съ которымъ онъ былъ близокъ, нало подозрвије. Немного времени прошло, и Артемій добровольно долженъ былъ оставить игуменство; должно думать, это сделалось именно вследствіе того, что за нимъ следили, и онъ заметилъ, что къ нему неблаговолятъ высщіе. Вмѣсть съ нимъ неразлучно былъ и Порфирій. У троицкихъ старцевъ Артемій оставилъ благопріятное впечатлівніе. Его отходъ приписывали внутреннему смиренію и любви къ монашескому уединенію. Его, говорили они, государь сильно и на игуменство взяль и въ попы поставиль противъ его желанія; онъ бъгалъ отъ этого, потому-что не хочетъ славы міра сего. Душъ его не въ пользу игуменство, и онъ того ради оставиль игуменство. Хочеть не погибнуть душою и совершить христовы заповъди евангельскія и апостольскія, отъ своихъ рукъ питатися пищею и одеждою доволитися.» Онъ удалился въ Нилову пустынь. Когда началось дъло Башкина, Артемій съ Порфиріемъ были вызваны въ Москву и помъстились въ Андроньсвомъ монастыръ. Ихъ вызвали подъпредлогомъ присутствовать на соборъ, но на самомъделе ихъ вытребовали какъ подозрительныхъ людей. Ихъ свели съ Башкинымъ и съ сообщниками Башкина, и велъли съ ними состязаться. Это, видно, было еще тогда, когда Башкинъ не сознавался. Артемія побуждали къ спорамъ подъ тъмъ предлогомъ, что считали его книжнымъ и ученымъ человъкомъ. Артемій уклонялся отъ споровъ и говорилъ: «это не мое дело». Наконецъ, когда Башкинъ, въ припадкъ разстройства, началъ оговаривать другихъ, то сказалъчто-то недоброе и на Артемія. Противъ него были уже предупреждены, и потому сейчасъ же придрались къ показанію. Артемій, видя, что ему не сдобровать, когда начнутъ его истязать, убъжаль изъ Москвы, вмъсть съ Порфиріемъ, въ свою пустынь, въроятно, собираясь убъжать подалье отъ преслъдованія. Но ему не удалось. Его, вмъстъ съ Порфиріемъ, привезли во Москву и поставили на соборъ.

- Зачъмъ ты убъжалъ самовольно? спрашивали его.
- Отъ навътующихъ меня убъжалъ! сказалъ Артемій. До меня дошелъ слухъ, будто говорятъ про меня, что я не истинствую въ христіанскомъ законъ; я хотълъ уклониться отъ молвы людской и безмолвствовать.
- Кто же эти навътующіе на тебя? спрашивали его. И отчего ты не биль челомъ государю и намъ, и не свель съ себя навъта, а бъжалъ изъ Москвы безвъстно? Вотъ тебъ и вина.

Артемій почему-то не назваль по имени навітующихъ. Свели его на очную ставку съ Башкинымъ. Башкинъ на него показывалъ. Артемій запирадся. Какого рода показанія

эти были — неизвъстио, но остались вопросы, которые по этому поводу дълалъ Артемію митрополить:

- Матеей, объяснялъ митрополитъ что-то сказанное Матвеемъ: раздъляетъ Сына отъ Отца и неравно именуетъ Сына Отцу, ибо онъ говорилъ такъ: если я прогнъваю Сына (грубо учиню), то на страшномъ пришествіи Отецъ можетъ меня избавить отъ муки, а если прогнъваю Отца, то Сынъ меня не избавитъ отъ муки. Матеей составилъ молитву Отцу, а Сына и Духа отставилъ.
- Матоей, сказалъ Артемій: дълалъ ребячество, и самъ не знаетъ что затъваетъ: ни въ писаніи того нъть, ни въ ересяхъ не написано.
- Прежнихъ еретиковъ, которые не каялись, сказалъ митрополитъ:—святители проклинали и цари осуждали, заточали и предавали казнямъ.
- Меня, сказалъ Артемій:—призвали судить еретиковъ, а не миъ судить и предавать ихъ казни, да и еретиковъ нътъ и не слышуя, чтобъ кто-нибудь говорилъ спорное (и въ споръ никто не говоритъ).

Изъ этого отвъта видно, что Артемій открыто не признавалъ ничего еретическаго въ словахъ Матеея Башкина, которыя хотъли выставить еретическими.

- Какъ же не еретикъ Матоей, сказалъ мптрополитъ: когда онъ написалъ молитву къ единому началу, написалъ единаго Бога Отца, а Сына и св. Духа отставилъ?
- Нечего было ему и врать, сказалъ Артемій. Молитва готова Манассіи ко Вседержителю.
- То было до христова пришествія, объяснялъ митрополитъ: — а теперь кто такъ напишетъ молитву къ одному началу, тотъ еретикъ.
- Однако, замътилъ Артемій: манассінна молитва написана въ большомъ *пефимонъ* и говорятъ ее.
  - Если ты виноватъ, то кайся! сказалъ митрополитъ.

— Не въ чемъ мит каяться, сказалъ Артемій: —я такъ не мудрствую, какъ на меня сказывали; все это на меня лгали: я втрую въ Отца и Сына и св. Духа въ Троицу единосущную!

Такіе отвъты, обращенные къ митрополиту на соборъ, поставили Артемію въ обвиненіе. Тогда на Артемія посыпались другія обвиненія отъ разныхъ лицъ. Игуменъ Өерапонтовскаго монастыря, Нектарій, болъе всъхъ обличалъ его и укорялъ въ еретическихъ миъніяхъ.

— Вотъ онъ говорилъ, сказывалъ на него Нектарій: — что у Іосифа волоцкаго въ книгѣ неправильно, будто Богъ, посылая къ Лоту въ Содомъ двухъ ангеловъ, посылалъ въ-самомъ-дѣлѣ въ ихъ образѣ Сына и св. Духа.

Неизвъстно, что отвътилъ Артемій на это обвиненіе.

— Артемій, показывалъ Нектарій: — не проклинаетъ повгородскихъ еретиковъ, хвалитъ латынъ, не хранитъ поста, во всю четыредесятницу ълъ рыбу и на воздвиженьевъ день за столомъ у царя и великаго князя ълъ рыбу.

Замфчательно, какъ тогда монахи другъ за другомъ подсматривали, стараясь одинъ другаго обвинить и обличить въ несоблюдени правилъ иноческой жизни.

- Правда, сказалъ Артемій: я влъ рыбу, но только тогда, когда случилось мив быть у христолюбцевъ, и у царя за столомъ рыбу влъ.
- Не гораздо ты чиниль это, сказаль ему митрополить отъ всего собора: это тебѣ вика, ты самъ себѣ вопреки божественныхъ уставовъ и священныхъ правиль разрѣ— шаешь постъ, а на тебя смотря, и люди соблазняются.

Артемій, безъ-сомивнія оправдывался твить, что по духу св. писанія и даже по примвру благочестивыхъ мужей, предлагаемое дозволено всть, и постъ не долженъ выказываться наружно.

— Артемій, продолжалъ Нектарій: — когда былъ во

Псковъ, то ъздилъ изъ Печерскаго монастыря въ нъмецкій Новый городокъ и тамъ хвалилъ нъмецкую въру, говорилъ тамъ съ нъмецкимъ княземъ.

- Я тогда вздиль и говориль съ нъмецкимъ княземъ сказаль Артемій: и спрашиваль, не найдется ли у нихъ человъкъ, кто бы поговориль со мной книгами. Хотълось мнъ узнать, у нихъ христіанскій законъ таковъ, какъ у насъ; но мнъ тогда не указали такого книжнаго человъка.
- А зачъмъ тебъ, строго замътили ему на соборъ: ты въдаеть самъ, что наша въра греческаго закона сущая православная, а латинская въра святыми отцами отъ православной въры отречена и проклятію предана. Это ты чинилъ не гораздо. Это тебъ вина.

И еще много-много говорилъ на Артемія Нектарій, обвинялъ его въ богохульствъ и еретичествъ. Артемій на все отвъчалъ:

— Нектарій клевещеть на меня; я этого не говориль никогда, я неповинень въ дълахъ, которыя на меня взводять.

Нектарій сослался на свидѣтелей: пустыниковъ ниловой пустыни Тихона и Доровея, Христофора Стараго, соловец-каго старца Іосифа Бѣлобаева; но призванные на соборъ старцы не показали ничего на Артемія и не подтвердили обвиненія, взведеннаго Нектаріемъ.

Поднялся на Артемія другой обвинитель: бывшій Троицкій игуменъ Іона. Опъ написалъ на соборъ обличительныя показанія на Артемія.

«Артемій, — писалъ онъ: — возлагалъ хулу на крестное знаменіе. Артемій произносилъ такія слова: «нѣтъ въ томъ ничего, что не положить на себѣ крестное знаменіе; прежде клали на челѣ иное знаменіе, а ныньче на себѣ большіе кресты кладутъ. На соборѣ о крестномъ знаменіи много толковали, да ни на чемъ не порѣшили.»

— Я только говорилъ о соборъ, что на немъ не поръ-

шили о крестномъ знаменіи, а про самое крестное знаменіе такъ не говорилъ, сказалъ Артемій.

— Вотъ ты самъ сказалъ, отвъчали ему: — что говорилъ о соборъ; стало-быть, и то говорилъ, что въ крестномъ знаменіи нътъ ничего. Надобно въ этомъ върить Іонъ. Ты хулу говорилъ; это тебъ вина.

Потомъ явился третій обвинитель: Тронцкій келарь Адріанъ Ангеловъ и допосилъ слъдующее:

- Артемій въ Корнильевомъ монастыръ былъ въ кельъ у корнильевскаго игумена Лаврентія и говорилъ тамъ, что нътъ помочи умершимъ, когда поютъ по нихъ панихиды и служатъ объдни; тъмъ они муки не минуютъ на томъ свътъ.
- Я говориль, объясняль Артемій: что если люди жили растленнымь житіемь и грабили другихь, а потомъ хоть и стануть за нихь петь панихиды и служить обедни, то Богь не принимаеть за нихъ приношенія; неть пользы оттого: темь имъ пе избавиться отъ муки.
- Это ты говорилъ не гораздо, приговорили члены собора: върнть во всемъ Адріану; это тебъ вина. Ты отсъкаль у грышниковъ надежду спасенія; ты уподобился Арію, который также говорилъ, что не слъдуетъ приносить приношенія за умершихъ. Объ этомъ такъ написано въ 75 гл. правилъ Епифанія Кипрскаго.

Явился четвертый обвинитель: тропцкій старецъ Игнатій Курачевъ, и написаль по памяти: «Я слышаль отъ Артемія про каноны. Говорилъ Артемій про інсусовъ канонъ: такой Інсусе, такой Інсусе, и про акафистъ говорилъ: радуйся да радуйся».

Артемій на соборъ отвътилъ:

— Я говорилъ такъ: въ канонъ читаютъ: Іпсусе сладчайній, и какъ услышатъ слово інсусово о его заповъдяхъ какъ Іпсусъ повелълъ пребывать, какъ и житіе вести, такъ горько дълается заповъди Іпсуса исполнять (и услышатъ слово, слово іису сово о заповъд яже его, како вельло быти и опъ во горесть прелагаются, что заповъди сотворити), а про аканистъ я такъ говорилъ: читаютъ: радуйся да радуйся чистая, а сами не радятъ о чистотъ и пребываютъ въ празднословіи, стало-быть, только наружно обычай иснолняютъ, а не истинно (ино то обычаеть водити гланолють, а не истину).

— Это ты говорилъ не гораздо, произнесли на соборть: — про інсусовъ канонъ и акаеистъ говорилъ развратно и хульно, а всякому христіанину подобаетъ інсусовъ канонъ и акаеистъ пречистой Богородицы держать честно и молиться всякій день, сколько силы достанетъ.

Иятый обвинитель былъ кирилловскій игуменъ Симеонъ. Когда арестовали Матоея Башкина, въ то время Артемій, находился въ Кирилловскомъ манастыръ.

— Я тогда, доносилъ игуменъ: — сказалъ Артемію Матеея Башкина поймали въ ереси. А онъ, Артемій, мнъ отвъчалъ: «не знаю, что это за ереси; вотъ сожгли Курицына и Рукаваго, а до-сихъ-поръ не знаютъ сами, за что, ихъ сожгли.

Поставили Артемія на очную ставку въ Симеономъ. Артемій запирался. Но Симеонъ указалъ на свидътеля, кирилловскаго старца Никодима Бруткова. Артемій сказалъ такъ:

— Я не могу вспомнить теперь, быль ли разговорь о новгородскихъ еретикахъ, не за моей памяти сожгли ихъ, и точно, я не знаю, за что ихъ сожгли; можетъ-быть, я такъ и сказалъ, но я не такъ говорилъ, что они этого не знаютъ, а говорилъ-де только про себя одного.

Когда уже Артемія водили къ допросу, за нимъ слѣдили, шпіонили и ловили каждое слово. Дьякъ царскій Щестакъ доносиль, что когда Артемія свели съ собора, то на улицѣ встрѣтился онъ съ Порфиріемъ, котораго другіе вели также съ допроса. Порфирій сказаль Артемію: — благослови, отче! — Артемій отвічаль Богь отче! — Порфирій, спросиль: а что, мні стоять кріпко противь нихь? — Артемій отвічаль: молчи, отче; наше діло колеблется, не время; я молчать готовь. — Порфирій сказаль: — мні такь стоять спорно», — Молчи, — сказаль Артемій, и они разошлись. Когда ихъ поставили на соборь на очную ставку, Артемій не заперся, и это поставили ему въ вину. Между-прочимь, Артемій объясняль, что Порфирій вовсе не ученикь его, хотя они и взяты были вь одно время изъ пустыни.

Неизвъстно, по какому поводу зашла на соборъ при допросахъ ръчь о его посвящени. Артемій говориль, что онъ не желаль въ игумены, и когда его свидътельствовали и онъ долженъ быль исповъдывать свои гръхи, тогда предъ отцами духовными, онъ сознался въ блудномъ гръхъ, который ему препятствоваль бы принять санъ, но духовный отецъ велъль ему преступить этотъ гръхъ и неговорить о пемъ (коли-де и меня въ Троицъ во игумены наркли и вельли меня свидътельствовать и язо-де и того отиу духовному сказываль свои блудные гръхи и онъ-де и мнъ говориль: то-де и переступи).

Дали ему очную ставку съ духовнымъ отцомъ. Послъдній говорилъ, что, напротивъ, опъ его спрашивалъ о тяжелыхъ гръхахъ убійственныхъ и блудпыхъ, а Артемій ему не сознался. Артемій сказалъ, что тутъ стоялъ другой попъ, который сказалъ: «то переступи; это пенужно».

— Я — прибавилъ онъ — теперь имени ему не приномню; тогда было семь свидътелей.

Это неясное мѣсто, вѣроятно, надобно такъ понимать, что объ Артеміи открылось что-нибудь относительно его частной жизни, и его стали допрашивать, зачѣмъ онъ не объявилъ объ этомъ тогда, когда посвящался въ игумены.

Это сознаніе было важно. По этому одному поводу съ него сняли санъ священства и поставили ему въ вину, что онъ оклеветалъ своего духовнаго отца, увъряя, что самъ сознавался въ гръхъ, а духовный отецъ велълъ ему оставить это безъ вниманія.

Соборъ не могъ признать Артемія вполив-доказаннымъ преступникомъ, потому-что нектаріевы показанія не были подтверждены теми свидетелями, на которыхъ доноситель ссылался. Темъ не менте, его сочли опаснымъ, чтобы онъ не совращалъ христіянъ (сего ради со благочестивымъ царемъ соборие судихомъ о немъ да не како свободнь экиветъ идпъке хощетъ и учитъ, и пишетъ и посланіе посылиетъ и бестьдуетъ съ ними жъ хощетъ).

Его приговорили сослать на тяжелое заключение въ Соловецкій монастырь. Онъ долженъ быль жить одиноко въ кельъ; не слъдовало допускать монаховъ и бъльцовъ бесъдовать съ нимъ, запрещалось ему переписываться съ другими, что бы то ни было отъ кого нибудь принимать или пересылать кому-нибудь, не имъть съ людьми сообщенія, но сидъть въ затворъ и молчать. Одинъ пресвитеръ, по указанію настоятеля, долженъ быль надзирать надънимъ и испытывать, когда онъ будеть каяться: истинно ли его покаяніе; а самъ игуменъ повременамъ долженъ читать ему поученія отъ божественнаго писанія и наставлять его во всемъ что нужно для его обращенія. Ему не позволялось читать другихъ книгъ, кромъ молитвенныхъ, какія укажетъ игуменъ съ монастырскимъ соборомъ. Следовало наблюдать даже надъ тымъ сторожемъ, который будетъ приставленъ къ нему, чтобы обвиненный не совратилъ его. Даже и надъ священникомъ, который будетъ приставленъ для его обращенія, игуменъ долженъ былъ надзирать, чтобы онъ не увлекся еретическими убъжденіями. Всь ть, которые бы, въ противность этого запрещенія, стали домогаться сношеній съ Артеміемъ, подвергались осужденію, какъ его единомышленники. Пребывая въ такомъ состояніи, Артемій лишался св. причащенія; впрочемъ, еслибы случилась съ нимъ смертельная бользнь, тогда можно было его причастить. Иначеонъ получалъ св. причащеніе только предъ смертію.

Что касается до главныхъ еретиковъ, то приговоръ ихъ не дошелъ до насъ и не видно, въчемъ онъ уклонялся отъ приговора надъ Артеміемъ. Изъ письма Іоанна къ Максиму Греку, гдв царь излагаеть сущность въ такихъ же выраженіяхъ, въ какихъ она излагается въ приговоръ надъ Артеміемъ, показывается, что одни и тъ же выраженія въ царскомъ письмѣ принадлежатъ и приговору; но такъ-какъ письмо Іоанна было писано прежде приговора, то, должно-быть, приговоръ составленъ былъ по прежде-изложенному обвинению (Еже о святими Дусп сино святим церкви и нашего смиренья, православный и христолюбивый и боговличанный царь и великій государь килзь всен Русін самодержець зпло попицася сь великою божественною ревностію по святьй и животворящей и всемогущей Троицы и по вспаг святым честным иконам, съ нашимъ смиреніемь и со архіепископомь и епископы, и со вспмо священнымо соборомо во цирствующемо градп Москвы въ царискихъ его палатахъ сборовахъ съ нимъ и съ братьею его и со встми боляры на богопротивнаго и лукавиго безбожнаго ерепшки и отступшки православныя впры Матоея Башкина и на его единомысленниково, иже хулы глаголавшего на Господа Бога и Спаса нашего Іисусь Христа и перавна его Отну повидають, ниціи жь еще и другихо поучають на сіе злочестіе; ко симо же честное и святое тъло Господа нашего Іисуса Христа и честную и св. Его кровь ни вочтожь полагають, но токмо прость хлибь и просто вино вминяють; также святую соборичю апостольскую церковь отричють, глаголюще яко вприых соборг сіе есть токмо церковь, сія ж зданиая ничтож есть; также и божественныя плоти аристовы воображение и пречистыя Богоматере и вспхъ святыхъ его честныхъ иконъ воображение идолы окаяніи наричють, таже и покаяніе ни во что же полагають, глаголюще: какь престанеть гръхь творити, аще у священника и не покается, то илсть ему грпха; отеческая же преданія и ихъ житья баснословіе выпияють и на седьмы святых вселенских собор святых отець гордость возлагають, глаголюще: яко все себя деля писали, чтобо имо вспмо владити и царьскимо и святительскимо, и спроста рещи вся божественная писаніе баснословіе наричють, апостоль же и евангеліе не истинно излагають по глаголющему апостолу иже истинну вы неправды содержащимг. Къ симг же и иныа хүлныя вины ихо многы и всяко законопреступленіе). (А. А. Э. І. 250).

Судьба Башкина неизвъстна. Соумышленниковъ его заточили въ темницы, по монастырямъ. Объ этомъ сообщаетъ никоновская лътопись (И осудища ихо неисходнымъ быти, да не спюто злобы своея роду человъческому).

Вмѣстѣ къ этому дѣлу былъ прикосновененъ дьякъ Иванъ Висковатый, хотя косвеннымъ образомъ. Послѣ большаго пожара въ Москвѣ, когда погорѣли церкви кремлевскія, приказано было привезти изъ разныхъ городовъ образа. Нѣкоторые образа казались не похожи на тѣ, какіе привыкли видѣть прежде; это возбуждало соблазнъ. Въ тотъ вѣкъ входилъ вкусъ писать символическія изображенія, отклоняясь отъ прямаго способа изображенія лица или историческаго дѣйствія. Дьякъ Висковатый началъ умствовать. Но какъ изображенія на иконахъ выражали внѣшнимъ образомъ идеи и догматы, то объясненіе, такъ или иначе должна быть написана икона, соединялось со внутреннимъ смысломъ, выражаемымъ изображеніемъ. Нѣко-

торыя объясненія высказаны были такъ, что возбудили обвинение въ уклонении отъ строгой чистоты православной догматики. Дьяку поставили въ укоръ, что онъ всенародно дълалъ объясненія объиконахъ и поридалъ нёкоторые способы изображенія. Дьякъ, призванный на соборъ, подалъ свою исповедь, въ которой пзложиль кое-какія свои сомивнія. Его, между прочимъ, соблазняло то, что писали на иконахъ пророческія виденія. Онъ указывалъ, что пророческія виденія различествують между собою и что такимъ-образомъ пропадаетъ правильный образецъ иконнаго письма. (И того ради Господа нашего пишуть въдавидовъ образъ кромп отчаю исхожденія и предотечева свидптельства и о сътворении Божии писали иные многие письма, и язъ минх, что оно написано кромп свидительства... Отз кого такову власть взяли, чтобъ сказали и засвидътельствовали и которое уложать писати, ино во одынимо образцомо писали, чтобо было не соблазиено, а то въ одной паперти оубо одна икона, а въ церкви другая: тоже писано, а не трме видоме). Онъ нападалъ на то, что у Спасителя изображались сжатыя руки, и выводилъ изъ этого, что это значить, будто-бы Христось не очистиль адамова гръхопаденія (роуки сжаты мудрованіе суетное иже помышляють яко не оцистиль Господы нашь Іисусь Христось Адамова грпхопаденія: мняху его проста человика). Онъ негодовалъ на то, что Інсуса Христа изображали въ ангельскомъ образъ; что Христосъ на крестъ изображенъ покровеннымъ крилами херувимовъ, доказывая, что это латинскій обычай. (И азт увидпля, что во сътвореніи небеси и земли и во сътвореніи Адамли и в ыных эмпстех написали Господа нашего Іисуса Христа въ ангельскомъ образъ, и того для говорилъ есми, чая коварства смотря на исповыдь хрестіанскую еже тако мудрствовати не велено, а велено Господа нашего Іисуса Христа превлиное Слово Божіе описовати по плотскому смотрлнію (Чтенія 1858 г. кн. 2, Розыскь, стр. 10)... А херувимскими крылы покрыто тпло Господа нашего Іисуса Христа намз ся видить латинскые ереси мудрованіе; слыхаль есмя многажды оть латынь въ разговорт яко тпло Господа нашего Іисуса Христа укрываху херувимы оть срамоты. Греки его пишють в порыткахь, а онъ порытковъ не нашиваль, и азъ того для о томь оусумняваюсь, а исповядаю яко Господь нашь Іисусь Христось нашего ради спасенія приняль смерть поносную и волею претерпыль распятіе, а оть укоризны не оукрывался (ibid. 8.).

По поводу изображеннаго на икон'в символа въры, онъ соблазиялся тъмъ, что въ пемъ нарисованъ Богъ Отецъ, и представляль, что не слъдуеть изображать невидимаго божества и вообще безплотныхъ (не подобаето невидимаето божества и безплотныхъ въображати, какъ ныпъ на иконъ писано). Онъ не одобрялъ также антропоморфическихъ изображеній добродътелей и пороковъ, что входило тогда въ иконописаніе (в полате в середней государя нашего написанъ образъ Спасовъ да тоутожъ близко него написана жонка спустя рукава кабы пляшетъ, а подписано надъ нею: блоуженіе, а иное ревность, а иные глоу-мленіа, а мню, государь, мнится, что то кромъ божественнаго писанія, о томъ смущаюсь) (ibid. 11.)

Исповъдь, паписанная дьякомъ, составлена была оченьпочтительно и въ кроткомъ, нокорномъ духъ, но послужила
къ его обвиненію, ибо онъ неудачно выразился въ пѣкоторыхъ мѣстахъ; за то къ нему придрались и вывели изъ
этого еретическія мнѣнія. Напримѣръ, онъ выразился:
«тако бо честному кресту поклапяющеся на немъ же животворимое распростерто бысть слово.» Это сочли неправильнымъ, ибо на крестъ распростерто было тъло, а не

слово. Дьякъ указывалъ, что это онъ взялъ изъ правилъ книги, припадлежащей Василію Михайловичу Юрьеву. Объвиняли его, что онъ сказалъ о Христъ чюдотворіа пріа распяся, выписавъ это изъ книги Дамаскина, принадлежащей Морозову, но въ книгъ той написано чюдотвори, пріа страсти, распяся. Сославшись на синодикъ, сказалъ, будто тамъ написано: «тако въруемъ и тако исповъдуемъ истиннаго Бога нашего», когда на-самомъ-дълъ въ этомъ синодикъ оказалось: «тако въруемъ и тако проповъдуемъ Христа истипна Бога нашего.» Такимъ-образомъ его осудили на трехлътнее покаяніе (судихомо и дахомо тебъ епитемью на три лята: едино ти льто плакатись подобиеть, вив дверей стоя церковных и входящим впрно молясь, молитву творити за ся, исповъдая своя согртшенія; потомуже второе льто послушающи божествеиныхо писаній, пріять будеши во церковь; и третье льто да стоиши ст върными вт церкви, общенія эко не пріемлеши; скончавшимо эке ся тремо льтомо святыхо тачно причастнико будеши) (А. Э. 1, 244).

Въ обвиненіи Висковатаго дъйствовала досада духовенства, что міряне осмъливаются судить о религіозныхъ предметахъ свободно. Какъ только дьякъ заявилъ свои размышленія, митрополить сказаль ему: «Ты о томъ мудрствуешь и говоришь не гораздо, понеже не велѣно вамъ о божествъ и о божіихъ дълахъ испытовати. Зналъ бы ты свои дѣла, которыя на тебѣ положены, не разроняй списковъ». Въ соборной епитеміи надъ нимъ говорится: «всякъ человѣкъ убо долженъ есть вѣдати свой чинъ и не творити себе пастыря, овча сый и глава да не мнитъ пога сый, но повиноватися отъ Бога преданному чину и уши свои отверзати на послушаніе благодати пріемлющихъ учительская словеса».

Этимъ осужденіемъ Висковатаго проводилось притяза-

ніе, чтобы никто не разсуждаль, а всь повиновались духовенству. Висковатый не могъ подлежать осужденію, ибо онъ изъявилъ свои митнія въ своей исповтди, предлагалъ ихъ на обсуждение собора, изъявляя готовность покориться соборному приговору. Самъ соборъ призналъ справедливымъ одно изъ его замъчаній о сжатыхъ рукахъ на образъ Спасителя. Другія, если были объяснены не такъ, какъ думалъ Висковатый, то онъ покорился. Измъненія въ его исповъди были, очевидно, неумышленныя и не могли подавать повода къ подозрвнію въ ересп, когда въ той же исповеди онъ выражаетъ во многихъ местахъ свои православныя убъжденія. Этотъ судъ надъ Висковатымъ подаетъ намъ поводъ сомнъваться, чтобъ все дъло Башкина и его сообщниковъ было точно таково, какъ изображаетъ намъ извъстіе о немъ, дошедшее до насъ единственно изъ устъ ихъ обвинителей.

Мы сдълаемъ его разборъ.

Артемія признали виновнымъ по нѣсколькимъ пунктамъ, изъ которыхъ въ нѣкоторыхъ было его полное сознаніе, въ другихъ отчасти, третьи были растолкованы имъ самимъ иначе, нежели какъ обвиняли его; четвертые онъ отрицалъ.

1) Онъ призналъ справедливымъ, что тлъ рыбу въ гостяхъ и у царя за объдомъ; онъ сознался, что разговаривалъ съ Порфиріемъ и сказалъ ему «Богъ отче», когда тотъ говорилъ ему «благослови, отче», и оба условились молчать. Ни въ томъ, ни въ другомъ не было достаточныхъ обвиненій. Хотя онъ нарушалъ постъ, но не по охотъ, а по случаю, и притомъ прежде надлежало обвинить царя, который угощалъ рыбой монаховъ на воздвиженье. Коль скоро у царя за столомъ подавалась рыба, то царь должепъ былъ защищать Артемія. Что касается до другаго, то въ томъ, что двое подсудимыхъ условились молчать и стоять кръпко,

не заключается еще повода подозрѣвать ихъ, когда дѣло съ Висковатымъ показываетъ, какъ легко могли обвинить человѣка въ еретичествѣ на основаніи какого-нибудь неловко-сказаннаго слова, хотя бы безъ того смысла, который послѣ можно будетъ извлечь изъ него.

- 2) Онъ сознался, что тадилъ въ нтмецкій городокъ искать книжнаго человъка, и не сознался въ томъ, какъ его обвиняли, что хвалилъ латинскую въру. Никогда церковь не препятствовала узнавать о чужихъ върахъ и о чужихъ обычаяхъ. Онъ сознался, что деиствительно говорилъ, что на соборъ ничего не было постановлено о крестномъ знаменіи: и тутъ не было нетолько неправославнаго, но никакого сужденія. То быль факть, извъстный всъмъ; нельзя было на этомъ основаніи признать справедливость другой половины того же обвиненія, что Артемій говорилъ о самой сущности крестнаго знаменія. Точно также слова его о новгородскихъ еретикахъ, сколько онъ сознался самъ, не представляли судьямъ никакого повода заключать о его неправославности, ибо онъ высказывалъ единственно то, что не зналъ историческаго факта, о которомъ шла ръчь.
- 3) Все, что Артемій растолковаль, было православно и не подавало повода къ обвиненію. Артемія обвиняли въ отрицаніи дъйствительности поминовенія и молитвъ за умершихъ, Артемій объясняль, что онъ говориль о недъйствительности приношеній для тъхъ, которые своимъ растлъннымъ житіемъ и хищеніями содълались недостойными этихъ приношеній за ихъ души. Его обвиняли въ неуваженіи къ акаеисту и канонамъ, но онъ объясниль, что считалъ недостаточнымъ ихъ чтеніе при несоблюденіи заповъдей христовыхъ.
- 4) Наконецъ, что касается обстоятельствъ при его поступленіи, то оставалось темнымъ, онъ ли не сказалъ ду-

ховнику гръха, или духовникъ велълъ ему не говорить объ этомъ.

Ясно, что всъхъ этихъ обстоятельствъ нетолько недостаточно было, чтобъ обвинить Артемія, но они всѣ слагались такъ, что скорве могли оправдать его. Видя, что Артемія, какъ и Висковатаго, обвинили безъявныхъ уликъ. можно сомнъваться и въ дъйствительности вины самого Башкина и его ближайшихъ сообщниковъ. Правда, указывается собственное сознаніе, но это сознаніе произнесено въ припадкъ страха и какъ-бы сумасшестія. Очевидно, что царь задаль ему такого страха, что онъ совершенно потерялся. «Извъся языкъ свой на многъ часъ непотребная и нестройная глаголаша», слышалъ голосъ Богородицы и т. п. — эти черты показывають, въ какомъ состояніи находился Башкинъ. На одни пункты, которыми обвиняли подсудимыхъ въ отступленіи отъ православія, не представлялось никакихъ доказательствъ: неизвъстно, на чемъ судьи основали, будто подсудимые именно такъ думали и разсуждали, какъ имъ ставили въвину. Нъкоторые же пунткы объясняются собственными словами подсудимыхъ, но эти слова не позволяютъ выводить такого заключенія, какое было выведено на соборъ. Ихъ обвиняли, что они отвергали церковь; это доказывается следующими оловами: «яко върныхъ соборъ-сіе есть токмо церковь, сія же зданвая ничтоже есть». Очевидно, здёсь идетъ дёло о храме. Башкинъ, какъ ясно кажется изъ этихъ словъ, хотълъ выразиться, что подъ церковью следуетъ разуметь верныхъ соборъ, а не созданный храмъ. Что касается до обвиненія, будто они отрицали писаніе, говоря, что святые отцы писали для себя, чтобъ имъ владеть царскимъ и святительскимъ, то мы не знамъ, о чемъ именно тутъ шла ръчь. Подобныя обвиненія дълались по поводу имтній духовныхъ лицъ, противъ чего вооружались самые православные люди.

Очень быть-можетъ, что и здъсь говорили именно въ этомъ самомъ смыслъ. Далъе о покаяніи: ихъ обличають въ томъ, что они отвергаютъ покаяніе, ни во что же полагаютъ, и это подтверждали словами еретиковъ. «Какъ престанетъ грахъ творити аще и у священника не покается, то насть ему граха,» Нельзя видать здась отверженія покаянія; здась изображается, что конечная цель покаянія не въ исповъданіи гръха священнику, а въ томъ, чтобы отстать отъ гръха. Но Башкинъ, какъ видно, не отвергалъ при этомъ и таинства покаянія и причащенія, ибо приходиль къ священнику за этимъ, и съ такого поводу возникло все дело. Еслибъ въ-самомъ-дълъ онъ отвергалъ покаяніе и причащеніе, тогда не для чего было бы ему и приходить. Ихъ обвиняли въ томъ, что они не признавали Іисуса Христа равнымъ Отцу и св. Духу. Доказательствъ прямыхъ на это не приводится; Артемій, призванный на соборъ, не видълъ ереси у Башкина, когда ему указывали, и соборные члены ничего не могли ему выставить въ доказательство, кромф-того, что Башкинъ написалъ молитву къ Богу единому началу, не упоминая о Троицъ. Артемія обвинили, несмотря на то, что онъ увърялъ, что въруетъ въ Троицу. Башкинъ вътомъже увърялъ и притомъ вътакихъ обстоятельствахъ, при которыхъ ему можно еще болъе върить, чъмъ Артемію. Положимъ, что Артемій былъ понужденъ къ этому, когда уже стоялъ на судъ; но Башкина никто не понуждаль, когда онъ добровольно явился къ священнику и говорилъ: я христіанниъ и върую въ Троицу единосущную Отца и Сына и святаго Духа». Еслибы Башкинъ доходилъ до сомненія въ догматахъ, то никакъ пельзя было думать, что онъ отрицалъ то, что Церковь признавала, потому-что онъ пришелъ къ священнику, пастырю Церкви, но у Башкина не показывалось и сомненія. То, что онъ говорилъ священнику, было совершенно православно. Если та-

кое дъло, какъ освобождение рабовъ, могло наводить сомивнія у священника, то ясно, что поводомъ къ обвиненію было то, что тогда духовные готовы были признать еретикомъ всякаго, кто дерзалъ только разсуждать о религін и о нравственниыхъ обязанностяхъ человъка на религіозномъ основаніи. Наконецъ, нельзя не обратить вниманія на то, что приговоръ надъ Башкинымъ, очевидно, составленъ прежде окончанія дъла, ибо царь, въ письмъ къ Максиму Греку, выражался такими точно словами, какія были выписаны о Башкинъ въ приговоръ надъ Артеміемъ. Что это письмо къ Максиму Греку было писано прежде приговора, видно изъ того, что въ этомъ письмѣ царь приглашалъ Максима Грека на соборъ для разсужденія о ереси и суда надъ нею; приговоръ же естественно долженъ былъ состояться послъ суда. Очевидно, царь писалъ съ обвиненія подсудимыхъ, и приговоръ, сходный съ царскимъ письмомъ, списанъ целикомъ съ того же обвиненія, которое составлено прежде суда и которое должно было или оправдаться, или опровергнуться судомъ. Итакъ, если приговоръ дословно списывалъ обвиненіе, то не даетъ ли это права сильно сомивваться въправильности и нелицепріятіи суда, ибо этотъ судъ не измъниль даже буквы обвиненія?

Всъ эти обстоятельства заставляютъ предполагать, что Башкинъ и его единомышленники были осуждены невинно.

Къ этому располагаетъ насъ еще и то, что Курбскій, знавшій это дъло близко, имъетъ такое же мнъніе. Онъ называетъ клеветникомъ Нектарія, обвинявшаго Артемія; епископа суздальскаго называетъ человъкомъ пьянымъ и сребролюбивымъ, епископа ростовскаго, которому послали подъ начало товарища Артемьева — Савву Шаха, пьяницею; Артемія же совершенно оправдываетъ, называя его преподобнымъ, премудрымь, честнымъ.

Къ этому дълу былъ привлеченъ Өеодоритъ, апостолъ

лопарей, бывшій въ то время архимандритомъ Суздальскаго евфиміевскаго монастыря. Онъ былъ давній пріятель Артемія. Они жили нікогда вмісті въ заволжских пустыняхъ и, по представлению Артемія въ бытность его игуменомъ троицкимъ, Өеодоритъ, по волъ царя, поставленъ былъ архимандритомъ. За строгость жизни, служившую укоромъ для другихъ, и за обличенія монашескихъ слабостей, Өеодорита не терпъли. Когда онъ апостольствовалъ вь Лопской земль и основаль Кольскій монастырь, монахи такъ на него озлобились за строгость (не токмо эксень, а ни скота единаго отнюдь женскаго полу имъти тамо), что нанесли ему побои и прогнали. Теперь, будучи архимандритомъ въ Суздаль, онъ вооружилъ противъ себя монаховъ, которыми начальствовалъ; злился на него и суздальскій владыка за то, что Өеодорить обличаль его за сребролюбіе и пьянство. По сказаніямъ Курбскаго, когда Нектарій и его соумышленники на соборномъ судъ хотъли очернить Артемія, послъдній требоваль свидътелей; ему представили нѣкоторыхъ: Артемій отвелъ ихъ, представивъ, что они недостойны свидътельствовать. Тогда указали на Өеодорита и старца Іосифа Бълобаева, ссылаясь на нихъ, будто они слышали произносимыя Артеміемъ хульныя словеса. Эти лица, напротивъ, оправдывали Артемія. Тогда суздальскій епископъ сказалъ: «Өеодоритъ давній согласникъ и товарищъ Артемія; онъ самъ, быть-можетъ, еретикъ, съ нимъ въ одной пустынъ проживалъ!» Какъ ни мало было доказательствъ на сторонъ враговъ Өеодорита, но тъмъ не менъе, по окончаніи соборнаго суда, его заслали въ Кириллобълозерскій монастырь, гдф суздальскій епископъ былъ прежде игуменомъ и гдф остались его ученики и сторонпики. Тамъ враги дълали Өсодориту поруганія и безчестія. Наконецъ, по ходатайству бояръ, и въ томъ числъ Курбскаго, Өеодоритъ былъ освобожденъ, проживъ въ Кирилловъ монастыръ полтора года (\*).

Подозрвніе въ неправославіи и еретичеств также падало и на одного изъ членовъ собора, судившаго Башкина и его единомышленниковъ. Это былъ Кассіянъ, епископъ муромскій и рязанскій. Онъ одинъ подаль голось за осужденныхъ, доказывалъ несправедливость и пристрастіе судей и особенно защищалъ привезеннаго изъ Солововъ старца Іоасафа Бълобаева. Когда зашла ръчь о необходимости суроваго преследованія еретиковъ вообще, все ссылались на книгу Іосифа Волоцкаго: Кассіянъ одинъ нетолько не восхвалялъ ее, но порицалъ. Возникъ споръ. Принесли книги Іосифа. Царь и митрополить одобряли ее, все духовенство вторило имъ, одинъ Кассіянъ возсталь противъвсталь и доказываль, что въ іосифовой книгъ невърныя свидътельства. Духовенство озлобилось противъ него. Говорили, что Богъ наказалъ его: у него отнялась рука, и онъ долженъ быль уйти въ монастырь, но не оставался тамъ, потомучто началъ съять развращение и говорилъ, что не следуетъ называть Христа Вседержителемъ, что это гръхъ. Сверхътого, о немъ сохранилась молва, что опъ оказалъ неуважение къ мощамъ Димитрія Прилуцкаго. Не каясь въ своихъ еретическихъ мивніяхъ, этотъ архіерей навлекъ на себя божіе наказаніе: у него повернулась назадъ голова, и въ такомъ болъзненномъ состояній онъ умеръ (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Курбск., стр. 125.

<sup>(\*\*)</sup> Рук. Лътоп. Арх. Ком. № 16.

#### II.

Появившаяся послъ Башкина ересь Өеодосія Косаго обыкновенно считается преемственно непосредственнымъ продолженіемъ прежней, то-есть такъ-называемой ереси Башкина. Но она имъла съ нею связь, вопервыхъ, только по тому умственнному броженію, изъкотораго возникли разнородные толки, и въ томъчислт толки Башкина и Косаго, а вовторыхъ потому, что Өеодосій жилъ въ заволжскихъ пустыняхъ, гдъ сосредоточивалось это умственное движеніе. Тъсной догматической связи между ними не видно. Единственный полный источникъ объ этой ереси есть сочинение Зиновія, монаха Отенскаго монастыря (близъ Новгорода), бывшаго ученика Максима Грека. Зиновій подвергся участи, одинаковой со своимъ учителемъ, и былъ сосланъ въ Отепскую пустынь. Сочиненіе это изображаеть, что къ Зиновію приходять три последователя ереси Косаго, крылошане Спасова (Хутынскаго) монастыря; двое были монахи: Герасимъ и Аванасій, третій мірянинъ, именемъ Өедоръ, ремесломъ иконописецъ. Они изложили ему учение Косаго, которое называютъ «новымъ». Достойно замъчанія, что пришельцы начали свою бестду съ того, что жаловались на неудобовразумительность отческихъ книгъ (книжное писаніе закрыто) и высказали тъмъ самымъ, что побуждение къ произвольнымъ толкамъ была потребность такого въроученія, которое было бы ясно и открыто для встхъ. Это ученіе, по ихъ мнвнію, было преподано Косымъ. Вмвств съ твмъ, они заранъе объявили, что новое учение уже успъло достаточно распространиться и многими принято (отъмногихъ пріем-

лемо и похваляемо). Видно, что мыслящія головы, вращаясь въ религіозной сферт — единственной сферт, куда могла тогда устремиться умственная дфятельность — затруднялись темнотою и неясностью, которую, при недостаткъ необходимаго образованія, встръчали въ книгахъ, и потому-то съ готовностью бросались на всякую новизну, коль скоро она излагалась въ простомъ и удобовразумительномъ видъ. Ересеучитель Косой выигрывалъ уже тъмъ, что держалъ передъ слушателями раскрытую книгу, объяснялъ изъ ней мъста и давалъ каждому читать и размышлять по произволу. «Что это за учители эпископы и попы -- говорили его последователи и почитатели -- учатъ, а книгъ въ рукахъ не держатъ; а Косого такъ сразу видно, что истинный учитель: въ рукахъ книгу держитъ, разогнетъ и прочтеть и каждому самому дастъ прочитать (Ложиий учители епископы и попы, понеже учать книгь вы руку не держать; самь же Косой посему истинна учителя себе сказуеть, понеже вруку импяй книгы и тыа разгибаа комуждо писанна даво самому прочитати). Не зная сущности православнаго ученія, многіе готовы были принимать за истину все, что только имъ представятъ понятнымъ способомъ, и крылошане очень наивно говорили, что еще такого ученія, какимъ казалось имъ ученіе Косаго, не было отъ созданія міра (Глаголю никтоже ото прежнихъ учителей тако истину позна не бысть инаго ученіа такова ученіа преже якоже новое ученіе иже нынп явшееся въ льтп ото созданіа седмь тысячномо и шестьдесятномо). Тф, которыхъ неуспокоенный умъ утомился отъ темноты, какую встречаль въ книгахъ, переходившихъ изъ покольній въ покольнія, естественно увлекались новостію ученія. Именно новое для нихъ было привлекательно; но строгое православіе въ лицъ Зиновія обличало ихъ, еще не зная того, что они предложатъ, но заранъе осуждая все, что бы они ни сказали, уже единственно потому, что ученіе ихъ новое. Въ глазахъ строго-православнаго не могло и не должно было существовать чего бы то ни было новаго въ дълъ въры; и одно то, что оно новое-уже осуждало себя тъмъ самымъ (понеже именевасте ученіе се и илсть по-требы на мнози разсмотряти его от пареченіа его едина сіе ученіе познаваемо есть, занеже именовати его новымъ ученіемъ откровенно показуеть въ немъ являемое беззаконіе и вельмы нечестіе къ Богу.)

Такимъ-образомъ, въ этомъ началъ диспута православія съ вольнодумствомъ высказывались превосходно основанія той и другой стороны, главивишія черты ихъ коренныхъ стремленій. Одно требуеть довольства установленнымъ, другое порывается къ чему-то иному. Одно опирается на покорность авторитету, другое возмущается во имя свободной мысли. Одно, признавая божественное происхождение за откровеніемъ, строго-логически и послъдовательно почитаетъ его крайнимъ предъломъ мудрости въ томъ видъ, въ какомъ оно сохраняется со всемъ своимъ развитіемъ, совершившимся подъ признаннымъ непосредственнымъ участіемъ верховной силы; другое, напротивъ, отступаетъ отъ логической послъдовательности, признавая за въроучение божественное происхождение, однакоже допускаетъ свободное дъйствіе человъческаго ума и тъмъ самымъ подрываетъ ту божественность, которую взяло за исходный пунктъ своего размышленія,

Личность Косаго и обстоятельства его жизни, разсказываемыя его последователями, даютъ возможность обоимъ направленіямъ высказаться во взгляде своемъ нетолько на религіозныя, но и на соціальныя отпошенія. Выше мы заметили, что у насъ вольнодумство, нагулявшись въ религіозномъ кругу вопросовъ, переходило къ общественнымъ и политическимъ. Здёсь это является въ резкихъ чертахъ. «Кто такой Косой?» спрашиваетъ крылошанъ Зиновій. — «Онъ былъ рабъ» отвъчаютъ крылошане (рабо единаго отслую царевыхо). Этого уже было достаточно, чтобы дать Зиповію возможность высказать понятіе о рабь, принесенное къ намъ изъ Греціи и установившееся подъ вліяніемъ мъстныхъ условій. Онъ ссылался на слова Соломона, что земля понести не можетъ аще рабъ воцарится. Онъ ссылается на градскіе законы греческихъ царей, которые ему были извъстны въ приложеніяхъ къ кормчимъ, что рабамъ не слъдуетъ довърять ни въ чемъ и допускать ихъ ко свидътельствамъ на судъ (Законы градскіе отмещуто ото рабовь бываемая свидительства, не повеливають рабовь на судища представляти во взысканіи межи прящихся быти послухама). При такомъ безправіи какъ же можно допустить раба къ гораздо-большему значенію въ общественной жизни-быть учителемъ? (Како же рабъ учитель будеть его же писаніе отмещеть и законь отрицаеть?)

Въ противность этому православному взгляду Зиновія на личность раба, крылошане заявили противоположный взглядъ свободной мысли. Въ оправдание Косаго, въ защиту правъ раба, для нихъ достаточно было сказать, что онъ уже не рабъ — освободился посредствомъ ума своего и мужества: онъ обокраль своего господина и убъжаль отъ него (Зило свободу улучи Косой мужествомя и разумомь своимь, поемь бо коня и импніе отай и шедь оть господина своего). Понятіе о свободъ принимаетъ въ ихъ глазахъ широкое развитіе, нестесняемое темъ, что признается долгомъ нравственности. Человъкъ, будучи рабомъ, не только имъетъ право освободиться отъ рабства, но и вознаградить себя за работу тому, кому быль парабощенъ. По понятію Зиновія, взятіе коня и имфнія было уже преступленіе; послівдователи Косаго находили, что онъ взяль только свое (Конь его есть на немъ же издяше Косой и

иже импије у него одежа и прочая особная от господинових вему и яже взя у посподина его мода есть его, понеже служиль господину своему Косой и яже притяжа имъніа у господина мзда есть работы его). Священное писаніе, снабжая доказательствами православіе, доставляло ихъ и противной сторонъ. Въ оправдание Косаго, крылошане ссылались на примъръ израильтянъ, бъжавшихъ изъ Египта (Понеже израильтяне бъжаще Египта взяша египетское богатство разумомо за мзду работы своеа). Оправдавши для себя самовольное освобождение отъ рабства, рабъ идетъ далве и ломаетъ законъ, который держаль его въ неволь, во всьхъ его дальныйшихъ стъсненіяхъ свободы. Косой прибъгнуль къ средству, которое характеристически издавна и до-сихъ-поръ отличало и отличаетъ русскихъ бродягъ; это — хожденіе подъ вымышленнымъ именемъ (Еще бо прохожаще землю рожденіа своего внегда идяще грады и мъста проименоваще новое имя себп, да не оувъдань будеть, и идяще учаще во градъ коемъ или мъсть съблюдите себе и учениковь своихъ от зазора множищею, и нъкіих учениково своих во черныя ризы облечаше и имена иныя имв налагаше, мясо ядяще точію со учениками своими, и во среду и пятоко и въ великіе посты и себе и своа учениково ото зазора многих граня, сего ради в посты отай нощію ядяше млеко и мясо. Сице имать Косой разумь здравь и высть истину: вспаг учитель изрядень). Здёсь Косой является удалымъ молодцомъ. Какъ-только они разрывали узы, привязывавшія ихъ въ общественному порядку, первая форма, съ которой проявлялось такое удальство -- было бродяжничество. У Косаго пріемы русскаго бродяги: побъгъ отъ господина, сносъ господскихъ вещей, перемъна имени, умъніе притворяться и проводить другихъ. Послъднее качество считается признакомъ ума и смышленности по народному великорусскому понятію. Удалой молодецъ впадаетъ въ разбой; Косой проповъдуетъ ересь; между тъмъ и другимъ не безъ аналогіи: одинъ разрушаетъ спокойствіе общественнаго быта, другой—спокойствіе ума.

Убъжавши отъ господина, Косой укрылся въ монастырв на Бъломъ-озерв. Въ старой Руси случалось, что бъглый рабъ, коль-скоро успъвалъ ловко извернуться отъ преслъдованія, легко возвращаль себъ во мнъніи другихъ гражданскія права: все прежнее легко забывалось. Самъ прежній господинъ узнавалъ мъстопребываніе Косаго и угождаль ему. Но воть, по обвиненію въ ереси, его взяли изъ Бъла-озера съ товарищами и посадили въ монастырт въ Москвт. Это случилось послт заточенія Артемія. Тогда посадили съ ними Игнатія, Вассіана, Порфирія (Поймоша самого Косого и Вассілна и Игнатіл и Порфиріа, а преже ихо Артемія и иныхо многихо), но арестованные успъли освободиться. Косой приласкался къ стражамъ, которымъ поручено было его беречь, довелъ ихъ до того, что они за нимъ наблюдали черезъ-чуръ слабо, и онъ убъжаль съ своими товарищами. Косой, по извъстію его последователей, ушель въ Литву; тамъ онъ женился на вдоъв-еврейкъ и сталъ распространять свое учение съ успъхомъ (Ятг же бывт Косой соблюдом вт едином от монастырей московских, приласкаво же ся хранящим, пріємо послабленіе ото нихо и бъжя во Литву отвиде, идяше учаше новое ученіе, и браком законным оженися вдовицею жидвинею, поли ссть честень тамо и мудрь учитель новому ученію, познало истину паче встхо, имтето бо разумо здраво).

Сущность ученія Косаго состояла въ томъ, что онъ признаваль Христа не рожденнымъ свыше, а сотвореннымъ, слъдовательно отвергалъ его божественное происхожденіе какъ единороднаго Сына Божія. «Какъ это—го-

вориль онъ — дерзнули въ Върую написать объ Інсуст рожденна не сотворенна? А Петръ-апостолъ сказалъ, что Іисуса сотворилъ Богъ; видите, сказалъ онъ: сотворилъ, а не сказалъ: родилъ. Недостойнымъ для Бога, говорилъ онъ, находиться въ женской утробъ. Вотъ и Павелъ говоритъ: Единъ Богъ единъ ходатай Богу и человъкомъ человъкъ Іисусъ Христосъ». Указывалъ онъ на смыслъ заповъди: «не сотвори себъ кумира» и проч. Онъ ссылался на бытейныя книги, на соломонову премудрость, на пророчества, называлъ идолами иконы, а божественную службу идольскою службою, — церкви кумирищами, отвергалъ постъ, молитву, всъ отеческія преданія и думалъ примънить къ церкви слова св. Василія: «прельстивъ насъ злыії обычай и развращенное человъческое преданіе содълалось виною всякому злу» и проч. (Како дерзнуша написати и вину глаголати въ Впрую во единаго Бога рождена и не сотворена Христа. Петръ же глаголеть, яко Христа Господа сътвориль есть Боль сего Іисуса, а не глагола Петръ яко роди Богг, а не сътвориль есть сего Іисуса. Разлибаа же Посланиа Павла апостола показуеть писанаа: единь бо есть Богь и единь ходатай Богу и человькомь человикт Іисуст Христост. Егда же бытейская книги носить разгибаа показуеть писаниа. Слыши Израиль: Господь Бого твой Господь едино есть и писана есть: да не будуть тебл Бози иніи разви мене. Не сытвори себи кумира и всего обличиа еже на небеси горъ и ка на земли низу и елика в водахт и исподиподт землею, да ся не поклониши имъ ни да служиши имъ. В мудрости соломони и в пророческих книгах и посланиемь Ереміинымь розсказуеть иконы идолы быти, по Давиду и по Соломону и по прочихъ пророкъ, и церкви кумирницы и церковнаа служба идолская служба и пость непотребень молитва не подобна: вся та человля

ческая преданіа. Яко же и великій Василій въ книгь своей глаголеть: томо же прельстиль есть насо злыйшій обычай и великимо злымо вина намо бысть развращенно человическое преданіе, и во началь слова сего, егда и еще не познаво, глаголето, яко же на мыриль овогда убо сломо овогда же овамо преклоняхся ко иному инако или ко себь мя влекущу ради многольтнаго человькомо обычая или инако оттыкающу (?) ради иже в божественных писаніяхо познаваемыя истины. Глаголето же Косой: яко сіа глаголето Василіе о правилахо и оуставь, и разсужаето ото книго Косой: Богу единому быти а не многимо, и что Богу восхотьти воплотитися, какоже и во чревь ему лежати женсть? И како сіа достойно будето Богу в мысть такомо калны лежати, и такимо проходомо проити?).

Косой жаловался, что у нихъ читають только однихъ отцовъ и не знаютъ вовсе ветхаго завъта. Самъ Зиновій, возражая его последователямь, могь указать на известность книгъ ветхаго завъта только по параміямъ, избраннымъ для богослуженія. Моисеевы книги Косой называлъ книгами столповыми и говорилъ, что ихъ съ умысломъ не даютъ читать, что онв лежатъ припрятаны въ монастыряхъ (еще и здл въ монастырехъ столповыя книги да съхранены и запечатлены лежать не дають ихъ прочитати и тая ихъ отъ людей, а столповыя книги подобаеть прочитати, глаголето Косой). Это важное значеніе: какое даетъ еретикъ главнымъ книгамъ ветхаго завъта, побудило Руднева подозръвать въ ереси Косаго тайное жидовство; но изъ смысла всего ученія, изложеннаго крылотанами Зиновію, ясно, что онъ придаваль имъ такое почетное наименованіе не съ іудейской точки зрвнія, а думая найти въ моисеевомъ ученіи о единобожіи оправданіе аріанскому взгляду на личность Іисуса Христа.

Крылошане говорять, что Косой придаваль важность книгамъ апостольскимъ и побуждалъ ихъ читать (рази-бая книгы апостольскія даеть прочитати писаное). Только посланіе Павла къ евреямъ еретикъ считалъ неподлиннымъ; извъстно, что и западные протестанты заподозръвали это сочиненіе новаго завъта (Косой не новельваеть прочитати посланиа Павла ко евреямъ, понеже мудро еще мнится не апостола Павла посланиа, но иного илкоего Павла).

Вопреки православному ученію о томъ, что человъкъ создань безсмертнымъ, что человъкъ палъ и, вслъдствіе этого, возникла необходимость обновленія, которое могло совершиться только божествомъ, еретикъ толковалъ, что человъкъ созданъ смертнымъ, какъ и прочія животныя (Что есть сіе еже умреть человькь? Не умирають ли рыбы великія в море и гады и киты, такожь птицы небесныя, и зопры и лвы и слоны великіа на земли: вся та создание Божие якоже и человико). Противъ догмата объ искупленіи и обновленіи человъка Інсусомъ Христомъ, еретическое ученіе указывало на то, что состояніе человъческаго естества не измънилось послъ пришествія христова, и человъкъ тоже какъ и прежде, подверженъ недугамъ и смерти (Что убо глаголеши поновити Богу обетшаный образь свой и създание его падшее, въздвинути ему, и исправити. Не глаголеши же что обетшаніе образу? что же ли зданію паденіе? Како же ли поновленіе и въздвиженіе и исправленіе ему? И како образо Божій во человики истль? Человькомо живущимо единако и пребывающимо якоже ото начала, такоже и по Христовъ пришествіи тажечеловпкомо пребывающимо и живущимо, ражающимся и умирающимъ елицы веществомъ здрави бываху человъцы-здрава и до смерти пребывають; елицы же человтщи впадають во недуги, тіи истльвають различно. Которое убо тому поновленіс или воздвиженіе ссть? Вспмо также пребывающима человткома: яко же до пришествія Христова, такоже и по прошествій его). Не принимая вовсе необходимости обновленія, ересь находила, что еслибы даже допустить такую необходимость, то все-таки Богу не зачемъ было воплощаться самому, что онъ могъ совершить это и безъ воплощенія. Еретики находили непоследовательность между темъ, что Богъ сотворилъ человъка не воплощаясь, а обновить его и исправить испорченное долженъ былъ неиначе, какъ принявъ на себя плоть (Глаголеши яко Бого рукою своею созда Адама, обновити же пріиде Сынз Божій воплотися и исправити създанів свое. Почто убо самь приходить во плоти; можаше бо рукою своею и паки поновити образо свой и не въплотяся). «Не вы ли сами утверждаете, возражаль онъ православнымъ, что Богъ всемогущъ и все сотворилъ своимъ словомъ; зачъмъ же онъ не обновилъ своимъ словомъ образъ свой и подобіе? Онъ все можетъ творить и безъ вочеловъченія (Словомо вся сътвори: чего ради образо и подобіє словомо не понови и кромп вочеловиченія вся моги яко Вого)?

Косой возсталъ противъ поклоненія иконамъ и приводиль слова Давида: «Идоли языкъ сребро и злато дѣло рукъ человѣческихъ, очи имутъ и не видятъ, уши имутъ и не слышатъ, ноздри имутъ и не обоняютъ, уста имутъ и не гляголютъ, руки имутъ и не осязаютъ, ноги имутъ и не ходятъ». Это, по толкованію Косаго, Давидъ пророчествовалъ объ иконахъ, и у нихъ, какъ у идоловъ, написаны очи, и уши, и ноздри, и уста, и руки, и ноги и не могутъ ими дѣйствовать. Вы именуете себя православными, а вы идолослужители: поставили церкви и утвердили на стънахъ изображенія мертвыхъ. Въ премудрости соломоновой говорится объ идолахъ: «прогортающее красками и червле-

наа творяще баканы цвъта того, украсивъ его всяко и сътворитъ ему по немъ обитание, на стъну възложивъ, жельзомъ укръпитъ да не падетъ, зря и въдя, яко не можетъ помощи себъ, образъ бо есть и требя есть тому помощи, и отъ существа своего, и отъ сыновъ своихъ, и отъ браковъ объты творяще, не срамится глаголати къ бездушному за исцъленіе его немощнаго молится и за животъ молитъ мертваго, на помощь призываетъ, пути проситъ у него иже ходити не можетъ». Косой примънялъ это къ иконамъ (не красками ли суть помазаны иконы, и позлащены такоже, и обитаніе иконамо такоже сотворяють и на стпнк укрпплиюто жельзомо же, и ньсть не по идольскому ничесоже о иконаже сотворено). Чудеса отъ иконъ ложны, какъ Никонъ пишетъ въ своей книгъ о дожныхъ знаменіяхъ (яко от сопротивного длйства чудеса бывають на прельщение). Пусть бы изображенія были почтенны; но все же они не Богъ, а православные почитаютъ иконы равными Богу (\*). Никола не равенъ Моисею, а православные Николу какъ Бога почитаютъ». Онъ возставалъ противъ построенія церквей, поклоненія святымъ и составленія имъ службъ (Не подобает почитати человъки умершіе аще и праведницы будуть еже творять именующися православніи умысливше им всенощные и каноны и тропари, яко отсемь ињеть веление в писаніи глаголето Косой. Именують себь Русь православная, а они паче человькослужители и идолослужители, понеже храмы поставиша, и во нихо иконы мертвых вака идолы утвердиша на дскахо и мертвеци положиша с ковчеги во церквахо ихо вспмо на видпиів и соблазно, нарежше преподобными и праведними и святыми, уставивше сами поють имь канонь и про-

<sup>(\*)</sup> По неразумію простоши изъ народа, а неправославные.

читають написавше житів ихь и молятся мертвымь и просять от нихь помощи, свычи зажигають, кадило приносять, и отводять людей от Бога кь мертвецамь и люди во томо обычаи Бога забыша, токмо едино служеніе мертвецемо и иконамо навыкоша служители. Бога же не видять ниже могуть впдати понеже во идолослужеие впадоша). Слова Христа о послъдователяхъ его, которые чрезъ то будутъ съ нимъ едино, какъ онъ со отцомъ едино есть они, еретики относили единственно къ апостоламъ и не распространяли на тъхъ, которые были послъ нихъ (Тая Христост о апостольст своих глагола, а не о тпх иже посли апостоловь быша вприйи въ Христа). Косой укорялъ православныхъ за поклонение мощамъ, находиль, будто въ самыхъ книгахъ православныхъ отцовъ естъ мъсто, воспрещающее оставлять тъла умершихъ внъ земли, ссылался на Никифора, патріарха константинопольскаго, на житіе Антонія-Великаго, который порицаль обычай погребенія у египтянъ; указываль на то, что тело самаго Господа было погребено подъ землею (Аще истинна быти глаголеши отческій писаний и правила и Духа Святаго законоположение суще правила, почтоже православній не хранять правиль: чрезь правила усопшихь мощи во церквахо импьюто и почитаюто ихо, аки святыхъ? Патріархъ бо Царя Града Никифорь правило о семь уставиль есть, глаголя сице: яко отесль аще и приизящно постничество или мученико будеть, яко мертвець да почитается, а не яко свять, и в житіи великаго Антонія повиствуєтся сице: египтяне бо умирающих спишних тълеса паче же святих мученик любят сохраияти ихо и обвивати поиявицами и не скрывати подъ землею, но на одрпх в пологати и хранити у себе мняще тпми почитати отшедшихъ. Антоніе же многажды о семь и епископы моляше заповпдати людямь и обладаю-

щиа въоражаше и женамъ прещаше глаголя: нпсть законно ниже всячески подобно суще се: патриаршеская бо гробища пребывають доселе и самого же Господа тпло во гробъ положиша и камень положный и окры и донележе выстатридневно глаголя показаще ясно беззаконно творяще еже не скрывають тыла умершихь любо и свята суть. Что бо боль или святье тыла Господия? Миози же убо слышавше съкрыша подъ землею и благодарствіа дааху Богу добри научени; се и Антоніе и Никифорт възбраняють не погребати и читати аще и святых учителей тплеса будуть). Ученики Косаго, приводя эти слова своего наставника, спрашивали: «Чъмъ же разиствуетъ Косой отъ этихъ вашихъ православныхъ учителей? Не то же ли самое и онъ говоритъ, чему они учили? Когда православные толковали, что они почитаютъ не мертвыхъ, но живыхъ, пребывающихъ въ въчной жизни, еретики утверждали, что не слъдуетъ поклоняться тоже и живымъ, и указывали на примъръ Петра, который воспретилъ вошедшему Корнилію кланяться себъ, и на апокалипсисъ Іоанна Богослова, гдт ангелъ возбранилъ Іоанну поклоненіе (понеже писано есть сіе: Петро бо апостоло внегда вниде къ Кориилію и Корниліе падъ поклонися Петру, Петръ же взбрани Кориимію поклоненіе якоже въ дъяніи их пишеть; также апостожь и вы апокалипсист ясно: внегда поклонися Іоаниг ангелу, ангель же взбрани Іоанну поклоненіе. Се убо писаному сему не внемлють православніи).

Косой отвергалъ церковные уставы, пъніе, тропари, поклоны и всъ вообще наружные обряды и примънялъ къ нимъ слова Василія, приведенныя выше о злъйшемъ обычаъ и развращенномъ человъческомъ преданіи: ни въ евангеліи, ни въ апостольскихъ сочиненіяхъ нътъ правилъ, ихъ сложили епископы—поэтому они человъческія преданія. Косой называль монастыри человъческими преданіями и по своему толкуєть св. Василія (Монастыри—человъческия преданія и вт нихт законы и уставы по своихт воль обычаю предаша, вт посныхт же Василій глаголетт: яко да сподобимся благодати Господа Бога нашего Іисуса Христа и учительствомт св. Духа, отскочивше убо отт своихт волій и обычаєвт человлиескихт, преданій назиранія, приложищеся Евангелію блаженнаго Бога нашего, благо-угоднь тому поживше и прочее, монастыри же в Евангеліи и законы ихт и уставы нъсть писаны, и отт тьхт убо волей обычая и тьхт человъческихт преданій назиранія глаголетт Василіе отскочити.)

Замъчательно, что еретики постоянно старались находить подтверждение своихъ идей въ писаніяхъ св. Василія, одного изъ столповъ православной церкви, какъ-будто-бы желая поражать враждебное ученіе собственнымъ его оружіемъ. Они, ссылаясь на слова того же Василія, укоряли церковь въ разногласіи и употребляли для этого выраженія того отца церкви, которыя православные относили въ ересямъ. Но, вмъстъ-съ-тъмъ, въ самомъ Василіи Косой отъискалъ противоръчіе себъ самому. «Василій, толковалъ онъ: въ одномъ мъстъ говоритъ, что всякое согръшеніе, хотя бы и мальйшее, принимаетъ неотложно месть. Въ другомъ мъстъ онъ назначаетъ епитеміи за разныя согръщенія, то великія, то малыя. Что-нибудь одно изъ двухъ: или же онъ себъ противенъ; либо равно должны наказываться согръшенія какъ великія, такъ и малыя; либо отпускаются согръшенія по правиламъ; либо это слово и правило, которое вы ему приписываете, не имъ написано».

Еретики такимъ-образомъ обличали православное духовенство: «нътъ у васъ единомыслія; не соблюдается, какъ велитъ Василій: союзъ мира; не хранится кръпость

духа, но обрътаются раздвоенія, ссоры, ревность; великая дерзость будеть называться членами христовыми, поставленными отъ Христа въ начальство. Просто надобно сказать плотское мудрованіе царствуетъ у вашихъ игуменовъ, епископовъ и у митрополита; нътъ духа кротости, оттого они и насъ гонятъ, запираютъ въ тюрьмы, не даютъ намъ узнать истины, а утверждають свои преданія. Повельвають не всть мяса и не жениться, возбраняють исполняють евангельскую заповъдь, которая ясно говоритъ: «не входящая въ уста сквернитъ человъка», и заповъдь апостольскую объ изженныхъ совъстію возбраняющихъ женитися и удалятися брашенъ. По этому всему не следуетъ слушать епископовъ, когда они учатъ преступать заповъди, какъ и сами ихъ преступаютъ, а только прилежатъ пънію, да канонамъ, чего въ евангеліи не показано хранить и творить.. Они отвергаютъ любовь христіанскую, именуя насъ еретиками, мучатъ насъ, а въ евангелін не вельно мучить и еретиковъ, какъ указано въ притчъ о сельныхъ плевелахъ; они же гонятъ насъ за истину.»

Ученіе Косаго было, такимъ-образомъ, отрицаніе всего, что составляло сущность православія. Его послѣдователи выражають его въ сокращеніи такими словами: «Учитъ Косой сиа повелѣваа человѣкомъ на земли, отца себѣ не именовати, ио на небеси Бога Отца себѣ именовати, и кресты и иконы сокрушати, и святыхъ на помощь не призывати, и въ церкви не ходити, и кпигъ церковныхъ учителей и житія и мученій святыхъ не прочитати, и молитвы ихъ не требовати, и не каятися, и не причащатися и теміаномъ не кадити, и на погребеніе отъ епископъ и отъ поповъ не отпѣватися, и по смерти не поминатися.»

Преосвященный Евгеній, въ своемъ «Словаръ писателей духовнаго чина» (т. 1,191), видитъ этихъ бъглецовъ въ лицахъ трехъ проповъдниковъ реформаціонныхъ идей,

пришедшихъ изъ Московін въ Витебскъ. Объ этомъ говорить польскій писатель, протестанть XVII въка, Адріань Венгерскій, писавшій подъ вымышленнымъ именемъ Регенвольскаго (Regenvolscius). Въ его книгъ «Systema Historica Chronologicum» на стр. 262 — 263, разказывается, что въ 1552 году изъ Московіи прибъжали въ Витебскъ три монаха греческой въры: Өеодосій, Артемій и Өома. Несмотря на то, что они не знали другаго языка, кромъ отеческаго, съ успъхомъ распространяли они протестантское ученіе и возбуждали народъ къ истребленію иконъ, называемыхъ ими идолами, сначала въ частныхъ домахъ, а потомъ и въ церквахъ и научали признавать одного Бога, чрезъпосредство Христа, при помощи св. Духа; но потомъ, когда духовные возстали противъ нихъ, возбудили противъ нихъ часть народа и начали угрожать имъ огнемъ и мечомъ, они ушли изъ Витебска въ дальнъйшую Литву. Артемій пріютился у слуцкаго и копельскаго князя Юрія. Өеодосій уже восьмидесятильтній старикъ, скоро умеръ. Оома, краснорычивый болые другихь, сдылался пасторомь въ Полоцкъ и потомъ былъ утопленъ въ Двинъ Иваномъ Грознымъ. Ихъ ученіе не осталось безплоднымъ:

«In districtu Albae Russiae A. 1552 é Media Moscovia atres Monachi Graecanii ritus habitusque vulgo szernci; qua«si Nigritae appellatis videlicet: Theodosius Artemius et Thoamas, Vitepsciam Albae Russiae amplissimam et celeberriamam civitatem appulerunt. Hi nulla aliâ linguâ praeter maaternam nulliusque literis aliis praeter patrias instituti, idoalatricos cultus damnare, idola primum quidem è privatis
alaribus mox è publicis delubris confracta eicere, populum ad
ainvocationem solius Dei per Christum, auxilio S. Sancti,
avoce et scriptis revocavere. Verum, cum in primo, propaagandae purioris religionis fervore, odium et furorum superastitiose, et imagunculis perquam addictae plebis ferre haud

«possent exstimulantibus sacrificulis Graecanicis, qui ferrum «et ignem, omnibus eorum sectatoribus minitabantur, extulêere inde pedem in interiorem Lituaniam delati, ubi jam pau-«lò liberius vox Evangelii personabat. Ac Theodosius quidem «senio confectus, atque octuagenario major, non multo post ad «superos migravit. Artemius autem ed Georgium Ducem Slu-«censem et Copylensem se contulit. Porro Thomas caeteris «eloquentior et cognitione sacrarum literarum instructior, ad «ministerium Evangelii promotus atque Polociam, pacuis post «annis, ubi jam doctrina purior pulullare caeperat ad insti-«tuendos, et in vera cognitione ac pietate confirmandos fide-«les, missus est. In qua vocatione fideliter per aliquot annos «purgens, et constanter perseverans, morte suâ et sanguine, «fundamenta jactae doctrinae conspersit et confirmavit. Cum «enim Johannes Basilides Magnus Moscoviae Dux et Tyrananus A. 1563 idib. februarii Polociam expugnasset et in cives «gravius desaeviret, etiam in probum illum Christi praeconem «exemplum crudelitatis statuere decrevit eoque gravius quod «hominem suae nationis suaequé religionis aliquando fuisse, ajam autem in diversa de religione sententia et manere et «constanter perseverare, fando accepisset. Is igitur eductum «in glaciem Dunae fluvii, fuste prius capiti ejus illiso in •aquam, glacie perfractă, pua flumen erat vorticosius praeci-«pitandum curavit. Sed neque ex cordibus Vitepsciensium «verbum à Monachis illis, non sine divino numine sparsum, «rediit vacuum. Nam gustato verbo Dei, pertaesi idolatricocrum cultuum cum ex Lituania, Tam ex Polonia V. D. Mini-«stros et purioris Religionis praecones, non multa interposita «mora, accersiverunt, atque domum publicam audiendis sacris «concionibus, invocando Divino Nomini, administrandis que «sacramentis, in inferiori castro, prope templo Nativitatis «Christi, unanimiter erexerunt. Ab eo tempore et Polocia urbs

«regia Christo ejusque verae Ecclesiae hactenus praebuit «hospitium.

(Systema historico - chronologicum Adriani Regenvolsii (Węgierski, pag. 262—263).

Объ этихъ чернецахъ-учителяхъ реформаціоннаго направленія говорится въ книгъ «Antelenchus», именно: когда уже однажды брошены были съмена лжеученія, чортъ принесъ московскихъ чернецовъ, которые подлили того же яда.

Едва-ли съ достовърностію можно сказать, что эти упоминаемые у Адріана Венгерскаго московскіе вольно-думцы были тъ самые, о которыхъ идетъ у насъ ръчь. Вотъ почему можно такъ полагать:

- 1) У этого писателя приходъ москвитянъ въ Витебскъ относится въ 1552 г., слъдовательно, прежде суда надъ Өеодосіемъ Косымъ и Артеміемъ.
- 2) Өеодосій представляется старикомъ 80-ти лѣтъ, а у Зиновія говорится, что онъ женился въ Литвѣ: фактъ, если несовсѣмъ невозможный, то уже слишкомъ исключительный.
- 3) Объ Артеміи, игуменъ троицкомъ, Курбскій говорить съ уваженіемъ, а этого не было бы, еслибы Артемій былъ дъйствительно неправославенъ.
- 4) Косой отвергалъ божество Іисуса Христа, а пришедшіе изъ Москвы монахи у Адріана не представляются такого рода еретиками. Гораздо-вѣроятнѣе, что нашего Өеодосія слѣдуетъ видѣть въ томъ, о которомъ говоритъ Курбскій въ своемъ письмѣ къ Чаплію (Сказ. Курбск. ІІ. 186), упоминая о немъ вмѣстѣ съ Игнатіемъ, дѣйствительно ушедшимъ съ Косымъ, Курбскій представляетъ ихъ дѣйствительно нетолько протестантами, но и еретиками, и поясняетъ, что они отступаютъ отъ православія ради своихъ женъ.

## ИВАНЪ СУСАНИНЪ.

(ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ).



## ИВАНЪ СУСАНИНЪ.

## (ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ).

«Въ житіи семъ не мало, но много писано неправды, и того ради аще бы отъ части нъчто было и праведно писано, ии въ чесомъ же ему върити подобаетъ.»

(Изъ соборнаго приговора 1678 года объ одномъ апокрифическомъ житіи)

Въ важныхъ историческихъ событіяхъ иногда надобно различать двъ стороны: объективную и субъективную. Первая составляетъ дъйствительность, тотъ видъ, въ какомъ событіе происходило въ свое время; вторая — тотъ видъ, въ какомъ событіе напечатлълось въ памяти потомства. И то и другое имъетъ значеніе исторической истины: неръдко послъднее важнъе перваго. Также и историческія лица у потомковъ принимаютъ образъ совсъмъ иной жизни, какой имъли у современниковъ. Ихъ подвигамъ дается гораздо больше значеніе, ихъ качества идеализируются: у нихъ предполагаютъ побужденія, какихъ они, быть можетъ, не имъли вовсе, или имъли въ гораздо-меньшей степени. Послъдующія покольнія избираютъ ихъ типами

извъстныхъ понятій и стремленій. Это совершается нетолько съ тъми отдаленными отъ насъ героями богатырскихъ временъ, которые, подъвліяніемъ чудеснаго, выростаютъ въ размъры и образы, чуждые естественной возможности, но и съ лицами временъ болъе близкихъ къ намъ. Способъ ихъ идеализированія зависить отъ общества, въ которомъ оно совершается; если въ этомъ обществъ сохраняется еще въра въ чудесное во всей своей полнотъ, то все великое, выступающее изъ житейскаго уровня, относится болъе или менъе къ области произвола непостижимыхъ силъ; тогда субъективное воззръніе такого общества на историческія личности принимаеть до извъстной степени оическій характеръ. Но въ такомъ обществъ, гдъ критика мысли допускаетъ различію между возможнымъ и невозможнымъ входить въ область давнопрошедшаго, - историческая личность принимаетъ формы, сообразныя съ желаніями новаго времени, формы, сосредоточивающія въ себъ различныя черты, только родственныя съ дъйствительно находимыми въ личностяхъ признаками, но не тъ самыя какія въ этихъ личностяхъ были на-самомъ-дълъ. Дъйствительность, передаваемая въ скудныхъ украшается выдуманными подробностями; къ событіямъ, на-самомъ-дълъ происходившимъ, прилагаются вымышленныя, но тъмъ не менъе возможныя въ ходъ жизни, и тогда историческая личность, сама по себъ темная, свътлветь и двлается какъ-будто-бы типомъ стремленій извъстной эпохи, а въ-самомъ-дълъ выражениемъ того, что давней эпохъ хочетъ дать новое время. Къ такимъ личностямъ принадлежитъ въ русской исторіи, лимъ, Иванъ Сусанинъ, мученикъ царизма, спаситель благословенной династіи Романовыхъ, въ лицъ ихъ го вънценоснаго прародителя, идеалъ гражданскаго подвижничества, до котораго только возвыситьмогъ

ся крестьянинъ въ самодержавномъ государствъ; личность, принявшая вънецъ безсмертія и въ думъ поэта, и въ превосходномъ музыкальномъ произведеніи; личность, общеизвъстная русской гражданской памяти и дорогая русскому сердцу, до-техъ поръ, доколе оно не перестанеть биться завъщанными отъ праотцевъ любовью и върностью къ царямъ своимъ; личность, за которою признано право красоваться на памятникъ тысячельтія Россіи, наряду съ великими двигателями русской исторической жизни. Какъ смотритъ на него наша наука, -- указываетъ статья одного изъ передовыхъ дъятелей по русской исторіи Пл. Вас. Павлова: «Тысячельтіе Россіп», помъщенная въ мъсяцесловъ за 1862 годъ. «Напрасно поляки пытались отдълаться отъ поваго русскаго государя убійствомъ; самоотверженіе крестьянина Ивана Сусанина спасло жизнь, столь нужную тогда для Россіи. Обстоятельства избавленія Россіи отъ иноплеменниковъ и избраніе Михаила Өеодоровича имъютъ глубокое значеніе. Кто освободиль Россію? Русскій народь въ лицъ нижегородского мясника. Кто избралъ на московскій престоль царя? Также русскій пародь, вълицѣ выборныхъ земскаго собора. Кто, наконецъ, спасъ жизнь избраннаго всею землею царя? Опять тотъ же русскій народъ въ лицъ мужика» (Мъсяцесловъ на 1862 годъ, стран. 32).

Представлять себъ личность Ивана Сусанина выше уровня массы, воображать его героемъ, спасителемъ царя и отечества, благоговъть предъего высокимъ подвигомъ самоотверженія мы привыкли со школьной скамьи, ибо намъ объ этомъ сообщали учебники.

Въ учебникъ Константинова (1820 года), бывшемъ нъкогда въ употреблени въ учебныхъ заведеніяхъ, говорится: «Такимъ-образомъ Михаилъ Өсдоровичъ, спасенный въ уединеніи своемъ отъ преслъдованія буйствующихъ поляковъ крестьяниномъ Иваномъ Сусанинымъ, вънчался ца царство» (стран. 139). Краспоръчивый Кайдановъ, на 177 страницъ своего учебника русской исторіи (изданіе 1834 года), выразился такъ: «Спасенный отъ преслъдованія подляковъ усердіемъ и върностію крестьянина Ивана Сусанина, какъ орудіемъ провидънія, и сопровождаемый любовію и благословеніемъ своихъ подданныхъ, юный царь прибыль изъ Костромы въ Москву.

Устряловъ, на 298 стран. 1 тома своей исторіи, говоритъ:

«Жолкъвскій, опасаясь правъ Михаила, отдалъ его Гонсъвскому; онъ находился въ Москвъ до прибытія Пожарскаго, испытавъ всъ бъдствія осажденной столицы. Когда общій голосъ призвалъ его на царство, шайка поляковъ хотъла умертвить его; онъ спасепъ незабвеннымъ Сусапинымъ.»

Когда ученики въ классъ нуждались въ устномъ объясенніи общаго извъстія о спасеніи царя Михаила Сусаниньмъ, учителя обыкновенно разсказывали имъ, что поляки, узнавъ объ избраніи Михаила, отправили отрядъ умертвить его, но крестьянинъ Иванъ Сусанинъ взялся проводить ихъ и, вмъсто того, чтобы привести ихъ въ то мъсто, гдъ жилъ повоизбранный царь, завелъ ихъ, зимою, въ лъсную трущобу, и тамъ былъ замученъ поляками; междутьмъ царю дали знать объ опасности и царь былъ спасенъ. Такъ объясняли намъ это событіе въ началъ трицатыхъ годовъ; такъ объясняютъ еще и теперь нъкоторые учителя.

Когда мы захотимъ обратиться къ современнымъ, первоначальнымъ извъстіямъ о такомъ безмърно-важномъ событіи, то прежде всего поразитъ насъ то, что ни въ русскихъ, ни въ иностранныхъ тогдашнихъ сочиненіяхъ, несмотря на множество подробностей, хорошо, очерчивающихъ эту эпоху, нътъ ни слова объ этомъ происшествіи.

Единственный источникъ, откуда взятъ этотъ, теперь обще извъстный и многознаменательный для насъ фактъ—грамота, данная, по совъпсу и прошенію матери царя Михаила, 1619 года, ноября 30, крестьянину Костромскаго уъзда, села Домнина, Богдашкъ Собинину, гдъ говорится:

«Какъ мы, великій государь, царь и великій князь Михаилъ Өеодоровичъ всея Руси, въ прошломъ 121 году были на Костромъ и въ тъ поры приходили въ костромской увздъ польскіе и литовскіе люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовскіе люди изымали и его пытали великими немърными муками, а пытали у него, гдъ въ тъ поры мы, великій государь, царь и великій князь Михаилъ Өеодоровичъ всея Русіи, были, и онъ, Иванъ, въдая про насъ, великаго государя, гдв мы въ тв поры были, терпя отъ тъхъ польскихъ и литовскихъ людей немърныя пытки, про насъ великаго государя тамъ польскимъ и литовскимъ людямъ, гдф мы въ тф поры были, не сказалъ, и польскіе и литовскіе люди замучили его до смерти». (См. Г. Грам. III, 214). Царская милость, оказанная зятю Сусанина, состояла въ томъ, что по жалованной грамотъ вельно «половину деревни Деревнищъ, на чемъ онъ Богдашко нынъ живетъ, полторы чети выти земли велъли обълить; съ тоя полудеревни, съ полторы чети выта на немъ на Богдашкъ и на дътяхъ его и на виучатахъ и на правнучатахъ нашихъ никакихъ податей и кормовъ и подводъ, и наметныхъ всякихъ столовыхъ и хлъбныхъ запасовъ, и въ городовыя поделки и въ мостовщину и въ иныя ни въ какія подати имать съ нихъ не велёли; велёли имъ тое полдеревни во всемъ обълить и дътямъ ихъ и внучатамъ и во всей роднъ неподвижно. А будетъ то паше село Домнино въ которой монастырь и по отдачъ будетъ и тое полдеревни Деревнищъ полторы чети выти земли, и ни въкоторой монастырь съ тъмъ селомъ отдавать не вельли».

Въ 1633 году дана была другая грамота вдовъ Богдана Собинина, дочери Ивана Сусанина, Антонидъ, съ дътьми ея, съ Данилкомъ, да съ Костькою. Несмотря на то, что прежняя грамота 1619 говорила ясно о ненарушимости права Собинина и его потомковъ въ случав, еслибы село Домнино было отдано въ монастырь, когда дъйствительно произошло послъдняго рода событіе и село Домиино пожертвовано было матерью государя въ Новоспасскій монастырь, новоспасскій архимандрить не считаль слишкомъважною привилегію Собининыхъ и принадлежащую имъ полдеревии Деревнище очерниле и всякіе доходы на монастырь емлето. Тогда царь даль, вмъсто наслъдственныхъ Деревнищъ, Собпиннымъ села Краснаго, приселка Подольскаго пустошь Коробово, а въ ней пашни паханыя, худыя земли три четы, да перелогомъ и лъсомъ поросло тринадцать четьи, и всего нашни наханыя и перелогомъ и лъсомъ поросло осмьнадцать четьи въ полъ и въ дву потому жь, стна по заполью и межь поль семдесять копенъ. Въ этой грамотъ исторія Ивана Сусанина повторяется почти до слова такъ же, какъ и въ прежней грамотъ («Собр. Государ. Грам.» III, 334).

Въ 1641 году была дана Собининымъ снова жалованная грамота. Она не напечатана и хранится у потомковъ Собинина.

Смыслъ ея извъстенъ изъ грамоты императрицы Екатерины II; тамъ говорится, что «къ ней вдовъ Антонидъ и къ дътямъ ея и внучатамъ ея въ ту деревню Коробово воеводамъ, сыщикамъ и никому ни для какихъ дълъ, какъ самимъ въъзжать, такъ и посланныхъ посылать не велъно». Сфественно къ исторіи Ивана Сусанина и здъсь иътъ никакихъ добавленій противъ первоначальнаго извъстія.

Въ 1691 году, отъ имени царей Іоапна и Петра, выдана была еще подтвердительная грамота, въ которой исторія

Сусанина разсказывается въ томъ же видъ, какъ и въ первой. Въ подтвердительной грамотъ Екатерины II, декабря 8-го, 1767 года, повторяется то же.

Наконецъ и въ послъдней изъ жалованныхъ грамотъ Собининымъ 1837 г., отъ государя императора Николая Павловича, нътъ ничего новаго противъ прежняго.

Вотъ все, что проходило путемъ оффиціальнымъ объ этомъ событіи въ теченіе болъе двухъ въковъ. Источникъ его единственный—первая грамота 1619 года.

До XIX въка, сколько извъстно, никто не думалъ видъть въ Сусанинъ спасителя царской особы, и подвигъ его считать событіемъ исторической важности, выходящимъ изъобычнаго уровня.

Въ 1804 году, въ «Географическомъ словарѣ» Щекатова, въ 3-мъ томѣ, подъ статьею «Пустошь Коробова», на страницѣ 748, разсказывается слѣдующее:

«Когда избраніе россійскаго государя упало на боярина Михаила Өеодоровича Романова, тогда гонимые изъ всъхъ россійских в странъ поляки, увъдавъ, что избранный государь находился не въ городъ Костромъ, а въ отчинъ своей, бывшей въ Костромскомъ увздъ, почли сей случай къпогубленію его удобивйшимъ. И такъ, собравшіеся въ немаломъ числъ бъгутъ прямо къ селенію, не сомивваясь найти въ немъ молодаго боярина. По прибытіи въ оное, встръчается съ ними дворцоваго села Домнина крестьянинъ Иванъ Сусановъ; хватаютъ его и спрашиваютъ о мъстъ пребыванія искомой особы. Поселянинъ, примътивъ на лицахъ начертанное злонамъреніе, отговаривается незнаніемъ; но поляки, устовърены бывъ прежде, что избранный государь подлинно находится въ опомъ селеніи, не хотятъ крестьянина отпустить изъ рукъ живаго, если онъ истиннаго мъста не объявитъ. Злодъи его мучатъ и отягчаютъ несносными ранами; однако все сіе не сильно

было принудить къ открытію столь важной тайны върнаго крестьянина, который еще указываетъ имъ разныя другія міста, дабы доліе тімь оть поисковь ихь удержать. Наконецъ, по претерпъніи многихъ мученій отъ сихъ злодвевъ, страдалецъ нашъ лишается жизни, коею, однакожь, спасаетъ жизнь своего государя. По вступленіи на престолъ, царь Михаилъ Өедоровичъ, въ награждение за оказанную симъ крестьяниномъ вфрность, даровалъ потомству его въ въчный родъ вольность пользованія, пожаловалъ землею и уволилъ отъ всъхъ податей, присовокупивъ къ тому, чтобъ они по дъламъ ихъ, кромъ большаго дворца (который послъ того перенесенъ былъ въ дворцовую канцелярію), нигдъ судимы не были. Высокіе преемники его престола всегда подтверждали сін данныя имъ преимущества особливыми грамотами, что и блаженныя памяти императрица Екатерина II утвердить изволила грамотою, за собственноручнымъ своимъ подписаніемъ, чемъ неоспоримо доказывается върность сего анекдота».

По послѣднему выраженію, что грамотами доказывается вѣрность сего анекдота, незнакомый съграмотами могъ
въ-самомъ-дѣлѣ подумать, что все, описанное въ разсказѣ Щекатова, изложено въ этихъ грамотахъ, тогда-какъ
здѣсь заключаются обстоятельства, не только ненаходящіяся въ первой грамотѣ, единственномъ источникѣ объ
этомъ событіи, но еще противныя ей. Такимъ-образомъ, въ
грамотѣ царской говорится, что царь былъ тогда въ Костромѣ, а у Щекатова онъ не въ Костромѣ, а въ Домнинѣ.
Поводъ къ такому искаженію дѣйствительности очевиденъ: Кострома былъ городъ укрѣпленный; Михаилъ Өедоровичъ былъ въ немъ безопасенъ; если приходили на
него польскіе и литовскіе люди, то надобно допустить, что
они являлись не въ такомъ числѣ, чтобъ могли предпринять осаду и приступъ къ Костромѣ, и въ такомъ случаѣ

событіе ужь не могло бы пройти незамвченнымъ исторіей. А если Михаилъ Өедоровичъ былъ безопасенъ въ Костромъ (собственно онъ находился въ Ипатіевскомъ монастыръ), то Сусанину не изъ-за чего было подвергать себя мученіямъ и не объявлять полякамъ, гдъ царь. Для отстраненія такой несообразности, кто-то (самъ ли Щекатовъ или тотъ, отъ кого онъ заимствовалъ) и выдумалъ, будто царь Михаилъ Өедоровичъ находился тогда въ селъ Домнинь. Въ описаніи Щекатова, поляки идуть въ село Домнино, уже зная, что Михаилъ тамъ, и пытаютъ крестьяшина Сусанина въ самомъ селъ, чтобъ отыскать, гдъ спрятался царь. Сусанинъ, чтобъ продлить время, указываетъ имъ разныя мъста, чтобъ ихъ удержать отъ поисковъ. Независимо отъ того, что въ грамоть нътъ вовсе того, чтобъ Сусанипъ полякамъ, пытавшимъ его, указывалъ какія-нибудь мъста, разсказъ Щекатова несообразенъ съ возможностью теченія самого дъла. Если поляки пришли въ село Доминю, гдъ находился въ то время царь, то ужь конечно нашли въ этомъ селт не одного Сусанина, который былъ притомъ житель не самого села, но выселка изъ этого села. Въ такомъ случав они пытали бы и мучили пе одно лицо, а многихъ; тогда и объльная грамота дана была бы не одному семейству, а многимъ, быть-можетъ, и цълому селу, ибо все село, безъ изъятія, достойно было бы возмездія за то, что въ немъ не нашелся ни одинъ измънникъ или трусъ. Наконецъ самое намъреніе поляковъ и литовцевъ погубить Михаила Өедоровича есть уже произвольная догадка, ибо въ грамотъ не говорится, зачъмъ поляки спрашивали о немъ Сусанина. Ясно, что, не довольствуясь короткимъ и въ самомъ-дълъ неудовлетворительнымъ извъстіемъ о событій, изложенномъ въ грамотъ, хотъли дополнить эту скудость плодами воображенія, да не съумъли. Но у Щекатова еще первый шагъ: гораздо далъе его пошелъ въ вымыслахъ историкъ Глинка.

Въ VI томъ его «Исторіи», на 22—24 страницахъ, повъствуется слъдующее:

«Поляки, продолжавшіе буйствовать въ русскихъ областяхъ, узнавъ о единодушномъ избраніи на престолъ Михаила Өедоровича Романова, ръшились его погубить. Въ это время Михаилъ паходился не съ матерью въ Ипатіевской обители, но въкостромскомъ своемъ помъстьъ. Многочисленное скопище враговъ туда устремилось. Уже убійцы недалеко были отъ нареченнаго царя, но Богъ оградилъ его непобъдимой стражей - любовію и сердцами россіянъ. Враги, не зная, куда идти, остановили встрътившагося имъ крестьянина. Благодарность сохранила имя его: онъ назывался Иваномъ Сусанинымъ, и былъ уроженцемъ села Домнина. Различными околичностями разспрашивали они о мъстъ пребыванія Михаила. Остроумный Сусанинъ, проникнувъ лесть и коварство враговъ, сказалъ: «ступайте за мной, я проведу васъ въ царское помъстье». Скопище злодъевъ спъшить за нимъ. Великодушный Сусанинъ ведетъ ихъ совсемъ въ противоположную сторону, по лъсамъ и по снъгамъ глубокимъ. Утомленные враги подкрапляются виномъ; Сусанинъ одушевляется варою и върностію. Къ полуночи очутились они въ непроходимомъ лъсу. Злодъи возроптали на Сусанина. «Ты обманулъ насъ» воскликнули они.-- Не я, отвъчалъ Сусанинъ, вы сами себя обманули. Ложно мыслили вы, что я выдамъ вамъ нареченнаго государя. Михаилъ Өедоровичъ спасенъ. Вы далеко ожь его помъстья. Вотъ голова моя. Дълайте со мной, что хотите. Поручаю себя Богу. — Сусанинъ умеръ въ лютыхъ мукахъ и истязаніяхъ. Вскоръ и убійцы его погибли.»

Въ началъ Глинка сходится съ Щекатовымъ, ибо приводитъ Михаила въ Домнино, но далъе поясняетъ, что Мижаилъ находился тамъ не съ матерью; это поясненіе—новое произвольное искаженіе исторіи, дополняющее прежнія искаженія, ибо изъ современной грамоты извъство, что Михаилъ находился въ Костромъ, а не въ Домнинъ и вмъстъ съ Мареой Ивановной, своею матерью, а не безъ нея. Далъе Глинка уже совершенно независимъ отъ Щекатова.

Разсказъ Глинки несравненно-правдоподобнъе щекатовскаго, но за то еще произвольные. Необходимо было произвесть Сусанина въ званіе спасителя царской особы, въ идеалъ народной доблести: нельзя было придумать ничего удобите того, что придумалъ Глинка. Сусанинъ берется вести поляковъ въ Домнино, гдф находился царь, а заводитъ ихъ въ другую сторону. Ловко выдумано, но какъ мало этотъ вымыселъ соглашается съ смысломъ самой граматы! И какъ неудачны эти попытки составить амплификацію короткаго извъстія, сохранившагося въ грамоть! Вотъ уже изъ одного Сусанина — Сусанина грамоты, неяснаго, возбуждающаго вопросы — сдълалось два различные Сусанина: Сусанинъ Щекатова и Сусанинъ Глинки. Оба Сусанина дъйствуютъ въ разныхъ мъстахъ и разными способами: щекатовскій отличается своимъ подвигомъ въ самомъ селъ Домнинъ, Сусанинъ Глинки обязывается вести поляковъ въ Домнино и ведетъ ихъ въ другое мъсто, первое, какъ мы сказали, и нельпо и противно грамоть; второе, при большей художественности построенія, все-таки не сходится съ грамотою: царь Михаилъ самъ говоритъ въ своей грамоть, что онъ быль въ Костроми и при томъ съ своею матерью, а не въ Домиинъ. Но въ Кострому Сусанинъ не могъ вести поляковъ: это совершенно было бы неудобно. Что-нибудь одно: если поляки дъйствительно приходили, то или ихъ было много, или мало; но ихъ никакъ не могло быть много, ибо объ этомъ, какъ мы сказали, върно что-нибудь сохранилось бы; а если мало, -- то что они могли сдълать въ Костромъ? Тогда Сусанину не нужно было заводить ихъ въ другое мъсто: ему можно было исполнить желаніе поляковъ и вести ихъ прямо въ Кострому, а между-тъмъ только стоило дать знать въ городъ — и враги попались бы сами въ съти. Да притомъ въ Кострому лежала торная дорога: тутъ не нужно было особыхъ вожей. Есть ли въ грамать что нибудь похожее на то, что Сусанинъ былъ вожемъ прибывшихъ поляковъ? Нътъ ни слъда. Тамъ говорится только что польскіе и литовскіе люди, поймали Сусанина и стали пытать, допрашивая, гдф Михаилъ. Онъ не сказалъ имъ и былъ замученъ. Умъстна ли при этомъ сказка о томъ, что онъ взялся ихъ вести? Зашедши въ Костромской увздъ, польскіе и литовскіе люди не знали, гдф Михаилъ, слфдовательно и не могли нуждаться въ вожъ: имъ нужно было прежде узнать, гдъ тотъ, кого имъ нужно, а потомъ уже искать туда пути. Такъ, въ грамотв и стоитъ: Сусанинъ погибъ за то, что не сказалъ полякамъ, гдв царь, следовательно, не могъ вести ихъ: иначе онъ бы прежде сказалъ имъ гдъ царь или сказалъ бы ложно, и повелъ ихъ туда, куда указанъ путь, но гдъ царя не было, или же сказалъ бы истину да повелъ ихъ не туда, куда взялся вести: и въ томъ и другомъ случав не такъ бы выразилась грамота. Чтобы допустить возможность такого анекдота, какъ у Глинки, надобсилу грамоты, единственнаго сточника но уничтожить объ этомъ событіи.

Между-тъмъ, съ легкой руки Глинки, анекдотъ о томъ, что Сусанинъ завелъ поляковъ, искавшихъ головы Михаи-ла Өедоровича, не туда, куда имъ было нужно идти за этимъ важнымъ дѣломъ, и за это положилъ животъ—анекдотъ этотъ сдѣлался болѣе или менѣе общепризнаннымъ фактомъ.

Бантышъ-Каменскій, въ своемъ «Словаръ достопамятныхъ людей въ Россіи», для біографіи Сусанина ничего не -нашелся сказать, какъ буквально перспечатать разсказанное Глинкою.

Между-тъмъ, миоъ о сусанинскомъ подвигъ развивался далъе и принималъ новые, болъе-рельефные образы: въ 1840 году издано сочинение Взглядъ на историю Костромы, князя Козловскаго; на страницъ 94—96 этой книги вотъ какъ разсказывается история Сусанина.

«Поляки и литовцы, разорявшіе Россію, узнавъ объ избраніи Михаила на царство, вознамърились схватить его и отправить въ Польшу, или умертвить. Для чего одинъ изъ начальниковъ бродящихъ и грабившихъ отрядовъ ихъ пустился къ Костромъ, въ вотчину Романовыхъ. Время тогда было ненастное, начинало вечеръть, какъ поляки, сбиваясь съ дороги, встрътили, близъ деревни Деревнищъ, крестьянина Ивана Сусанина и спросили его о дорогъ въ село Домнино, къ боярскому двору, гдв тогда былъ юный Михаиль. Умный Сусанинь, подозравая коварство ихъ, рвшается спасти Богомъ избраннаго Михаила, вызывается самъ проводить ихъ и, между-тъмъ, показывая, будто чего-то ищетъ, успъваетъ приказать зятю своему, чтобъ онъ какъ можно скоръе, спъшилъ въ Домнино, для увъдомленія Михаила о предстоящей ему опасности; — самъ, помолясь Богу и препоручая себя его святой десницъ, ведетъ злодеевъ въ противную сторону, притворяясь, что ищетъ дороги, въ темнотъ будто потерялъ, блуждая съ ними по болотамъ и глубокимъ оврагамъ; наконецъ, разсчитывая, что Михаилъ уже могъ окольными дорогами удалиться въ Кострому, прекращаетъ нетерпъливость поляковъ объясненіемъ, что онъ ихъ съ нам'вреніемъ завелъ въ противную сторону, дабы этимъ спасти жертву ихъ. Варвары уговариваютъ его, обольщаютъ наградами, угрожаютъ, наконецъ, мучительною смертію. Уже сабли блестять надъ головою Сусанина, но ничто не въ силахъ отвратить его.

отъ принятаго намъренія, ничто не можетъ устраннть великой души его. Поляки, приведенные въ бъшенство твердостію старца, повергаютъ его жестокими ударами на землю, и Сусанинъ, благословляя Промыселъ, избравшій его быть спасителемъ отрока, къ счастію россіянъ и украшенію трона, испустилъ духъ. Върный Сусанинъ въ селъ Шуповъ принялъ мученическій вънецъ; Михаилъ же, извъщенный зятемъ Сусанина объ угрожающей опасности, уъхалъ окрестными дорогами въ Кострому, въ Ипатьевскій монастырь, куда прибыла и его родительница. Злодъи, не смъя слъдовать къ Костромъ, въ коей нестолько монастырскія стъны, сколько усердіе и върность жителей ограждали Михаила, удалились къ Бълоозеру».

Далъе, на страницахъ 99—100, Козловскій, согласно съ Глинкою, говоритъ, что царь повелълъ его тъло перевезти въ Ипатьевскій монастырь и предать землъ съ честью, а оставшимся родственникамъ даровалъ многія преимущества.

риторическихъ украшеній Кромъ всъхъ дъйствіе происходить времени когда (все это необходимо для эффекта), сдаланъ соучастникомъ отическаго подвига еще и зять Сусанина. Это участів оказалось дъйствительно-нужнымъ. Если Сусанинъ ръшился обманывать поляковъ и вести ихъ не туда, куда имъ хотълось, то, разумъется, следовало ему предупрелить царя; по этому надобно было вывести еще одно липо, которое могло сослужить эту службу. А комуже приличнъе ее сослужить, какъ не зятю героя, особенно когда этотъ зять на самомъ дёлё существовалъ? Придумано не дурно; жаль только, что это обстоятельство еще болве отдалило выдуманнаго Сусанина отъ настоящаго. Зять настоящаго выпросиль грамоту себъ за услуги тестя: ужь, конечно, еслибъ онъ самъ участвовалъ въ этихъ услугахъ, то въ грамотъ упомянулось бы о немъ.

Но это еще не все. Тотъ же князь Козловскій, въ 71 примъчаніи къ своему тексту, сообщаеть сладующее важное извъстіе:

«Въ одной древней рукописи, находящейся у издателя «Отеч. Зап». (\*), которая получена имъ въ Костромъ отъ коллежскаго ассесора Назарова, сказано, что Сусанинъ увезъ Михаила въ свою деревню Деревнищи и тамъ скрылъ въ ямъ овина, за три дня предъ тъмъ горъвшаго, закидавъ обгорълыми бревнами».

Любонытно было бы видеть эту древиюю рукопись...

Нѣтъ сомиѣнія, что все, выдуманное черезъ двѣсти лѣтъ о Сусанинѣ, не имѣетъ никакого историческаго основанія и единственнымъ источникомъ о немъ остается первая грамота. Если отсѣчь, такимъ-образомъ, книжные вымыслы, представляются вопросы: точно ли Сусанинъ, по современному извѣстію, можетъ носить историческое значеніе спасителя царя? дѣйствительно ли важно разсказанное въ грамотѣ событіе? и достовѣрно ли оно даже по самому первобытному разсказу?

Уже выше мы замѣтили, что объ этомъ происшествіи нѣтъ ни слова у современныхъ повѣствователей, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Лѣтописцы наши того времени, довольно педрые на разсказы, вовсе не упоминаютъ объ этомъ. Даже Никоновская лѣтопись, составленная въ своемъ послѣднемъ видѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, когда потомки Сусанина имѣли граматы, не внесла ни имени Сусанина, ни подвига его на свои страницы. А, междутъмъ, какъ бы, кажется, не сказать объ этомъ? Въ то время, когда происходило избраніе и, потомъ, приглашеніе Михаила на престолъ, Никаноръ Шульгинъ противо-

<sup>(\*)</sup> П. П. Свиньина, умершаго въ 1839 году и издававшаго «Отеч. Записки» съ 1820 по 1830 годъ.

дъйствовалъ этому избранію и постарался возмутить Арзамасъ и Казань; попытка была напрасна: Никаноръ схваченъ въ Свіяжскъ и отправленъ въ Москву (Никонов. 204). Событіе это нашло же себъ мъсто въ никоновской, лътописи; но не-уже-ли оно важнъе посягательства на жизнь новоизбраннаго государя и спасенія его доблестнымъ крестьяниномъ? Я имълъ подъ рукою много лътописныхъ списковъ, писанныхъ въ половинѣ XVII-го столътія, и ни въ одномъ нътъ и помина о Сусанинъ. Стало-быть, даже чрезъ тридцать, пятьдесятъ или шестьдесятъ летъ занимавшіеся исторією своего отечества или вовсе не знали о сусанинскомъ подвигъ, или не считали его достойнымъ того, чтобъ о немъ упоминать. Очевидно, въ XVII въкъ, ничего не представлялось въ немъ такого, что представляется глазамъ XIX-го въка, глазамъ нашего времени, когда, можно сказать, нътъ маленькой исторіи, гдъ бы хоть вскользь объ этомъ не было замъчено, какъ о событіи важномъ и многознаменательномъ. Въ современныхъ актахъ, за исключениемъ грамоты Собинину, о немъ тоже ничего нътъ; это еще было бы не важно само-по-себъ: «что же?» могутъ сказать: «не приходилось кстати случаевъ упомянуть объ томъ, оттого и не упомянули». Но въ томъ-то и дело, что существуютъ такіе акты, где непременно следовало бы упомянуть объ этомъ, еслибъ те, которые тогда говорили и дъйствовали, знали что-нибудь въ этомъ родъ.

Когда могло быть это происшествіе? Конечно, между избраніемъ Михаила, совершившемся въ февралъ, около двадцатыхъ чиселъ, и 19 марта, когда Михаилъ уже выъхалъ изъ Костромы. Слъдуетъ, однако, допустить, что это никакъ не могло быть уже послъ 13-го марта, когда прибыли послы отъ земскаго собора въ Кострому приглашать Михаила на престолъ, ибо это посольство было мно-

гочисленно: тамъ были, кромъ бояръ, окольничихъ, стольниковъ, стряпчихъ, гостей и торговыхъ людей, дворяне, дъти боярскіе, стръльцы, атаманы козаковъ, люди вооруженные: польскимъ и литовскимъ людямъ не пришла бы отвага напасть тогда на Кострому. Иокушеніе, еслибъ оно было, должно происходить до 13 марта; а еслибы такъ было на-самомъ-дълъ, то мать Михаила и самъ Михаилъ, отказываясь отъ предлагаемаго престола и приводя, между-прочимъ, что быти ему на государстви ей государыић благословить сына своего, а нашего государя лише на погубленье («Собр. Государ. Грам.» III, 41) и указывая на свою небезопасность, на то, что отецъ его въ плъну въ Польшт (\*) и можетъ отъ поляковъ подвергнуться опасности-кажется, могли бы кстати указать на свъжее покушение враговъ на жизнь Михаила. Еслибъ предположить, что событіе это случилось между 13 и 19 марта и, слъдовательно, Михаилъ и мать его не могли знать о немъ, когда переговаривались съ послами земскаго собора, то все-таки достовърно, что ни Михаилъ, ни мать его не знали о немъ и послъ того, ибо существуютъ двъ грамоты: одна отъ Михаила, другая отъ матери его, уже изъ Ярославля; въ этихъ грамотахъ описывается приходъ пословъ въ Кострому и отвъты Михаила и матери, приводятся вст невыгоды быть тогда на царствт, описывается пасильное согласіе новоизбраннаго и, наконецъ, отъвздъ его съ матерью изъ Костромы въ Ярославль, наконецъ, предостережение не производить смутъ п безпорядковъ

<sup>(\*) «</sup>А свъдаетъ то король, что по прошенію и по челобитью всего московскаго государства учинилися на московскомъ государствъ мы государемъ, царемъ и великимъ княземъ всея Россіи, и король тотчасъ надъ отцемъ нашимъ Филаретомъ митрополитомъ какое зло сдълаетъ, а намъ, безъ благословенія отца своего, на московскомъ государствъ никакъ быти не можно».

(«Собр. Гос. Грам». III, 50-54). И какъ бы тутъ кстати было указать на недавнее покушение на жизнь царя — однако, этого нътъ.

Въ ръчи, произнесенной митрополитомъ при вънчаніи Михаила Өеодоровича, исчисляются всв неправды и раззоренія, нанесенныя поляками въ Россіи и, между-прочимъ, несчастія, которыя мужественно переносиль Михаиль: «А васъ великаго государя съ матерью вашею великою старицею, государынею нашею Мароою Ивановною, и бояръ вашихъ, и окольничихъ, дворянъ, и всякихъ чиновъ всякихъ людей захватили въ городъ, и въ Китаъ, и въ Кремль, и держали въ неволь, а иныхъ за крыкими приставы... и собрався съ бояры и воеводы милостію Божіею, а вашимъ царскимъ счастіемъ царствующій градъ Москву отъ польскихъ и литовскихъ людей очистили, а васъ, великаго государя, и мать вашу великую государыню нашу, старицу, иноку Мароу Ивановну, и бояръ вашихъ, и окольничихъ, и всякихъ чиновъ людей изъ плену отъ польскихъ и литовскихъ людей Богъ освободилъ, а польскіе люди за свои злые дъла отъ Бога месть приняли, а всесильный въ Троицъ славимый Богъ нашъ на насъ милость свою показаль, подароваль намь на великія государства россійскаго царствія по племени дяди вашего, хваламъ достойнаго, по великомъ праведномъ государъ, царъ и великомъ князъ Осодоръ Ивановичъ всея Русіи самодержць, тебя, великаго государя, царя и великаго князя Михаила Өеодоровича, всея Русіи самодержца» («Соб. Г. Гр.» 111. 77). Кажется, какъ бы здъсь не упомянуть о такомъ важномъ злодействе и о явномъ небесномъ покровительстве надъ царемъ-однако, нътъ ничего! Стало-быть, и въ іюнъ 1613 года, никто по зпалъ о сусанинскомъ подвигъ.

Въ сношеніяхъ съ Австрійскою пмперією, последовавшихъ, какъ извёстно, тотчасъ по воцареніи Михаила, исчислялись всякія неправды поляковъ, а объ этомъ тоже нътъ. Есть одно мъсто, гдъ бы непремънно должно было упомянуть объ этомъ, именно: въ наказв посламъ говорится («Пам. диплом. снош.» 1221), какъ объяснять, если спросятъ, почему взятые въ плънъ поляки не отпущены. Послы должны были отвъчать: «которыхъ польскихъ и литовскихъ людей полковника Миколая Струса съ товарищами въ то время, какъ по милости Божіей московскаго государства бояре и всякихъ чиновъ разные люди, не памятуючи ихъ московскому государству многихъ грубостей и разоренья, въ тѣ поры побить ихъ не дали, а велѣли ихъ беречь и покоить. А какъ по милости Божіей, великій государь нашъ, царь и великій князь Михаилъ Өедоровичъ всея Русіи самодержецъ учинился на своихъ великихъ преславныхъ государствахъ, и онъ великій государь нашъ, по своему царскому милосердному обычаю, какъ есть истинный христіанскій набожный государь, несмотря на государя ихъ королевскіе и пановъ радъ и на ихъ московскихъ сидъльцевъ многіе грабежи и неправды, своею царскою милостію ихъ покрыль, побити ихъ и позору и никакого дурна надъ ними учинити не велълъ и въ смерти мъсто животъ далъ и велълъ ихъ беречь не какъ вязней, какъ есть учтивыхъ людей, кормы довольны и на платье давати и всемъ велелъ помнити, чтобъ были безъ нужъ. И нонъ они сидятъ въ великаго государя нашего государствъ, до тъхъ мъстъ, покамъстъ изъ Польши и изъ Литвы отпустять великаго Московскаго государства пословъ, которые къ нимъ посланы за крестнымъ цълованіемъ великаго господина, святъйшаго Филарета митрополита, да боярина князя Василія Васильева съ товарищи.» Какъ бы кстати было намекнуть здёсь, что когда эти поляки сидели уже въ неволъ, другіе покушались на жизнь государясамый благовидный предлогъ оправдать задержку плънниковъ; и, однако, объ этомъ ни слова!

Въ 1614 году отправленъ былъ съ посольствомъ въ Польшу Өедөръ Желябужскій, для заключенія мира; русскіе старались выставить на видъ полякамъ, что только могли вспомнить - всякія обиды и оскорбленія и разоренія, нанесенныя Россіи. Надобно было выставить поляковъ сколько возможно виновными въ войнъ. Къ этому побуждалъ интересъ Россіи для того, чтобъ имъть право за справедливость своей стороны истребовать у поляковъ выгодныя условія. Чего лучше было бы въ такомъ случав привести на память безчестное посягательство на жизнь царя? Что могло лучше выставить полякамъ волю божію, такъ чудесно сохранившую, въ минуту опасности, царственнаго юношу рукою крестьянина? Что могло резче и сильнее говорить въ пользу того, что русскій народъ единодушно не хочеть чужеземной власти и силенъ кръпостію и върностію, какъ не это самоотвержение народнаго человака, поселянина, ръшившагося на поступокъ, на который теперь върно готовы будуть рышиться многіе? Что краснорычивые и убыдительнъе этого подвига могло заставить поляковъ оставить дальнъйшія покушенія на овладъніе московскимъ народомъ? И, однако, нътъ ни слова ни о покушеніи польскихъ и литовскихъ людей на жизнь Михаила, ни о самопожертвованіи Сусанина.

Грамота Богдашкъ Собинину дана почти черезъ восемь льтъ послъ того времени, когда случилась смерть Сусанина. Есть ли возможность предположить, чтобъ новоизбранный царь могъ столь долго забывать такую важную услугу, ему оказанную? Конечно, онъ объ ней не зналъ. Это мы тъмъ болъе имъемъ право признавать, что Михаилъ Оедоровичъ, по восшестви своемъ на престолъ, тотчасъ же награждалъ всъхъ, кто въ печальныя годины испытанія, благопріятствовалъ его семейству. Такимъ-образомъ, въ мартъ 1614 года, получили объльную грамоту крестьяне

Таругины, жители Обонежской пятины, Егорьевского погоста, Толгусской волости (А. III. Э. 68), за то, что оказывали расположение къ Марот Ивановнъ, когда она была сослана въ заточение при царъ Борисъ, и сообщали ей извъстія о состояніи здоровья ея мужа («Матери нашей, великой государынъ, инокъ Мареъ Ивановнъ непоколебимымъ своимъ умомъ и твердостію разума служили и прямили и доброхотствовали во всемъ и про отца нашего здоровье провъдывали и матери нашей, великой государынъ, старицъ Марет Ивановит, обвъщали»). Услуга, конечно, значительная; но услуга, Сусанина, если бы она была въ то время извъстна, достойна была бы во сто разъ важнъйшей признательности. Тамъ крестьяне только облегчали тоску заточенія царской матери, - здісь крестьянинь спась жизнь царя; тамъ крестьяне, рискуя, конечно опасностью отъ Бориса, имъли возможность избъжать ее, если соблюдали осторожность; — здъсь человъкъ за царя шелъ на неизбъжныя страданія и на смерть; тамъ показывалась только привязанность къ фамиліи-здесь вопросъ касался уже царской особы и съ нею всей русской державы... Неужели возможно, чтобъ царь забывалъ про это столько лътъ? Замъчательно отличіе въ грамотъ Тарутинымъ и въ грамотъ Собинину: въ первой сказано: «а кто учнето дълать черезо сію нашу царскую жалованную грамоту или члыб тахъ крестьянь Поздъя или его брата или дътей изобидить, и тому от наст великаго государя царя и великаго князя Михаила Өеодоровича всея Руси быти во селикой опаль и казни (А. П. III. 69). Этого присловія ність въ грамоті Собинину. Первая грамота дана отъ имени царя безъ особаго ходатайства у царя за Тарутиныхъ; вторая, «по нашему царскому милосердію и по совъту и прошенію матери нашей, государыни великой старицы иноки Марвы Ивановны», (С. Г. Гр. III. 212). Эти слова заставляютъ подозрѣвать, что коль скоро быль совѣть и прошеніе, то значить, представлялось какое-то побужденіе — противъ, дарованія такой грамоты; по-крайней-мѣрѣ, право Собинина на это пожалованье не представлялось очевиднымъ. Кромѣ грамоты Тарутинымъ Михаилъ Өедоровичъ давалъ много жалованныхъ грамотъ не только за услуги своему роду, но п во вниманіе къ разореніямъ, понесеннымъ въ въ смутное время (А. Э. III. 20.; С. Г. Гр. III. 65, 38). Отчего же такъ долго забытъ былъ подвигъ, который имѣлъ болѣе всѣхъ право на царское вниманіе?

Еще Соловьевъ, съ свойственнымъ ему безпристрастіемъ, справедливо замѣтилъ, что въ то время, въ краю костромскомъ не было ни поляковъ, ни литовцевъ, и что Сусанина поймали в роятно свои воровскіе люди, козацкія шайки, бродившія вездъ по Руси. Дъйствительно, мы отнюдь не видимъ, чтобы въ то время поляки были около Костромы;. правда, въ одной грамотъ 1641 г. (А. И. III. 11) упоминается, что въ междоусобную брань, въ Ипатьевскомъ монастыръ дворяне и дъти боярскіе сидъли въ осадъ; но, вопервыхъ, не говорится, чтобъ ихъ осаждали поляки, и, вовторыхъ, это событіе не относится къ 1613 году и, во всякомъ случат, еслибъ Михаилъ Оедоровичъ находился въ осади въ этомъ монастырт, то объ этомъ событи, конечно, упомянуто было бы въ указанныхъ выше случаяхъ. По всему видно, что здесь указывается на междоусобную брань въ 1608 году, когда дъйствительно Лисовскій со Щучинскимъ изъ Ярославля ходили на Кострому (Бэра, пер. Устр. 146) съ поляками и литовцами. Соловьевъ, желая какъ-нибудь согласить извъстіе грамоты съ событіями времени, догадывается, что Сусанина замучили не поляки и не литовцы, а козаки или вообще свои русскіе разбойники. Но какъ же въ грамотъ стоятъ «польскіе и литовскіе люди»?

Въ то время трудно, казалось, ошибиться: не говоря собственно о полякахъ, и такъ-называемые литовскіе люди, то-есть, уроженцы западной Россін, были тогда слишкомъ общеизвъстны: къ нимъ уже слишкомъ привыкли и, конечно, могли ихъ распознавать, и русскій человъкъ не могъ принять своего великорусса, за литовскаго человъка, и наоборотъ. Такъ точно, какъ и теперь, еслибъ явилась какаянибудь шайка разбойниковъ изъ великоруссовъ, то едва-ли русскіе крестьяне приняли бы ее за малороссіянъ, и еслибъ разбойники были изъ послъднихъ, то едва-ли бы сочли ихъ за своихъ. Наръчіе и пріемы ръзко и тогда отличали и теперь отличаютъ другь отъ друга уроженцевъ края, бывшаго подъ московскою, отъ уроженцевъ края, бывшаго подъ литовскою державою.

Во всъхъ современныхъ грамотахъ польскіе и литовскіе люди ясно отличаются отъ своихъ ворово и отъ охочихъ людей, то-есть отъ всякаго сброда, ходившаго съ самозващами, съ Литовскимъ, Санегою, Заруцкимъ и съ прочими героями смутъ и безпорядковъ. Могло быть, однако, что въ числѣ воровъ, напавшихъ на Сусанипа, были литовскіе люди, но ужь никакъ тутъ не былъ какой-нибудь отрядъ, посланный съ политическою целью схватить, или убить Михаила. Это могла быть мелкая стая воришекъ, въ которую затесались отсталые отъ своихъ отрядовъ литовскіе люди. А такая стая въ то время и не могла быть опасная для Михаила Өедоровича, сидъвшаго въ укръпленномъ монастыръ и окруженнаго дътьми боярскими. Это чувствовали даже и составители мина о томъ, какъ Сусанинъ заводилъ поляковъ въ лъсъ; потому-то они самопроизвольно и перевезли Михапла Өедоровича въ Домиино, хотя по собственной грамоть его Богдашкъ Собинину, онъ вовсе тамъ не находился. Сусанинъ на вопросы такихъ воровъ смъло могъ сказать, гдв находился царь, и воры остались бы въ поло-

женій лисицы, поглядывающей на виноградъ. Но предположимъ, что Иванъ Сусанинъ, по слъпой преданности къ своему боярину, не хотълъ ни въ какомъ случат сказать объ немъ ворамъ: кто виделъ, какъ его пытали и за что пытали? Если при этомъ были другіе, то воры и тахъ бы начали тоже пытать, и либо ихъ, также какъ Сусанипа, замучили бы до смерти, либо добились бы отъ нихъ, гдв находится царь. А если воры поймали его одного, тогда одному Богу оставалось извъстнымъ, за что его замучили. Еслибъ вообще были такіе воры, которые приходили въ Костромской увадъ съ решимостью сделать какую-нибудь пакость Михаилу Өедоровичу, то какъ же бы опи ограпичились однимъ Сусанинымъ? Одного крестьянина спросили; тотъ имъ не сказалъ, опи его замучили-и тъмъ дъло кончилось; и ушли-себъ съ миромъ! Думаемъ, что тъ, которые бы затввали что-нибудь подобное, не удовольствовались бы только этимъ, они допрашивали бы не одного, а десять, двадцать такихъ сусаниныхъ, и еслибъ все-таки ни отъ кого изъ нихъ не добились ничего, то царю пришлось бы награждать родственниковъ многихъ, такимъобразомъ пострадавшихъ, а не одно семейство Сусанина... Однимъ словомъ, здесь какая-то несообразность, что-то неясное, что-то неправдоподобное!

Страданіе Сусанина есть происшествіе само-по-себъ очень обыкновенное въ то время. Тогда козаки таскались по деревнямъ и жгли и мучили крестьянъ («козаки, посланные въ разныя мъста на службу, берутъ указные кормы, да сверхъ кормовъ воруютъ, проъзжихъ всякихъ людей по дорогамъ и крестьянъ по селамъ и деревнямъ бьютъ, грабятъ, пытаютъ, огнемъ гжутъ, ломаютъ, до смерти побивютъ») (Солов. ІХ, стр. 11). Въроятно, разбойники, напавшіе на Сусанина, были такого же рода воришки, и событіе, столь громко прославленное внослъдствіи, было однимъ

изъ многихъ въ тотъ годъ. Чрезъ несколько времени, зять Сусанина воспользовался имъ и выпросилъ себв объльную грамоту. Путь, избранный имъ, видимъ. Онъ обратился къ мягкому сердцу старушки, а она попросила сына. Сынъ, разумъется, не отказалъ заступничеству матери. Въ тотъ въкъ всъ, кто только могъ, выискивалъ случай увернуться отъ тягла: тъ закладывались за монастыри, или за бояръ; другіе, подкупая писцовъ, выписывались въ особыя выти; третьи такъ-себъ мотались по свъту, увиливая отъ тягла; четвертые, если было можно, выпрашивали себъ льготы. Льгота отъ податай и повинностей вообще не была ръдкостью въ Московскомъ государствъ. Такъ, въ XVI въкъ, выборные старосты и целовальники, прослуживъ безукоризненно въ выборныхъ должностяхъ, пользовались такими льготами. Вноследствіи, при Алексев Михайловиче, всв такія уклоненія отъ общественныхъ повинностей, увеличивая тягость техъ, которые оставались въ тягле, возбудили со стороны последнихъ просьбы и ходатайства предъ правительствомъ о томъ, чтобъ прекратить эти исключенія, и, по «Уложенію», вст тъ, которые самовольно убъгали тягла, были обращены въ него. Начали уничтожать и привилегіи у имъвішихъ льготныя грамоты. Но тъмъ, которые получили ихъ за особыя услуги, предоставлено ими пользоваться до позднихъ временъ. То же было и съ потомками Сусанина. Долгое время, однако, не придавали важнаго значенія судьбъ домнинскаго крестьянина; архимандритъ. новоспасскій не хоттль-было сттсняться самой грамотой Собишиныхъ-и дочь Сусанина должна была въ другой разъ просить льготы себв и своимъ дътямъ. Льтописцы не внесли его подвига въ свои разсказы, и самые цари Михаилъ Өедоровичъ и Алексъй Михайловичъ не помнили о Сусанинъ и не придавали никакого особаго значенія его страданію иначе бы велели записать о немъ въ летописи:

въдь они читали лътописи. Неранъе, какъ въ близкое къ намъ время, уже въ XIX въкъ, сусанинскій эпизодъ былъ разскрашенъ цвътами воображенія и поднять на ходули; но это миоъ литературный, книжный, а отнюдь не народный; на самомъ мъстъ народъ почти не знаетъ Сусанина, не осталось о немъ ни пъсни, ни народнаго разсказа; знаютъ его только его праправнуки, которые, благодаря одному изъ своихъ предковъ, Богдану Собонину, пользуются правомъ не нести общихъ государственныхъ повинностей. Правда, они готовы показать вълъсу даже мъсто, гдъ жилъ Сусанинъ, когда отводилъ поляковъ въ Домнино; но это преданіе пришло къ нимъ отъ тъхъ, которые почерпнули его изъ книгъ, а не обратнымъ путемъ отъ пихъ зашло оно въ книги.

Такимъ – образомъ, въ исторіи Сусанина достовѣрно только то, что этотъ крестьянинъ былъ одною изъ безчисленныхъ жертвъ, погибшихъ отъ разбойниковъ, бродившихъ по Россіи въ смутное время; дъйствительно ли онъ погибъ за то, что не хотѣлъ сказать, гдъ находился новоизбранный царь Михаилъ Өедоровичъ — это остается подъ сомнъніемъ...

По случайному сближенію, то, что выдумали про Сусанина книжники наши въ XIX въкъ, почти въ такомъ видъ, въ XVII въкъ, случилось дъйствительно на противоположномъ концъ русскаго міра, въ Украинъ. Когда, въ маъ 1648 г., гетманъ Богданъ Хмельницкій гнался за польскимъ войскомъ подъ начальствомъ Потоцкаго и Калиновскаго, одипъ южно-русскій крестьянинъ, Микита Галаганъ, взялся быть вожатымъ польскаго войска, умышленно завелъ его въ болота и лъсныя трущобы, и далъ возможность козакамъ разбить враговъ своихъ. Этотъ геройскій подвигъ самоотверженія отличается отъ сусанинскаго тъмъ, что онъ дъйствительно происходилъ.

